# Александр ВАМПИЛОВ ИЗБРАННОЕ 00 88658

#### \* Александр ВАМПИЛОВ избранное \*

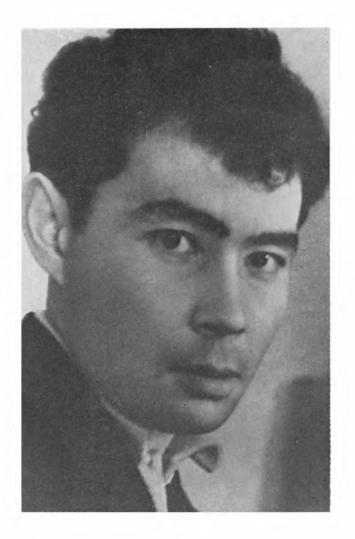

## <sup>≉</sup> Александр ВАМПИЛОВ

**⊅** ИЗБРАННОЕ ҈



P 2 B 16

Издание второе, дополненное



 $B = \frac{4702010200-151}{025(01)-84}$  без объявл.

### ПРЕСР

#### прощание в июне

Комедия в двух действиях ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА колесов. БУКИН. ФРОЛОВ. гомыра. РЕПНИКОВ. золотуев. ТАНЯ. МАША. РЕПНИКОВА. ВЕСЕЛЫЙ **СЕРЬЕЗНЫЙ КРАСАВИЦА** студенты. комсорг СТРОГАЯ милиционер. on and the control of the control of

#### действие первое

#### УЛИЦА

Весна. Крашеный забор, большая доска с объявлениями, афишами. Угол старого двухэтажного дома, столб с табличкой: «Остановка автобуса». Слышны гаммы: в старом доме кто-то учится играть на фортепиано.

Таня читает афиши. Появляется Колесов.

Колссов. Добрый вечер.

Таня (не оборачиваясь). Добрый вечер.

Колесов. Давно нет автобуса?

Таня. Не знаю. (Оборачивается.)

Колесов. Ого... добрый вечер!

Таня. Что значит «ого»?

Колесов. Комплимент.

Таня. А-а... (Поворачивается к афише.)

Некоторое время оба молча читают афиши.

Колесов (подходит к Тане). Девушка, куда вы едете, если не секрет?.. (У афиши.) В кино?.. Нет? Ну, значит, на концерт... Тоже нет?.. Куда же вы собрались? Неужели в театр?.. Все ясно. Куда — вы этого еще сами не знаете. А раз так, то идемте со мной.

Таня. Пристаете?

Колесов. Нет. Хочу вас пригласить...

Таня (перебивает). Спасибо, но пригласите кого-нибудь другого... И вообще у меня нет времени с вами разговаривать. Колесов. Это неправда... Вы сколько раз прочли афиши? Скажите честно.

Таня (не сразу). Три. Ну и что?

Колесов. Видите, вам скучно.

Таня (пожала плечами). Просто я смотрю, куда завтра пойти.

Колесов. А сегодня? Куда вы хотите? На танцы? На концерт? На массовое гуляние?

Таня. Все это завтра. Почитайте. А в парке — через неделю. Колесов. Чепуха! Мы откроем все это сегодня. Я вас приглашаю.

Таня. Куда вы меня приглашаете?

Колесов. На свадьбу. На первый случай я приглашаю вас на свадьбу.

Таня. На свадьбу? Прямо сейчас?

Колесов. Немедленно. Вас как вовут? У вас нет имени?

Молчание.

Таня. Есть. Да зачем оно вам?.. Я скажу, а вы, пожалуй, сразу и забудете.

Колесов. Почему?

Таня. Ну, вы так торопитесь. Конечно, вы все забываете.

Колесов. У меня хорошая память.

Таня. Не хвастайте.

Колесов. Нет, в самом деле, у меня приличная память. Хотите проверить?

Таня. Хорошо. Сейчас проверим... Отвернитесь!

Колесов. Отвернулся.

Таня. Так... А теперь скажите, кто приехал к нам на гастроли? Колесов. Жанна Голошубова, эстрадная певица.

Таня. Правильно. А кто с ней?.. Так, не знаете... А запомиили ее портрет? Как она выглядит?

Колесов. Прекрасно выглядит. Улыбается.

Таня. Она вам нравится?

Колесов. Интересная женщина.

Таня. Вот и пригласите ее на свадьбу.

Колесов. Авы?.. Вы отказываетесь?

Таня. Вы это серьезно?

Колесов. Что?

Таня. Да вот приглашаете на свадьбу...

Колесов. С полной ответственностью. (Смотрит на часы.) Видите ли, женится мой друг, и на свадьбу я обещал прий-

ти с самой симпатичной девушкой в городе. Я искал вас целый день, неужели вы меня подведете. Как?.. Нас ждут.

Таня. Hac?.. Ну знаете, вы... И где же «нас» ждут?

Колесов. Чапаева, восемнадцать, комната сорок два. Ну?.. Соглашайтесь! Ручаюсь, скучно не будет.

Таня. Нет... И потом меня тоже ждут.

Колесов. Жаль... Ну что же... Придется пригласить артистку Голошубову... Счастливо оставаться.

Таня. Счастливо повеселиться.

Колесов (пошел, вернулся). Послушайте, давайте познакомимся. На прощание. (Протягивает ей руку.) Николай. Фамилия Колесов.

Таня (подает ему руку). Таня.

Колесов. И все же, Таня, эря вы от свадьбы отказываетесь. Пожалеете, Таня.

Таня. Ничего, переживу как-нибудь.

Колесов. Ну, смотрите. А то приходите, если надумаете. Комната сорок два — запомнили?

Таня. Как? Вы опять меня приглашаете? А с Голошубовой как же?

Колесов. Приглашаю и вас и Голошубову. Что тут такого? (На ходу.) Места всем хватит — свадьба! (Исчезает.)

#### общежитие

В большой комнате вынесены кровати, сдвинуты столы. Свадебный ужин. Вукин и Маша (жених и невеста), Фролов. Из гостей неумеренной непосредственностью выделяется друг и однокурсник Букина по проввищу Гомыра. Прочих, сидящих за столом, удобно назвать так: Комсорг, Веселый, Серьевный, Красавица. Разгар веселья.

Комсорг. Товарищи! Внимание, товарищи...

Гомыра (перебивает). Прошу слова! (Поднимается.) Тихоі.. Хочу сказать пару слов...

Букин (поощрительно). Давай, Боря, скажи. Вырази.

І'ом ы ра. Сейчас, Вася, сейчас... Значит, так... Сегодня здесь в виде жениха и влюбленного человека сидит мой друг и геолог Вася Букин. Что я хочу сказать?.. Вася такой парень, что уж если он чего надумал, то он идет прямым путем, честно и откровенно. Без козьей морды. На козью морду он не способен... И между прочим, зря тут некоторые ухмыляются. С Васей я бывал во всевозможных маршрутах, ктокто, а я знаю, какой Вася парень. По кустам он никогда не прятался, друзей в беде не бросал. Я это к тому говорю, что раз уж он попал в такую историю, то пусть он знает... (Обращаясь к Букину.) Короче, если что, то знай, Вася, у тебя есть друзья, которые не бросят тебя на произвол судьбы. У меня все, Выпьем.

Маша. Постойте. Что-то я его не поняла. *(Гомыре.)* Ты не мог бы выразиться яснее?

Букии. Все ясно, Маша. Он предлагает выппть за дружбу. Верно, Боря?

Гомыра. Вася, ты понял меня правильно.

Серьезный. За дружбу.

Все, кроме Маши и Фролова, выпивают.

Гомыра (Фролову). А ты?.. Почему ты не пьешь? (Букину.) Вася, почему он не пьет?

Букин. Не волнуйся, он выпьет.

Комсорг. Товарищи! Прощу внимания...

Серьезный (перебивает). Снова тост? Нет, так нельзя, только вышили и снова. Дайте закусить.

Маша. В самом деле, мальчики. Ешьте. А то окосеете.

Веселый. А не спеть ли нам, ребята? По-моему, в самый раз. Такое что-нибудь, оригинальное.

Комсорг (прорывается). Друзья! Послушайте, друзья. Сегодня мы отмечаем радостное для всех нас событие. Подумайте, всего у нас на пятом курсе биофака восемнадцать девушек, и, представьте себе, одиннадцать из них уже замужем. Сегодня мы выдаем замуж Машу — она двенадцатая, по-вашему, это не достижение? Вон у химиков, вы посмотрите, у

них дела гораздо хуже. Да что говорить! От имени девушек нашего курса и от всей души я желаю молодым счастья и радости. И еще. Пусть этот Букин уважает Машу так же, как уважают ее у нас на курсе. Машенька, дай я тебя поцелую!

Комсорг и Маша целуются. Шум.

Гомыра (взял в руку бутылку, разглядывает ее). «Абрау Дюрсо»... Нежности какие...

Комсорг. И самое главное, товарищи! Сюрприз для молодоженов! В качестве свадебного подарка наш комитет и профсоюз выделяют молодым комнату в первом общежитии!

Одобрительные возгласы, явои стаканов, выкрики: «Горько! Горько!» Букин и Маша целуются.

Букин. Спасибо... Мы с Машей пьем за здоровье комитета и профсоюза. А также за рядовых членов, здесь присутствующих. За вас.

Серьезный. Послушайте, а где же Колесов?

Красавица. В самом деле, почему нет Колесова?

Маша *(засмеялась)*. Он придет, не волнуйтесь. Наверное, до сих пор носится по улицам.

Серьезный. Скакой целью?

Маша. На нашу свадьбу он пообещал прийти с самой лучшей девушкой в городе.

Возгласы: «Пижон!», «Найдет!», «Приведет!», «Посмотрим!»

Веселый. Не оригинально.

Букин. Он эря старается. Я ему сразу сказал. Самая красивая девушка в городе уже здесь. Это моя невеста. *(Обнимает Машу.)* 

Гомыра. «Абрау Дюрсо»... До чего докатились, а?

Шум. Веселый что-то шепчет Красавице.

Красавица. Замолчите, это скучно.

- Веселый. Я говорю совершенно серьезно... (Поднимается.) Минутку внимания!
- Серьезный. Опять? Нет, так невозможно. Вы навязываете бешеный темп.
- Гомыра. Действительно, дайте человеку пожрать.
- Веселый. Минутку внимания! Я к вопросу о самой лучшей девушке. Жених прав, ваш Колесов жестоко просчитался. Самые лучшие девушки собрались сегодня за этим столом. Давайте же мы выпьем за их здоровье, а Колесов тем временем пусть бегает по улицам. За вас, женщины!

Шум. Пьют все, кроме Гомыры, который демонстративно отставил от себя стакан.

- Гомыра (Фролову). Выпил?.. За женщин ты пьешь, а за мужскую дружбу, значит, не пьешь? Что ты этим хочешь сказать? (Букину.) Вася, что он этим хочет сказать?
- Букин. Ты зря к нему придираешься. Не надо, Боря.

Шум. Фролов, доселе молчавший, поднимается. Наступает тишина.

Фролов. Я вижу, мне надо сказать несколько слов. Это просто необходимо... Люди здесь собрались в основном сведущие и, надеюсь, понимают, что сегодняшний вечер и для меня весьма знаменателен. Ни для кого здесь не секрет: пять лет я любил эту девушку и все пять лет она меня не любила. Маша, я не стал бы об этом говорить, но, помоему, тут некоторые нуждаются в справке, так вот... Мне не за что благодарить жениха, но, в конце концов, именно сегодняшний вечер освобождает меня от всех надежд, поверьте, за пять лет эти надежды мне изрядно надоели. Все должны знать: я пришел на свадьбу, чтобы искренне поздравить жениха и невесту и пожелать им самого хорошего. Желаю счастья.

Маша. Спасибо, Гриша...

Серьезный. Хорошо сказал.

Гомыра (подозрительно). Красиво...

Букин (Фролову). За твое здоровье.

Гомыра (подпимается). А я предлагаю за геологов...

Букин. Подожди, старина. Сядь и закуси. Закуси, я тебя прошу.

Гомыра. Что такое геология?.. Знасте?.. Не знаете. Геология это такая штука... это когда мы уезжаем, а вы остаетесь с нашими женщинами.

Букин. Не говори лишнего, прошу тебя.

Гомыра. Вася, заглянем правде в глаза. Мы с тобой уезжаем? Уезжаем. А они остаются. Что, неправда?.. Они ждут не дождутся, когда мы уедем.

Букин (поднимается и усаживает Гомыру). Сядь, старина...

Серьезный. И веди себя приличнее.

Гомыра. Приличнее?.. Ну да, «Абрау Дюрсо», конечно, где уж нам... Ну ничего. Мы скоро уезжаем, а там медведи. Одни только белые медведи...

Веселый. Ребятишки! Давайте-ка что-нибудь споем, а?

Шум. Маша поднимается, отходит в сторону. За нею Бу-кин.

Маша. Твой Гомыра мне надоел.

Букин. Не сердись, он остро переживает момент. Это у него чисто алкогольное. Я уверен, что впоследствии ты его полюбищь.

Маша. С чего ради? Почему я его должна полюбить?

Букин. Но ведь он мне друг, не просто так... И, видишь ли, сейчас ему кажется, что я лезу в петлю.

Маша. В петлю? А ты что на это скажешь?

Букин. Я? Лезу и радуюсь. (Целует ее.)

За столом оживление, шум.

Hy, а вообще как тебе это все... ну весь обряд в целом? Ничего?

Маша. Нормально... Совсем не то, что я себе когда-то представляла.

Букин. А что такое, разве не весело?

Маша. Могло быть и повеселее.

Букин. Ты так считаешь?

Стучится и входит С т р о г а я.

Строгая. Добрый вечер. Я не стала бы вам мешать, но, как член студсовета, я должна вас предупредить: в общежитии ректор.

Веселый. Оригинально.

Красавица. По какому случаю?

Строгая. В частности ни по какому. Просто. Как правило, раз в семестр он нас навещает... Я не знаю, но мне кажется, надо его пригласить.

Букин. А кто против? (Поднимается.)

Комсорг. Сидите, жених. Я все сделаю. (Уходиг.)

Маша (Строгой). Садись, Алла. Гостем будешь.

Красавица. Садись сюда.

Строгая. Нет, что вы, девочки...

Голоса. Давай, давай.

- Присаживайся.

Гомыра дремлет.

Строгая. Я не знаю, я даже не думала... Но, как член студсовета... (Садится.)

Букин. Итак, на свадьбе будет ректор. (Маше.) Ты рада?

Маша. Еще бы. Вот уж повеселимся.

Красавица. Колесов, видимо, уже не придет. Но это даже к лучшему.

- Веселый (ревнует). Странно. То вам жалко, что его нет, то опять хорошо, что его нет. Странно и таинственно... (Всем.) Ну, так как же, споем мы или нет? Романсик, а, какойнибудь оригинальный?
- Букин. Нет, никаких романсов. Есть пожелание что-нибудь повеселее. (Поднимается.) Одну минуточку... Предлагаю коечто сверх программы. Новое в свадебном репертуаре. Букин прощается с Букиным. Минутку... (Усаживает на свое место полуспящего Гомыру.) Не похож, но дело не в этом. Представьте себе, что это Букин. То есть, что я сижу на

месте и никуда не ушел. (Идет к противоположному концу стола.)

Строгая (с подозрением). Интересно...

Букин (со стаканом в руке). Дамы и товарищи! Друзья! Букина я знаю неплохо. Лично я знаком с ним вот уже двадцать четыре года. Если всю водку, которую мы с ним выпили вместе, поставить сейчас на стол, то, уверяю вас, мы пили бы здесь не один день и не два.

Веселый. Оригинально.

Букин. Я его прекрасно знаю. Он был веселый парень, честное слово, я никак не думал, что в ближайшее время ему взбредет в голову жениться. Этой глупости я от него просто не ожидал.

Строгая. Балаган.

Букин. Завтра же он выйдет на улпцу, увидит там много красивых девушек, ему станет грустно, и он поймет, какой он дурак...

Веселый. Тоже оригинально.

Смех.

Строгая. Послушайте, это же пе свадьба, это... я даже не внаю...

Гомыра (виезапно очнулся. Mame). Женщина... Там одни медведи. Одни только белые медведи...

Маша *(Букину)*. Хватит. Убери от меня это чучело. И садись на свое место. Пока не поздно.

Букии. Ты хотела, чтобы было весело.

Маша. Теперь уже слишком весело.

Красавица (Букину). Нет, продолжайте, это интересно.

Веселый. Давай дальше, это оригинально.

Букин. Одним словом, с Букиным все кончено. Пропащий он человек. На наших глазах он отправляется в самый дальний и, я бы сказал, в самый рискованный маршрут... Подогнал ремни, сориентировался по азимуту—и привет! Курс—на семейную жизнь. Прощай, старина Букин! Счастливого тебе пути, и пусть лямки не режут тебе плечи. Горько!

Смеж.

Гомыра (поднимается). Вася! Друг!.. Все хорошо. Отлично. (Мрачно.) Но в этом деле замешана женщина.

Маша (Букину). Послушай, может, хватит?

Букин (уводит Гомыру на место). Все, Боря, номер окончеп, садись на свое место.

Маша. Ему надо погулять.

Гомыра (Mawe). Женщина! Заглянем правде в глаза: все вы одинаковы. Стоит только нам уехать...

Буки п (трясет Гомыру). Помолчи, Боря, помолчи...

Строгая. Хамство.

Гомыра. Все вы одинаковы. Все!

Маша. Ну вот что... уходи отсюда.

Молчание.

Уходи.

Гомыра. Вася, мне предлагают удалиться...

Букин (сдержанно). Помолчи, Боря... Сиди, но помолчи.

Маша. Сидеть он не будет. Он встанет и уйдет.

Фролов (поднимается). Он не встанет. Ему надо помочь.

Строгая. Безобразие.

Фролов. Ему надо проветриться.

Гомыра. Ерунда! Мне просто надо выпить.

Фролов и Серьезный приближаются к Гомыре. Вукин их останавливает.

Букин. Он останется.

Маша. Он уйдет.

Букин. Я прошу прощения. У тебя. У всех. Но он останется.

Гомыра. Вася, не унижайся. Если ты не против, я могу удалиться.

Букин. Сиди и помалкивай.

Маша. Тогда я уйду.

Букин. Садись, прошу тебя. Невеста ты или не невеста?

Маша. Пусть он уходит или... Пусть уходит.

Вукин (твердо). Он останется.

Маша. Как хочешь... (Громко всем.) Ну вот что, гости дорогие... Слушайте и не обессудьте. Свадьбу я объявляю недействительной.

Букин. Маша...

Красавица. Мария! Стоит ли?

Маша. Это шутка была, а не свадьба... Я (показывает на By-кина) и пьяница вот этот — мы пошутили. Вот и все. (Быстро  $yxo\partial ur$ .)

Красавица выходит вслед за Машей.

Фролов (Гомыре и Букину), Развлекаетесь?.. Шуты гороховые. Молчание.

Гомыра (подпимается, идет к Фролову). Вася, дай слово мне. Букин (кричит). Сядь, я тебе говорю!

Гомыра останавливается.

Фролов (насмешливо). Ну?.. Дуэли, вероятно, не будет? (Постоял и вышел.)

Букин. Дуэли не будет. Он прав. Прошу выпить и закусить. Гомыра. Вася! Как же так? Разве это разговор?.. Это же... это «Абрау Дюрсо» вместо серьезного разговора, Вася! Я не узнаю тебя.

Букин. Вполне естественно. Ты сегодня много вышил.

 $\Gamma$  о м ы р а. Ладно... пью последнюю. За цивилизацию. (Пьет u  $suxo\partial u r$ .)

За Гомырой — Серьезный.

Строгая. Зачем вы пригласили этого хулигана? Букин. Он мой друг... И он сегодня не в духе.

Красавица возвращается. Букин выходит.

Красавица. Отказаться от свадьбы, вы подумайте. Вот оно — настоящее легкомыслие.

Строгая. Я не знаю, конечно, и это не мое дело, но я должна

скавать, что Машу я не понимаю. Фролов серьевный парень, давно ее любит, а Букин — откуда он взялся? Только познакомились и — готово! Да еще этот хулиган Гомыра. Прошлым летом, я слышала, у пего увели невесту. Ну и что? Кто же тут виноват. Не все же подряд, правда же?

Веселый. Вот тебе и на. Так ничего и не спели.

Строгая. Нет, Машуя не понимаю.

Красавица. А впрочем, эти геологи ничего... Занятные ребята.

Веселый. А Колесов? Вы о нем уже забыли?

Красавица. Колесов? Да... Жаль все-таки, что он не пришел.

Входит Комсорг с магнитофоном в руках.

Комсорг. Товарищи! Ректор в соседней комнате. Сейчас зайдет.

Веселый. Нашел время.

Комсорг. Принесла музыку... А где остальные? Что случилось? Веселый. Свадьба закончилась.

Красавица. Начался медовый месяц.

Комсорг. Неужели поссорились?

Строгая. Скандал, а не свадьба.

Комсорг. Как же так?.. Пригласили в гости ректора...

Строгая (поднимается). Я, как член студсовета... Мне неудобно, я ухожу. (Уходиг.)

Комсорг. Он идет... Что же мы ему скажем?

Красавица. Не волнуйтесь, как-нибудь отбрешемся. Ему-то не все равно.

Стук в дверь. Комсорг открывает.

Репников ( $exo\partial n$ ). Разрешите?

Комсорг. Проходите, Владимир Алексеевич.

Репников. Добрый вечер.

Все. Добрый вечер.

Комсорг. Садитесь, Владимир Алексеевич.

Репников (присматривается). Ну я, кажется, не вовремя... Где же гости? Красавица. Гости?.. А они на улице... Гуляют.

Репников. Ага... (Веселому.) Вы, видимо, жених? (Садится.)

Веселый. Я?.. Ну да... до некоторой степени...

Репников. Геолог? Слышал-слышал. Зашел поздравить, Поздравляю вас.

Веселый. Меня?.. Ну что ж, спасибо.

Репников. А певеста? Кто у вас невеста?

Комсорг. Она... она вышла...

Красавица. Маленькая неприятность. Пролили вино на белое платье.

Репников. Ну это пустяки.

Красавица. Разумеется, пустяки!

Входит Гомыра.

Гомыра. А если что не так, то дайте мне по морде... (Заметив Репиикова.) Нет, я ничего... Ничего такого... Одни медведи, одни только белые медведи...

Репников. А что так невесело? Ни песен, ни танцев. Что, разве студенты разучились веселиться?

Красавица. Нет, что вы. Это у нас так... Затишье.

Веселый. А может, что-нибудь споем, действительно?

Комсорг, пробормогав «сейчас», включает магнитофон. Негромко звучит музыка — нечто развеселое.

Гомы ра (Репникову). Задумал геолог жениться — и вот, как видите... Выпьемте, Владимир Алексеевич, за геологию. Вы знаете, геология — это такая тонкая вещь...

Репников. Что ж. Когда-то я тоже подумывал о геологии, но я домосед, и потому...

Гомыра. Вы сидите дома. И правильно, между прочим, делаете... А Вася геолог, да и молодой он еще... Ничего, потом еще будет благодарить своего друга, увидите. А я с самого начала был против...

Репников. Против чего?

Гомыра. Против всего. В основном против женского персонала... А вы разве не в курсе? Репников. Выходит, что нет. (Всем.) А что, собственно, у вас здесь случилось?..

Молчание.

Красавица. Не сошлись характерами. Обычная история... Репников, Обычная?.. На свадьбе стало ясно, что не сошлись

характерами... любопытно...

Гомы ра *(трезвея).* Нет, если что, то Вася не виноват, имейте в виду. Из-за меня получилось...

Репников. Из-за вас?.. Из-за вас все может случиться, не сомневаюсь, (Всем.) Ну-с, расскажите-ка мне все подробнее.

Красавица. Да нет, в общем-то все было тихо, благородно...

Комсорг. Владимир Алексеевич, мы их помирим.

Красавица. Помирим, конечно. И вообще ничего дурного тут не было.

Комсорг. И не будет...

Окно вдруг распахивается, в комнату прыгает Колесов, Репликов сидит спиной к окну так, что Колесов его не узнает, а может быть, и не замечает.

Колесов бросается к выключателю. Темнота.

Кожесов. Прошу прощения. Закройте дверь на ключ и сидите тихо. Если сюда постучатся— здесь живут девушки, они уже разделись и легли спать. Вам понятно?.. Двери не открывать ни в коем случае. Извините, что опоздал.

Репников. Что такое?.. Что здесь происходит?

Колесов. Ничего особенного. Меня ловит милиция.

Репников. Включите свет.

Колесов. Ни в коем случае! Здесь спят девушки, я, кажется, сказал. И выключите магнитофон.

С перепугу кто-то прибавил магнитофону ввук. Все кричат.

Репников. Включите свет! Колесов. Тише!.. Что это за бас у вас тут появился? Репников. Я говорю, включите свет! Колесов. А я говорю тебе — помолчи. Что с тобой? Ты что, темноты боишься?

Репников. Немедленно включите свет!

Колесов. Слушай, замолчишь ты или нет?

Комсорг. Коля, прекрати!

У выключателя слышна возня. Что-то падает. Шум, мувыка.

Репников. Свет!..

Колесов. Гомыра, возьми своего друга, или...

Гомыра. Без рук, Коля! Без рук!

Красавица. Кошмар!

Комсоргу удается включить свет. Колесов и Репников держат друг друга за руки. За окном стоит милиционер. Пауза,

Репников. Ах, это вы?

Колесов. Владимир Алексеевич?

Репников (Комсоргу о магнитофоне). Выключите.

Комсорг выключает магнитофон. Милиционер в окне исчезает.

Колесов. Простите, Владимир Алексеевич, но в темпоте...

Репников. Вы меня не узнали. Надеюсь.

Колесов, Честное слово...

Репников. Хорошо, это мы потом обсудим, расскажите-ка нам лучше, кто за вами гонится и почему?

Входит милиционер.

Милиционер. Здравствуйте. (Подходит к Колесову, протяг вает руку.) Документы.

Колесов отдает ему документы.

(Берет их, просматривает.) По какому поводу пьянка? Репников. Здесь, представьте себе, празднуют свадьбу. Милиционер (Репникову). Что у вас произошло с нарушителем?

Репников. Не беспокойтесь, мы эдесь люди свои, разберемсл сами.

Милиционер. Как хотите. Вы, как видно, преподаватель?

Репников. Да. А у вас что он натворил?

Милиционер. Дебош в гостинице. Ваш студент ворвался в номер артистки Голошубовой...

Колесов. В номер я постучался.

Милиционер. Ворвался и произвел там дебош.

Колесов. Я пригласил Голошубову на свадьбу, и она согласилась...

Милиционер. Причем нанес телесные повреждения музыканту Шафранскому.

Колесов. Этот тип ворвался в номер, стал кричать, оскорбил женщину, и меня он оскорбил. Я привел его в чувство...

Милиционер. Ударом кулака. Кроме того, пытался скрыться. Короче, копию протокола вы получите. (Колесову.) Пошли.

Колесов (со вздохом). Пойдемте. (Всем.) До свидания. (Репникову.) До свидания, Владимир Алексеевич.

Колесов и милиционер уходят.

Репников. Хорош... В прошлом году биологи добивались свободного посещения. Если мне не изменяет намять, Колесов возглавлял компанию... Боюсь, что он своего добился...

Молчание.

Красавица. Надо же...

Комсорг. Что же теперь будет?

Репников. Судя по всему, его будут судить.

Красавица. А надо же так: перед самыми госэкзаменами! Неужели из-за этого...

Репников (перебивает). Он получит по заслугам. Не меньше. Но и не больше.

Появляется В укин.

Букин (со ездохом). Зправствуйте...

Репников. Здравствуйте...

Небольшая пауза.

Букин (развел руками). Виноват, каюсь... Прошу прощения... А что поделаешь? Да и кто тут больше всех пострадал? Я же и пострадал.

Репников. А почему вы, собственно?

Букин. Кто же еще?

Ренников. А кто вы здесь такой, извините? Родственник исвесты? Жениха?

Букин, Почему родственник?

Репников. Нуктовы?

Букин. Как кто? Жених... к сожалению...

Репников. Жених?

Небольшая пауза.

Ну-ну, друзьи. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Не могу остаться в долгу. Жениха и невесту приглашаю завтра к себе. К десяти часам..., (Остальным.) И вы приходите.

Стук в дверь.

Красавица. Войдите.

Входит Таня.

Таня. Извините, я могу видеть Колесова?

Красавица. Кого?

Таня. Колесова.

Веселый. Э, зайдите, девушка, попозже. Суток этак через пятнадцать.

Репников (поворачивается), Татьяна?

#### ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА

Солице. Молодые беревы, древняя кладбищенская оградл, перед нею асфальт, вдали— новые строения. Колесов. Золотуев и милиционер входят. В руках у Колесова лом, Золотуев с лопатой. Останавливаются.

Золотуев. Товарищ сержант, это же кладбище.

Милиционер. Нуичто?

Золотуев. Как — что? Мне пятьдесят восемь лет, у меня жаба. Я таких шуток не понимаю. Я возражаю.

Милиционер (расшатывает ограду). Возражай, пожалуйста. Золотуев. Я против таких методов. Это незаконно. Мне полагается десять нормальных суток.

Колесов. Успокойтесь, сержант привел нас на экскурсию.

Милиционер. Слушай, хулиганы. Дело простое: будете разбирать ограду. Ломать ее и выкапывать столбы. А после перетащите все это туда (показывает), подальше от дороги.

Золотуев. Господи, для чего же это?

Милиционер. Не ваше дело. Постановление горсовета.

Колесов. А в самом деле, что здесь намечается?

Милиционер. Трамвайная линия. Будете тут на трамвае кататься. Если, конечно, не сядете до той поры.

Золотуев. Старого человека вы заставляете разрушать кладбище! Разве это достойно?

Колесов. В самом деле, какая бестактность.

Милиционер. Приступайте.

Колесов (Золотусву). Живописный уголок, не правда ли? Вам вдесь нравится?.. (Милиционеру.) Сержант, нам бы вдесь местечко — тихо, по знакомству. А, сержант?

Милиционер. Сейчас здесь не хоронят, И давай за работу. Приступайте. А я схожу тут... возьму папирос. Ваша норма — вон до того столба. И учтите, пока не сделаете — не уйдете.

Золотуев. Товарищ сержант, я все-таки протестую.

Милиционер. Протестуй, пожалуйста. (Уходит.)

Колесов. Какие у вас могут быть протесты? Пожили, похулиганили -- хватит с вас.

Золотуев. Был бы ты мой сын! Эх, и вздул бы я тебя!

Колесов. А вы возьмите меня на воспитание.

Золотуев. Тебя? Ну что ты? Сторожем я могу тебя взять. Мне нужен сторож. На дачу.

Колесов. Нет. Лучше на воспитание. Вы спрота, я, между прочим, тоже сирота -- двумя спротами на свете будет меньше, У вас, стало быть, дача?.. Это интереспо. А пенсия? Будет у вас пенсия?

Золотуев. Мне пенсия не нужна, у меня жаба.

Колесов. Дача п жаба. Нет, вы мне все больше и больше нравитесь... А интересно, за что вы страдаете?

Золотуев. За что?.. В том и дело, что неизвестно за что.

Колесов. Ну а все же?

Золотуев. Говорю, сам пе знаю... Орхидею я у них выкопал — подумаещь, разорил!

Колесов. Какую орхидею?

Золотуев. Обыкновенную. На площади выкопал орхидею. Цветок такой... Да разве это хулиганство?

Колесов. Это неслыханная наглость. На площади, под носом у милиции. Вы что, в другом месте не могли?

Золотуев. Не мог.

Колесов. А зачем вам орхидея?

Золотуев. Люблю цветы.

Колесов. А зачем же выкапывать? Сорвать ведь незаметней.

Золотуев. Люблю живые цветы.

Колесов. Кому-нибудь подарить хотели?

Золот у е в. Сам хотел любоваться. Единолично.

Колесов. Ну да, у вас дача, а возле дачи, конечно, сад-огород... большой, интересно?

Золотуев. Послушай! Чего ты ко мне пристал?

Колесов. Вы меня заинтриговали. Хулиган — и разводите орхидеи. Игра природы. Почему не укроп, почему орхидеи?

Золотуев. У меня свой участок. На своем участке, молодой человек, я что хочу, то и ворочу. Хватит болтать, пошли работать. Слышал, что сержант сказал? На ночь я здесь оставаться не желаю.

Колесов. Почему? Что вам здесь не нравится, не понимаю?

Работают. Появляются Маша и Таия.

Маша. Привет, Коля. Ты живой?

Таня. Добрый день.

Колесов. Здравствуйте, здравствуйте.

Маша. Слушай, что нам сказали в милиции. В настоящее время, говорят, он находится на кладбище. Но это, говорят, по секрету, только вам. Ничего шутки, а? (Золотуеву.) Я вас приветствую!

Золотуев. Здрасте.

Колесов. Это Золотуев. Тоже хулиган. В общем, шайка-лейка.

Золотуев. Глупости, я человек тихий. (Идет вдоль ограды, в сторону.)

Колесов (Тане). Идите сюда. Здесь можно сесть.

Маша. А где ваша охрана?

Золотуев. Конвой ушел куда-то.

Таня. Что же вы эдесь делаете?

Колесов. Ломаем забор.

Таня. Зачем?

Колесов. Постановление горсовета. Этот свет расширяется, тот сокращается.

Маша. Красота!

Колесов. Садитесь, рассказывайте. Как свадьба? Где муж?

Маша. Где, в том-то и дело!.. Сбежала я от него, Коля, прямо со свадьбы.

Колесов. Как — со свадьбы? Почему?

Маша. Да не свадьба была! Какая там свадьба. Неохота рассказывать. Другие расскажут. Другие, они всегда лучше знают.

Колесов. Новчем соль?

Маша. Из-за Гомыры все началось. Они друг дружку любят, вот пусть Васька на нем и женится. Представляешь, комнату дали, а Васька в ней Гомыру поселил. Издевается... Тут еще Фролов вчера в общежитии. Хочу, говорит, поучиться у тебя жить. Теперь вместе ходят.

Колесов. Не огорчайся, старушка. Ты у нас невеста по первому разряду.

Маша. Нет, Коля, не нужна я ему, а раз так, то все... Были у ректора. Мне, Букину и Гомыре по выговору. Но это пустяки... Твои дела хуже. Мы ничего не могли сделать.

Колесов. Короче.

Маша. Тебя исключают из университета.

Колесов. Исключают? Сейчас?.. Есть приказ?

Маша. Приказа нет, но ректор говорит, что все решено.

Колесов. Так.

Маша. Артист этот, ты ему выставил руку, а он гитарист.

Колесов. Во везет...

Маша. Он был у ректора, сказал, если тебя не накажут, то подаст на суд. Певичка эта, Голошубова, звонила декану.

Колесов. Так...

Маша. Ну она сказала, что ты вел себя прилично, в гости приглашал... Коля, мы к ректору всем курсом пойдем,

Колесов. Значит, уже и приказ?.. Да он что, озверел, что ли? Маша. Полегче. Эта девочка, между прочим, дочь Владимира Алексеевича.

Колесов. Вы - почь?

Таня. Что поделаешь.

Колесов. Час от часу не легче.

Маша. Но Таня, по-моему, на твоей стороне.

Таня. На чьей стороне, я еще не знаю.

Маша. Да ладно, будто я не чувствую... Коля, может, не все еще потеряно... Ты не расстраивайся...

Колесов. Я не расстраиваюсь... Хотя мне кажется, что меня можно было и не исключать...

Маша. Мы всем курсом, и деканат за тебя заступается...

Колесов (перебивает). Ладно.

Маша. Ну хорошо, пока. Побегу, у меня еще уйма дел, да еще вот новое — развод. Завтра пришлю тебе парией.

Колесов. Пусть принесут сигарет.

M а ш а. Хорошо. (Уходит.)

Таня. Я принесу вам сигарет, хотите?

Колесов. Папины сигареты? Спасибо, не надо.

Таня. Вы думаете, он не захочет поделиться с вами сигаретами? Колесов. Не захочет.

Танл. Да нет, он не жадный. Послушайте, он так занят. Он всегда старается быть справедливым.

Колесов. Пу конечно! У него нет времени на то, чтобы быть справедливым. Очень его понимаю... Таня. Ведь оп не из мести, вы понимаете, что не из мести? Колесов. Конечно. Месть — чувство, недостойное руководителя.

Таня. И все-таки отец добрый. Мне кажется, я говорила бы так, если бы и не была его дочерью.

Колесов. Таня, в своем папе вы не ошиблись. У вас хороший папа. Добрый, серьезный, авторитетный.

Таня. Если отец неправ, я защищать его не буду. Но мне хотелось бы выяснить... (Молчит.)

Колесов. Что выяснить?

Таня. Я с отпом поссорилась. Из-за вас.

Колесов. Напрасно. Ваш отец и я— люди взрослые. Между нами все может быть. Мы с ним, возможно, еще встретимся, побеседуем... А на вашем месте я бы плюнул на это дело и пошел бы в кино.

Таня. Легко так говорить, когда все яспо, а мне разобраться напо...

Колесов. Зачем, смешная вы девушка. Вот лежат за этой оградой. Они тоже котели во всем разобраться. Уверяю вас, они так ничего и не поняли.

Таня. Так уж ничего?

Колесов. У каждого, наверное, было столько приключений... Да они просто не успели нячего понять.

Таня. Вы по себе мерите. Не все же торопятся, как вы. Другие думают, размышляют...

Колесов. Нет, Таня. Или жить, или размышлять о жизни — одно из двух. Тут сразу надо выбрать. На то и на другое времени не хватит. Так по-моему... Их жизнь (показал рукой на ограду) прошла, и разобраться в ней легче нам, живым. А уж нас рассудят другие. Со стороны, как-никак, всегда виднее.

Появляется Золотуев.

Золот у е в. Мне пятьдесят восемь лет. Я устал.

Колесов. Послушайте... Вот вы говорили, что вам нужен сторож. Золотуев. А что?

Колесов. Я ищу работу.

Золотуев. Тебя не возьму, даже не думай.

Колесов. Почему? Вы же мне предлагали.

Золотуев. Я раздумал. Ты грубиян, а я этого не люблю.

Колесов. Грубиян? А вы какого сторожа хотели? С хорошими манерами? Из консерватории?

Золотуев. Зачем? Мне нужен человек скромный, работящий... Поливать грядки — образование тут ни к чему. Мне нужен сторож, который умеет держать в руках лейку и ножницы.

Колесов. Наши интересы совпадают. Я увлекаюсь садоводством. Соображаете, как вам повезло?

Золотуев. Не знаю, молодой человек, не знаю... Сержант вдет! Таня. Что ж... Я пойду...

Колесов. Извините, Таня. Но сами видите— не та обстановка. Возможно, еще увидимся. Поговорим.

Таня. Ничего вы мне не объяснили... Только еще больше запутали. До свидания.

Колесов. Счастливо, Таня... Не огорчайте папу.

Таня уходит. Появляется милиционер.

Милиционер. Так... Сачкуете? Я вам доверие, а вы мне... Колесов. И мы вам доверие.

Милиционер. Я— доверие, а вы— саботаж?.. Вы умные, а я— дурак?

Колесов. Виноваты, товарищ сержант, исправимся. Разрешите папироску.

#### КВАРТИРА

Большая комната в доме Репниковых. Первый этаж. Два больших окна, красивые портьеры. Судя по обстановке, комната эта предназначена для приема гостей, а также для праздничных ужинов и обедов. Дело к вечеру.

Таня и ее мать накрывают белой нарядной скатертью

стол, стоящий посередине. На Репниковой фартук, Танк одета по-домашнему.

Таня (сервирует стол). Вечно эти церемонии. Можно и на кухне пообелать — отлично.

Репникова. Воскресенье есть воскресенье. Не ворчи.

Репников появляется с букетом цветов и бутылкой вина. Он в отличном расположении духа.

Репников. Ну как? (Останавливается.) Мм... Запах божественный! Как он? Уже готов, не правда ли?

Репникова. Еще нет.

Репников (бутылку поставил на стол, цветы передал Репниковой). Как?!.. Но ведь прошло уже полтора часа!

Репникова. Еще минут пятнадцать.

Репников (с ужасом). Еще пятнадцать?.. А не пережарится? (Направляется к двери, которая ведет, по-видимому, на кухню.) А соус?..

Репникова (не дает Репникову пройти). Нет-нет, тебе там пелать нечего.

Репников (упирается). Я взгляну, только взгляну...

Репникова. Иди в кабинет, жди в кабинете.

Репников. Тсс... Шипит... как живой шипит... Он готов!

Репникова. Иди-иди! (Подталкивает его к другой двери.)

Репников. Если через пятнадцать минут вы не подадите его на стол, предупреждаю вас, я умру. (Уходит в кабинет.)

Репникова (взглянула на часы). Да, с обедом мы сегодня подзатянули.

Таня. Ничего с ним не сделается.

Репников (полеляясь в дверях). А лук? Я не слышу запаха лука!

Репникова *(смеясь, закрывает дверь)*. Ну прекрати, прекрати. Таня. Вечно одно и то же.

Репникова. Опять ворчишь? Не понимаю, чем ты недовольна.

Таня. Вечно объедимся, как не знаю кто, а потом весь вечер перевариваем...

Репникова. Не ешь, никто тебя не заставляет.

Таня. Не поеть у тебя— как раз! Один запах чего стоит. Да и папаша— всегда он раздразнит...

Репникова (поставила на стол вазу с цветами). Хороши... А вот, смотри, бутоны. Эти увянут, а бутоны только-только распустятся... Но и они увянут.

Таня. А, скорей бы все это заканчивалосы! Все весной корошо, кроме экзаменов.

Репникова. Вот. Всем скорей. Скорей бы весна, скорей бы экзамены, скорей бы лето. Скорей бы, скорей. А куда?.. К гипертонии? К склерозу?

Таня (обияла мать). Ты-то чем недовольна? Молодая, красивая... Жить надо, а не философствовать. Размышляй, не размышляй— все равно ничего не поймешь. Только время упустишь.

Репникова. Что это? Откуда у тебя такие мысли?

Таня (улыбиулась). Из учебника. Из политэкономии.

Репникова. Ну-ну, не морочь мне голову. Знаю я, из какого учебника... Видно, прав отец — парень этот фокусник, да еще какой.

Таня. Мама, не суди человека, если ты его не знаешь.

Репникова. А что твой человек натворил в гостинице? А в общежитии?

Таня. Ничего страшного он не сделал.

Репникова. Такой успеет еще, сделает. Если не образумится. (Идет на кухню. В дверях.) Зови отца. (Уходит.)

Раздается звонок. Таня открывает дверь. Появляется Колесов,

Колесов. Здравствуйте, Таня.

Таня (она растеряна). Здравствуйте.

Колесов. Не ожидали?

Таня (не сразу). Вообще-то да, не думала...

Колесов. Правду сказать, и я на это не рассчитывал. Да вот. Чего только в жизпи не бывает.

Таня. Опять что-нибудь случилось?

Колесов. Как же. Скандал на Панаме, на Занзибаре революция, пущены агрегаты Братской ГЭС— не слышали?.. А мы метем мостовую. Тут, на соседней улице.

Таня. Вас еще не отпустили?

Колесов. На полчаса. Под честное слово.

Таня. Проходите, присаживайтесь...

Колесов. Я собственно... Я к Владимиру Алексеевичу.

Таня. Я так и думала.

Колесов. Он дома?

Таня. Да.

Появляется Репникова с большим блюдом в руках. На блюде большой румяный, украшенный зеленью гусь.

Колесов. Добрый вечер.

Репникова. Здравствуйте.

Таня. Мама, это...

Колесов. Колесов.

Репникова. Да?.. Что ж, интересно познакомиться. (Поставила блюдо на стол.)

Колесов. Я, кажется, не вовремя, но...

Репникова. Почему же?.. Приглашаем с нами пообедать.

Колесов. Большое спасибо. Я уже пообедал.

Репникова. Вы присаживайтесь... Таня, усаживай гостя.

Колосов. Спасибо. (Садится на краешек стула.)

Молчание. Таня тоже усаживается на стул недалеко от Колесова. Входит Репников. Не замечая вначале Колесова, он приближается к столу, потирая руки.

(Поднимается.) Здравствуйте, Владимир Алексеевич.

Репников (не сразу). Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте.

Колесов. Прошу меня извинить, но обстоятельства заставили меня прийти к вам домой.

Репников (не сразу). Ко мне?.. Так... Любопытно...

Колесов. Я решился вас побеспокопть, потому что в универ-

ситет я прийти не могу... ни завтра, ни послезавтра... Мне необходимо с вами поговорить.

Репников. Со мной?.. (Tane и Репниковой.) Ну коли так, оставьте нас наедине. У молодого человека ко мне разговор.

Репникова уходит на кухию. Таня вадерживается.

(Строго.) Таня, прошу тебя.

Таня уходит.

Я вас слушаю.

За окном раздается легкий стук, на который Репников вначиле не обращает внимания.

Колесов. Спросьбой.

Тот же стук в окно.

Я прошу прощения за высокопарный тон, но я хочу сказать вам, что я давно и твердо решил посвятить себя науке и не хотел бы терять времени даром...

Портьера внезапно отодвигается, и воткрытом окне появляется физиономия Золот у ева.

Золотуев (Репикову). Я душевно извиняюсь, но вашему гостю пора уходить. (Колесову.) Тебе пора.

Колесов (подходит к окну, закрывает его своей спиной, шепотом, Золотуеву). Исчезните!

Золотуев исчезает.

Репников. Что за явление? Кто это?

Колесов. Да так, один дядя, Не обращайте внимания.

Репников. Но что ему надо?

Колесов. Беспокоится, как бы я вам не надоел. Он ужасно за меня переживает.

Репников. Так это ваш дядя?

Колесов. Да, это мой дядя.

- Репников (с неудовольствием). Пусть он войдет, в таком случае.
- Колесов. Да нет, пожалуй, не стоит. Он, знасте, человек необщительный, нелюдим, можно сказать, и вообще... Владимир Алексеевич! Дело в том, что вот уже два года я занимаюсь одним делом... Травами, возможно, вы об этом слышали.
- Репников. Слышал. И что же?
- Колесов. Получается, Владимир Алексеевич, в том-то и дело. Вы ученый и знаете, что значит для начинающего потерять год-два...
- Репников. Так... Вы сказали— я ученый. Неплохо. Посещать мои лекции— я не ученый, а как просить— так сразу ученый.
- Колесов. Владимир Алексеевич, дело в том... Мне кажется, то, что я делаю, имеет значение не только для меня...

В окне из-за спины Колесова снова появляется физиономия Золотуева.

- Золотуев. Слушай! Мы влоупотребляем доверием! Сержант нам этого не простит.
- Колесов (страшным шепотом, Золотуеву). Сгиньте, я вам говорю!
- Золотуев. Учти, мы останемся без каши.
- Репников (Колесову). Послушайте! Что наконец все это значит?
- Колесов (рукой отталкивает Золотуева от окна). А, пустяки. Он большой любитель поесть и поговорить об еде. Иногда, знаете, ип с того ни с сего...
- Репников (с раздражением). Ваша правда, дядя ваш человек со странностями. (Закрывает окно.)
- Колесов. Владимир Алексеевич! В среду в университете начинаются зачеты...
- Репников (перебивает). Итак, Колесов, вы решили, что достаточно явиться ко мне домой и все готово— и я отменяю приказ и допускаю вас к экзаменам.

Колесов. Кажется, я совершил ошибку, что пришел к вам домой. Я пришел к вам с личной просьбой, еще раз извините, что побеспокоил.

Репников. Лихо, Колесов, работаете. На ходу подметки режете.

Колесов. То есть?

Репников. Восстановили против меня дочь и решили, что самое время прийти ко мне с личной просьбой.

Колесов. Вашу дочь я не восстанавливал. Мы с ней знакомы, и только.

Репников. Очень сожалею, что вы с ней знакомы.

Колесов. Моя просьба ничего общего не имеет с этим обстоятельством.

Репников. Рассказывайте!

Колесов. Уверяю вас, я здесь не в качестве жениха.

Репников (не сразу). Ей вы об этом говорили?

Колесов. Ист. Но она и не спрацивала.

Золотуев неожиданно появляется в другом окне.

Золотуев. Ты как хочешь, а я ухожу.

Колесов (Золотуеву, тем же шепотом). Вон отсюда... Сумасшедший! (Закрыл окно.) Простите, Владимир Алексеевич... Видите ли... Я должен сознаться: дядя мой — хулиган...

Репников (в большом раздражении). Все! (Задернул портыеру.)

Колесов. Владимир Алексеевич! Я пришел сюда с надеждой, что вы меня поймете...

- Репников. Все, Колесов. Разговор окончен! Вы не пришли сюда— нет, вы ворвались, по своему обыкновению! И не с просьбой, а с требованием! Да знаете вы, как называются полобные визиты?
- Колесов (тоже вспылил). Не знаю. Я пришел к вам с просьбой, но унижаться перед вами я не намерен. И если вы меня не понимаете, то это вовсе не значит, что вы можете на меня кричать.

Репников. Так! Надеюсь, вы пе будете меня душить? Здесь! В моем доме!

Входит Репиикова.

Репникова. Нельзя ли поспокойнее?

Репников. Вот! Полюбуйся, пожалуйста! Очень любезный молодой человек! Бывший студент, ныне...

Колесов (поклонился Репниковой). Хулиган.

Репников. Вот — полюбуйся!

Репникова. Что ж... Пусть хулиган — зачем же так волноваться? (Берет Репикова под руку.)

Репников. Считайте, что разговор окончен! И прошу вас, молодой человек, мой дом, меня и мою дочь оставить в покое!

Жена силой уводит Репникова на кухню.

Колесов (пошел к выходу, остановился — у зеркала). Женнх... Неужели я похож на жениха?

Появляется Таня.

Скажите, Таня, похож я на жениха?

Таня. Нисколько! Кто же, действительно, так просит? Кто так разговаривает? Вы на петуха похожи! На драчливого петуха.

Колесов. Серьезно? А ваш отец принял меня за жениха.

Таня. Что ж... Это глупо с его стороны. Извините.

Колесов. Глупо?.. А почему? По-моему, наоборот, за всю свою жизнь он впервые выдвинул интересную гипотезу. (В десрях.) До свидания, Таня. Передайте вашему папе, что вы мне нравитесь. Это произведет на него впечатление. (Уходит.)

Появляются Репникова и Репников.

Репников. Ушел?

Таня. А что ему тут делать, в этом застенке?

Репников. Что? Что ты сказала? (Репниковой.) Ты слышала? Репникова. Татьяна, что ты себе позволяещь? Реппиков. Да понимаешь ли ты, что этот прохвост пришел сюда в расчете, что ты ему поможешь?

Таня. Ах вот как? Значит, ты отказал ему из-за меня?.. Говори! Из-за меня или нет?

Репников. Я отказал ему, потому что он нахал. И довольны! Я не желаю больше о нем слышать!

Тапя. А я не желаю тебя видеты! (Надевает плащ.)

Репникова. Можно узнать, куда ты собираешься?

Таня. Проветриться!

Репникова. Татьяна!

Таня. Что — Татьяна? Я не хочу, чтобы папа из-за меня делал подлости! Слышите! (Уходиг.)

Репников. Какова?.. Его влияние! (Вдруг кричит.) Кто впустил в мой дом этого проходимца?!

Репникова (пожала плечами). Я впустила. Открыла дверь, вижу— пряятный человек... За что все-таки ты его так не любищь?

Репников. А за что мне его любить? За что?.. (Ходит вокруз стола.) Мне никогда не нравились эти типы, эти юные победители с самомнением до небес! Тоже мне - гений!.. Оп явился с убеждением, что мир создан исключительно для него, в то время как мир создан для всех в равной степени. У него есть способности, да, но что толку! Ведь никто не внает, что он выкинет через минуту, а что в этом хорошего?.. Сейчас он на виду, герой, жертва несправедливости! Татьяна клюнула именно на эту удочку! Да-да! Он обижен, он горд, он одинок — романтично! Да что Татьяна! По университету ходят целыми толпами - просят за него! Но кто ходит? Кто просит? Шалопаи, которые не посещают лекции, выпивохи, которые устранвают фиктивные свадьбы, преподаватели, которые заигрывают с этой братией. Понимаешь? Он не один — вот в чем беда. Ему сочувствуют -- вот почему я его выгнал! А не выгони я его, представь, что эти умники забрали бы себе в головы! Хорош бы я был, если бы я его не выгнал!.. Одним словом, он вздорный, нахальный, безответственный человек, и Татьяна не должна с ним встречаться! Это надо прекратить раз и навсегда, пока не поздно!

Репникова (*пе сразу*). А по мне так пусть. Пусть она любит проходимца, хулигана, черта рогатого — пусть.

Репников. Нашей дочери ты желаешь... Вот как?

Репникова. Так. И еще неизвестно, как лучше— так или подругому.

Репников. Я тебя не понимаю.

Репникова. Что тут непонятного. У них так, у нас по-другому.

Репников. У нас? (Осторожно.) Что у нас?..

Репникова. У нас все прекрасно.

Репников. Тогда в чем дело? Изволь объясниться. Что, интересно, тебе не нравится?

Репникова. Ладно, мне все нравится... Садись наконец за стол, пока все окончательно не остыло.

Репников. Herl Не сяду догтех пор, пока не узнаю, на что ты намекаешь. (Усаживается.)

Репникова, Успокойся. Ты лучший муж в городе... А я... я хорошая жена... Ешь... Говорю тебе, у нас все прекрасно. Живем душа в душу. Все нам завидуют.

Репников. Так... (Поднимается из-за стола.) Признаться, в последнее время я ожидал от тебя какой-нибудь глупости...

- Репникова. «Последнее время»... Всю жизнь ты ожидал от меия глупости. Всегда. Глупости и больше ничего... Что — неправда? Всегда так было. Ты умилялся моей глупостью, воспитывал ее и вечно требовал от меня одной только глупости.
- Репников. Если это так, то, вижу, я достиг успеха. Только непонятно, для чего она мне, твоя глупость, зачем она мне понадобилась.
- Репникова. Для удобства. И чтоб хоть чем-нибудь питать свое тщеславие. Гением ты можешь выглядеть только рядом с такой дурой, как я... Что я такое, ты не скажешь? Пока она училась в школе, я была членом родительского комитета. Теперь она выросла, кто я теперь?
- Репников (не сразу). Ты жена ученого, и ты действительно хорошая жена. Разве этого мало?

- Репникова. Да ведь ты пе ученый, в том-то и дело. Ты администратор и немного ученый. Для авторитета,
- Репников *(сильно уязелен)*. Обо мне не напишешь мемуаров — это тебя раздражает?
- Репникова. Нет. Но я оправдала бы себя, если бы ты был ученый... Ладно, хватит об этом. И не беспокойся, тебе ничто не угрожает: я поняла все слишком поздно... Подумай лучше о дочери. Неужели ты не видишь, что она выросла и ей ничего уже нельзя запретить? И послушай! Что тебе надо от этого парня? Чего ты в него так вцепился? Неужели нельзя отнестись к нему помягче?

Молчание.

Репников. Ладно. Я подумаю... Скажи только, что у нас все хорошо. Все так и будет. Скажи!

Репникова. Садись — ешь.

Репников. Хорошо... Но вначале я бы хотел услышать...

Репникова. Хорошо. Все хорошо. (Целует его в щеку.) Пормально.

Репников. Я не хочу ссор. Я хочу мира и согласия. Неужели я этого не заслужия? (Глянул в окно. Неожиданно.) Каков наглец. Полюбуйся. Он любезничает с ней под носом. Не нахал ли? Ну скажи мнс, скажи. Ну разве можно рядом с нашей дочерью терпеть такого человека, Никогда,

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

САД

Весенний сад. Деревянный навес; под ним садовые инструменты, висит ружье. Тут же несколько корзин, одна из которых полна цветов — из ромашек. Иовенькая дача видна наполовину. Колесов проходит с лейкой в руках. Он босиком, растрепан. Появляется Таня.

Таня. Руки вверх, ни с места! Вы окружены... Вот так сторож! Я спокойно пробралась в сад, а вы и ухом не ведете. Добрый день.

Колесов. Долго ты меня искала?

Тапя (noðxoдur). Нет. Вы все очень толково объяснили. (Осмагривается.) Сколько здесь цветов — надо же... Хозяни пачи важный человек?

Колесов. Да, он важная птица.

Таня. Пионы, гладиолусы... (Подходит к клумбам.) А это что? Колесов. Дельфиниумы. А это галантус. Красный подснежник. Француз по происхождению.

Таня. Аздесь?

Колесов. А здесь будет трава.

Таня. Трава?

Колесов. Альпийская. Как раз я ее и приручаю.

Таня. А что она — капризничает?

Колесов. Да, здешнее солнце ее не устраивает. Но ничего — приучим... Взгляни на тот вон косогор... Вид, скажем прямо, довольно бледный. А теперь представь на этом месте такую вот (показывает) траву, альпийский луг. Как?.. Я бы разрешил тебе пебегать по нему босиком.

Таня. Ябы с удовольствием.

Колесов. Что ж, это я тебе устрою. (Уносит лейку под навес.) Таня. А это то самое ружье, с которым вы ходите вокруг дома? Колесов. Точно.

Таня. Представляю... А знаете, на кого вы сейчас похожи? Колесов. На кого?

Таня. На проходимца. Так вас называет отец. А мне нравится. Про-хо-ди-мец... Забавное слово, правда?

Колесов. Ничего себе. Выразительное... Как папа, что он поделывает?

Таня. Не знаю, сегодня я его не видела.

Колесов. Разве он куда-нибудь уехал?

Таня (беспечно). Нет. Со вчерашнего дня я не была дома,

Колесов. Вот как?.. Где же ты ночевала?

Таня. Гуляла по городу.

Колесов. Всю ночь?

Таня. Да.

Колесов (подходит к ней). Почему?

Таня. Потому... Домой идти не хотелось. И никуда не хотелось. Вот я и гумяла.

Колесов. Одна?

Таня. Ко мне приставали.

Колесов. Почему ты не ночевала дома?.. Почему ты всю ночь гуляла по городу? (Обнимает ее.)

Таня (уклоняясь от объятий, не очень, епрочем, энергично). Потому... (Нестрого.) Отпустите...

Колесов. Ни в коем случае...

Таня. Отпустите...

Колесов. Никогда в жизни... Смотри на меня. Отвечай... В тот вечер почему ты пришла в общежитие?

Таня. Потому...

Колесов. А на кладбище?.. А сегодня?..

Таня. Потому... Потому... Потому...

Поцелуй. Потом Колесов усаживает ве на скамейку.

Колесов. Итак, дома ты не ночеваля... В первый раз? Таня. Да в первый раз.

Колесов. Ну что ж. В конце концов не все же тебе ночевать пома.

Небольшая пауза.

Таня. Как здесь тихо... Вы здесь один?

Колесов. По-моему, самое время называть меня на «ты». Как? Таня. Хорошо, Ты здесь один?

Колесов. Нет. Днем здесь бывает хозяин.

Таня. А вечером?

Колесов. А вечером я один... Приходи, если хочешь... Придешь?

Таня. Да.

Колесов. Когда ты придешь?

Таня. В девять, в десять... Когда будешь ждать.

Колесов. В девять. По лучше — в восемь, (Снова пытается ее обиять.) А сейчае? Ты куда-то торопишься?

Таня. Домой. Утешить родителей. Представляешь, что там делается? Я думаю, они разыскивают меня через милицию.

Колесов. Что ж у вас случилось?

Таня. Отец на меня накричал, ну и вот... Раньше мы редко ссорились, а теперь каждый день скандалим... Это после вашего... (поправилась) твоего посещения... Знаешь, оказалось, что мы друг друга не только не понимаем, но даже и не внаем как следует... Мне мать жалко... Да и отца жалко. В конце концов, не мать, а он всегда виноват, понимаешь? Близко кто-то насвистывает.

(Вскочив на скамейку, смотрит.) Гости. По-моему, твои друзья.

Колесов (привстал). Вон как!.. Фролов и отставной муж Васп Букин. Теперь они уже вместе ходят. Друзья-соперники. Не понимаю, зачем им это надо?

Входят Фролов и Букин.

Букин (напевает). «Это ландыши все виноваты...»

Фролов. Привет наемникам капитала!

Колесов. Закрой калитку.

Букин (напевает). «Этих ландышей целый букет...» Красиво живешь!

Колесов. Приходится... Познакомьтесь — Таня.

Вукин (кланяется). Василий.

Таня. Таня.

Фролов. Фролов.

Колесов. Дайте закурить. (Закуривает.)

Букин (напевает).

«Это ландыши все виноваты, Этих ландышей целый букет... Хорошо погулять неженатым На расцвете студенческих лет...»

Фролов (Колесову). Дела таковы. Ходили всем курсом в де-

капат, в профсоюз, в газету, шумели, говорили о твоих талантах. Собрались к ректору, но перед распределением ряды дрогнули.

Колесов. Знаю.

Букин. Когда мы с ректором беседовали о моей женитьбе, знаешь, что он сказал? Он сказал: вы настолько развинтились, что просто грек кого-нибудь из вас не выгнать. Вы и ваш друг, то есть я и Гомыра, вы, говорит, отъявленные, а Колесов, так тот совсем конченый. Не поверишь, Гомыру и того напугал. Сидит, бедный, занимается. (Тане.) Вот какая жизнь. Лу вас?

Таня. У меня?.. У меня все прекрасно.

Букин. Счастливый человек. Вам сколько лет? Четырнадцать?

Таня. Шутите, шутите.

Букин. Нет, серьезно?

Таня. Если серьезно — девятнадцать.

Букин. Не может быть.

Фролов. Коля, не теряй надежды. Сегодня распределились. Завтра горстка храбрецов вместе с деканом двинет к ректору.

Колесов. Бесполезно... Зачеты вы уже сдали. Скоро экзамены. Букин. «Мне семнадцать, тебе девятнадцать...» (Ваял ружье.) Вот это фузея! Стреляет?

Колесов. Незнаю.

Букин (напевает), «Не года, а жемчужная нить...» (С ружьем в руках ходит по двору.)

Таня (идет следом за Букиным). Осторожнее. Это подснежники.

Букин. Ну? Надо понюхать.

Фролов (Колесову), Получил назначение.

Колесов. Куда?

Фролов. В район. На селекционную станцию. Хочешь, возьму водовозом?

Колесов. Надо подумать... Подожди, на селекционную?.. У Маши, кажется, там родители?

Фролов. Совпадение.

Букин. Ну да, совпадение! Скрадывает мою жену. Очевидно.

Фролов. У Маши свободный диплом. Неизвестно, что ей взбредет в голову.

Букин (Колесову). Понял? Это не Гриша, это черпый вороп, который кружит, понимаешь, кру-жит... Коля, присматривай за мной. Как бы я его не подстрелил нечаянно.

Колесов. Слушай, ревнивец, вы еще не развелись?

Букин. Не разговариваем. Чтобы развестись, надо прилично друг к другу относиться.

Фролов. Он еще на что-то надеется.

Таня (подходит к Колесову). Пу, я побежала?

Колесов. Я тебя провожу.

Таня (Фролову и Букину). До свидания.

Колесов и Таня уходят. Букин с ружьем стоит посреди двора.

Фролов (развалился на скамейке). Не понимаю, на что ты еще надеешься? Неужели ты думаешь, что она полетит с тобой на север? Она прекрасно знает, что по дороге вы забудето ее где-нибудь в кабаке. Ты и твой лучший друг Гомыра.

Букин. Я понимаю, Гриша. Ты во что бы то ни стало хочешь разбить молодую семью.

Фролов. Твоя песенка спета. Через месяц я посажу тебя на самолет, и мы помашем друг другу на прощание. В это время Маша будет ждать меня на вокзале. Тебя это устрацвает?

Букин. Не надо, Гриша. Я впечатлительный. Возьму и выстрелю.

Фролов. Ружье тебе идет, бандит.

Букин. «Это лапдыши все виноваты...»

Фролов. Мародер.

Букин. «Этих ландышей целый букет...»

Фролов. Жизнерадостный погромщик.

Букин. Гриша, ты хорошо воспитан и знаешь, как себя надо вести. Во всех случаях жизни...

Фролов. Тебе это не правится?

- Букин. Почему же. Мпе нравится. Я даже тебе благодарен. Ты всегда умел меня вовремя остановить. Поправить. Удержать... Я тебе просто завидую. Ты организованный человек, цельная натура. У тебя удивительный такт и большое чувство меры...
- Фролов. Вот так всегда узнаешь со стороны, что ты неплохой человек.
- Букин. С тобой никогда не наделаешь глупостей. В любом случае ты знаешь, как надо себя вести. Гриша, скажи, что делать, если тебе хочется выстрелить в человека?

Молчат. Игра принимает серьезный оборот. Фролов поднимается, подходит к Вукипу.

Вот что интересно. Ведь до этой самой минуты ты себе ничего такого даже и представить не мог.

Фролов. Дай сюда.

Букин (отступил). Не подходи, Гриша. Я знаю, это самая глуная на моих шуток. Но ты не подходи. Скажи лучше, что делать.

Фролов. Отдай ружье, клоун.

- Букин. Я клоун. Рядом с таким серьезным человеком, как ты, я шут. Но шуты люди темные... Тебе никогда не приходило это в голову?
- Фролов (садится). Поиграй, ноиграй. Чем бы дитя ни тешилось...
- Еукин. Ты не поверишь, Гриша, а на меня иногда такая находит серьезность... Я дикий человек, и мысли у меня дикие. И вот я думаю, что бы со мной было, если бы не ты? Ведь только ты, благоразумный человек, знаешь, как надо жить. А я, человек неблагоразумный, живу не так, как я хочу. Я живу так, как ты этого хочешь. И вот иногда, Гриша, мне тяжело на тебя смотреть...

Фролов. Что ты плетешь?

Букин. И хочется сделать по-своему.

Фролов. Поставь ружье.

Букин. И сегодня мы сделаем по-моему. Сегодня мы поступим благоразумпо.

Фролов. Поставь ружье, если хочешь со мной разговаривать. Букин. Мы будем стреляться. Как бы глупо тебе это ни покавалось.

Фролов. Ах, дуэль. Во-от что... Иди-ка поспи. Дуэлянт!

Букин. Мужайся, Гриша. Сейчас мы пойдем за огород и бросим жребий.

Фролов (весело). Это что же, на двоих один мушкет?

Букин. Ничего, по очереди. Там ты забудешь, что это глупо.

Фролов. Ну а... секунданты? Кстати, сейчас они называются свидетелями.

Букин. Ты не отвертишься, даю тебе слово. Я даже струсить тебе не дам. (Поднимает ружье.)

Фролов. Даты что?.. Что ты, взбесился?

Букин. Пошли!

Фролов. Подожди. Кого ты собираешься смешить?

Букин. Если ты будешь трусить, я прострелю тебе ногу.

Фролов. Если ты собрался острить, надо собрать публику. В наше время не каждый день стреляются.

Букин. Пошли!

Фролов. Слушай... Ты что — серьезно? А если мы друг друга покалечим? Подумай. Это же скандал, больница. И потом, ведь это позорное дело. Мы насмешим весь город...

Букин. Иди, я тебе говорю.

Идут по дорожке, которая ведет дальше, в сад.

Фролов. Постой, Вася... Постой!

Останавливаются.

Слушай, давай подеремся, что ли. В конце концов набыем друг другу морды! Зачем же крайности!

6 укин. Не хнычь. Может быть, тебе повезет.

 $\Phi$  ролов (в $\partial \rho y \varepsilon$ ). Ну вдем!

Уходят. Появляется Колесов. Осматривается. Садится на скамейку. Раздается автомобильный гудок. Входит Золоту ев. На нем соломенная шляпа, белая с вышивкой рубаха. Бодр. Держится уверенно.

Колесов. Ну что, дядя, как коммерция? !

Золотуев. Я не коммерсант, я цветовод-любитель. Прошу не путать. Я, если хочешь знать, землю украшаю. Обо мне даже в газете писали.

Колесов. Это вы будете говорить, когда вас придут раскулачивать.

Золотуев (усаживается на скамейку). Как придут, так и уйддут. Законы я знаю, не волнуйся. Я, брат, образован.

Колесов. Да?! И какое у вас образование?

Золотуев. Хорошее. Я его, образование, на Индигирке получил.

Колесов. Ну! Так это хорошее образование. Там ведь и до Калифорнийского университета рукой подать... За что вас, туда, если не секрет?

Золотуев. За что, за что. Может, я сам не знаю. Сам до свх пор удивляюсь — за что.

Колесов. Зря удивляетесь. Удивительно, как вас оттуда выпустили.

Золотуев. Я тебя выгоню, имей в виду!

Колесов. Не говорите глупостей. Вам не обойтись без научного сотрудника... А быстро вы сегодня обернулись.

Золотуев. Спрос неплохой, но цены падают. Надо торопиться. (Поднялся, идет по двору.) Много нарезал? Всего две корзины? Да чем ты тут занимаеться?.. Кран тоже не починил. Да ты на сигареты и на те не заработал.

Колесов. Кстати, о сигаретах. Привезли? (Протягивает руку.) Золот у е в. Две корзины с самого утра! Учти, если и дальше так пойдет, я не заплачу тебе ни копейки! (Бросил Колесову пачку сигарет.)

Колесов. Пачка? И это все? (Закуривает.) Послушайте, дядя. Как вы со мной обращаетесь? Как разговариваете? И вооб-

- ще, где вы находитесь? В Аргентине? На собственной плантации?.. Не забывайтесь. Или вы хотите, втобы ваша лавочка закрылась на учет?
- Золотуев. Не пугай меня. Мне бояться печего. Золото я не краду, валютой не торгую. Налоги плачу аккуратно. Обо мне не беспокойся, ты о себе побеспокойся... Мне нужпы цветы, а ты что делаеть? С травами какими-то стал возиться. Нашел место! На кой черт мне твои травы?
- Колесов. Жевать. Травы вам жевать надо.
- Золот у е в. Тъфу! Я даже в блатном мире такого грубияна це встречал. Недаром тебя выгнали из института.
- Колесов. И потом, мы с вами договорились: день я работаю на вас, день — на себя. Вы что, мне не доверяете?
- Золотуев. Не доверяю. Но ты не обижайся. Я никому не доверяю. Я—единственный человек, на которого я еще могу положиться.
- Колесов. Это неправильно, дидя. Так нельзя... (Не сразу.) А что, дидя, была у вас семья?
- Золотуев. Был я женат, и не единожды. Детей не было.
- Колесов. Еще один нескромный вопрос куда вам столько денег? Сколько их у вас, а вы все гребете, все хапаете, да еще трясетесь над ними смотреть на вас тошно.
- Золотуев. Зачем деньги ну не глупый ли вопрос?
- Колесов. Ведь у вас уже все есть: дом, дача, машина. Чего же вам еще, дядя? Ведь вы же старый человек.
- Золотуев. Старый, а что из того? Покрутись с мое, покувыркайся, тогда не будешь спрашивать, зачем людям деньги. Кому дом, кому свобода, кому жар-птицу приобрести, а другому, бывает, и ничего не надо, потому как он денежки так любит, за одно наличие... Всякое бывает. Знаю я, к примеру, случай один, старичка одного знаю, так ему, грешнику. чтобы совесть свою успокоить, человека купить надо... (Неожиданио.) Хочешь расскажу?
- Колесов (с неохотой). Валяйте, дядя, рассказывайте...
- Золотуев. Ну слушай... (Сначала спокойно, потом все более увлекаясь, держит монолог о взятке.) Лет пятнадиать назад

работал тот грешник в нашем городе в мясном магазипс. Работа у него была иптересная, он за прилавком стоял. Людей он не обижал и себя, конечно, не забывал. Время шло. Заходил в тот магазин покупатель, наезжали комиссии, ревизия налетала, а грешник все стоял за прилавком. Бывало, конечно, что и качнется, с кем не случается, качнется, но не падает - дело свое он знал, на ногах держался крепко. Долго бы он там простоял, если бы не объявился к нему тот самый человек. Объявился, поздоровался. Ревизор как ревивор. Моложавый такой, веселый. Стали бабки подбивать, и вышел у нашего продавца излишек. Небольшая была сумма, так себе. Говорить не о чем. А ревизор к нему с претензией: как же так, дорогой товарищ? Выходит. вы народ обманываете? Что теперь с этим излишком, как нам быть? Как, — думает наш продавец, — известно как. И чтобы с ним, с излишком, не возиться, говорит ревизору: возьмите, говорит, его себе, будьте таким любезным. Обыкновенное дело. А тот ему отвечает: мало, говорит, что вы народ обвешиваете, вы, говорит, еще и взятку предлагаете. Ну, говорит, это вам так не пройдет... Ну, думает наш продавец, значит, мало дал. Значит, добавить надо. Ну и добавил, А ревизор ему на это: негодяй, говорит. Вы что, купить меня хотите? Ну, грит, на себя пеняйте. И ушел. Да еще дверью хлопнул. Ну, думает наш продавец, шутки в сторону. Опять мало. Нашел он того ревизора и пает ему с перепугу все, что у него было. Все карманы вывернул. Ну, грит, ешь! Молчание.

Колесов. Ну?

Золотуев. Вот тебе и «ну»! (Не сразу.) Посадил он того продавца на десять лет за излишек и взятку по совокупности. Такие дела. Десять лет, сам понимаешь, прошли как в сказке... И вот выходит наш продавец на свободу. Садился — жена у него оставалась, интересная баба. На пятнадцать лет моложе его была. А верпулся — ни кола, ни двора. Ни одной близкой души. Идет он по родному городу, в кулак свищет. А навстречу ему ревизор. И улыбается, как десять лет навад. С возвращением, грит, рад вас видеть. То-то рад, думает наш продавец, а уж я-то как рад тебя видеть, если бы ты только знал. (Тут свой рассказ он начинает сопровождать изображением в лицах.) Ну, говорит ему продавец, дело прошлое, а скажи-ка ты теперь мне, дорогой товарищ, откровенно: сколько тебе тогда дать надо было? Какую сумму? Усмехается. Э, грит, много, у вас таких денег не было и не будет. А все ж таки, спрашиваю, сколько? Что вы, что вы, отвечает, эта сумма просто немыслима. А все ж таки? Тысячи, усмехается, много тысяч, никак не меньше двадцати. А если, спрашивает тут бывший продавец, добуду я эти деньги и вам их принесу, возьмете их сейчас? Странный. отвечает, вопрос. Зачем же, говорит, вам сейчас давать мне деньги, а тем более мне их у вас брать? А продавец ему свое. Я, говорит, вам эти двадцать тысяч предоставлю, а вы, грит, их у меня возьмите. А взамен, грит, мне ничего от вас не потребуется, кроме одного вашего слова. Как это? - спрашивает. Вот так, отвечает, - я вам двадцать тысяч, а вы мне одно только слово, и даже без свидетелей... Какое же, спрашивает, слово? А такое, говорит, сволочь я, зря человека посадил. Вот, грит, какое слово. И я, грит, не я, если от тебя этого слова не услышу. Да, говорит ему ревизор, странный вы человек и шутки у вас странные. Прощайте, говорит. А продавец ему вслед: нет, до свидания, обязательно увидимся. На том и разошлись,

Молчание.

Колесов. И все? Вся история?

Золотуев. Нет, не вся. Продавец нашел себе другое занятие, и снова завелась у него монета.

Колесов. Он что, в самом деле собирается к этому ревизору? Золотуев. Еще как собирается.

Колесов. Думает, возьмет ревизор?

Золотуев. Конечно, возьмет.

Колесов. Вы уверены?

Золотуев. Двадцать тысяч! Кто же от них откажется? Кто? Я тебя спрашиваю! Кто откажется?

Колесов (пожал плечами). Честный человек.

Золотуев (вдохиовляется). Где честный человек?.. Кто честный человек?.. Честный человек — это тот, кому мало дают. Дать надо столько, чтобы человек не мог отказаться, и тогда он обязательно возьмет! Возьмет! Ревизор возьмет! (Забывается.) Недолго ему осталось ждать! Еще полмесяща-месяц, и тогда хватит! Он все ему отдаст! Дом, машину, дачу! По миру пойдет! (Кричит.) Но он возьмет у него! Возьмет! Я говорю тебе, возьмет!

Колесов (поднялся). Дядя, да вы кошмарный старик...

Молчание,

Дядя, спокойнее, что это вы так раздухарились? Что с вами?

Золотуев (вдруг опомнился). А?.. Верно, чего это я? Колесов. Странно... Уж не вы ли тот самый продавец?

Золотуев. Что ты, что ты... Упаси бог, не я! Знакомый мой, товарищ мой! Срок вместе отбывали. Друг, можно скавать... За друга переживаю... Да еще нервишки. Какие они в моем возрасте?

Выстрел.

(Вздрогнул.) Что это?

Колесов. Понятия не имею. Да... Ну а как ваша жаба? Золотуев. Жаба как жаба... Давит.

Колесов. Ну, дай ей бог здоровья.

Золотуев. Тьфу!.. Спасибо, сынок, и откуда только ты такой взялся!

Из сада появляется Фролов, за ним Букин. В руках у Фролова ружье, у Букина— убитая сорока.

(Колесову.) Что за люди?

Колесов. Друзья.

Золотуев. Друзей нет, есть соучастники. Вы стреляли?

Букин. Ну, мы.

Золотуев (смотрит на Фролова подозрительно). А что это вы вроде как не в себе.

Букин. Пролили кровь, раскаиваемся.

Колесов. Что за зверь?

Букин. Сорока.

Золотуев. За что вы ее, бедняжку?

Букин. Хлопнули свидетельницу.

Фролов. Кого-нибудь надо было убить.

Золотуев. Открыли пальбу. Кто вам разрешил? Идите в лес, там и стреляйте.

Фролов. Спасибо. На сегодня хватит. Мы неплохо провели время. Он хотел меня убить, но, к счастью, раздумал.

Букин. С чего это я взял, что я могу выстрелить?.. Я пережил в два раза больше. За тебя и за себя. А ты, Гриша, ты только за себя.

Фролов. Псих. Чтобы я когда-нибудь с тобой связался! (Идет со двора, но сначала не в ту сторону.)

Букин. Как бы он с перепугу не угадал под трамвай. (Отдает Колесову ружье.) Держи! Трудная у тебя работа. В субботу увидимся.

Фролов и Букин уходят.

Золотуев. Ну и друзья! Головорезы.

Колесов ( $no\partial нял$  сороку). Допрыгалась, дура. (Унес ее  $no\partial$  навес.)

Золотуев (кого-то увидел). Последнее время здесь шатается много незнакомых людей...

Колесов. Кого вы там еще увидели? (Смотрит на калитку.) Золотуев. А незнакомых людей я не люблю.

Колесов. Ого!

Золотуев. Кто такой?

Колесов. Это ко мне. По личному вопросу... Дядя, вы свободны.

Золотуев. Имей в виду, мне это не нравится... Не забывай, ты кран хотел починить. (Уходит в дом.)

Иоявляется Репииков,

Репников. Позволите?

Колесов. Проходите, Владимир Алексеевич. Проходите.

Репников (проходит). Здравствуйте.

Колесов. Добрый вечер.

Репников. Удивляетесь, как я вас нашел?

Колесов. Удивляюсь.

Репников. Найти вас не трудно. В университете вы сделались знаменитостью.

Колесов. На это я не рассчитывал.

Репников садится на скамейку. Маленькая пауза,

Рецииков. Хочу вас спросить. Можно?

Колесов. Пожалуйста, прошу вас.

Репников. Чем вы сейчас занимаетесь?

Колесов. Как видите, стерегу дачу.

Репников. Работаете сторожем?.. Зачем?.. В знак протеста? В насмешку? Потехи ради?

Колесов. Я устроился сюда не по идейным соображениям. Это место меня устраивает. Днем я ванимаюсь делом, а ночью спокойно силю. Воруют-то днем... Кроме того, Владимир Алексеевич, кто не работает — тот не ест.

Репников. А наука? Собираетесь вы быть ученым?

Колесов. Буду, Владимир Алексеевич.

Репников. Судя по вашему поведению— не скоро или никогда. По-моему, вы готовитесь в канатоходцы.

Колесов. Почему вы так думаете?

Репников. А вы как думаете, может ученый ходить на годове?

Колесов. Не внаю. Пока я не ученый, а сторож, и метафоры вашей не улавливаю.

Репников. А вы не горячитесь. На этот раз мы поговорим спокойно. Можно?

Колесов. Как вы хотите.

Репников. Послушайте, Колесов, я признаю ваши способно-

сти. Но учтите, способных людей много. Очень много. Гораздо больше, чем ученых. Не правда ли?

Колесов. Владимир Алексеевич, к чему этот разговор? Помолчали.

Репников. Прошлой ночью моей дочери не было дома. Вы не знаете, где она ночевала?

Колесов. У меня она не ночевала.

Репников. Скажите откровенно, в каких вы с ней отношениях?

Колесов. Мы в хороших отношениях. Она мне нравится.

Репников. И это все?

Колесов. Нет, Владимир Алексеевич, мне кажется, что и я ей нравлюсь.

Репников. Так вот... Вы оставите ее в покое.

Колесов. А почему?

Репников. А вы не знаете - почему?

Колесов. Не знаю.

Репников. Перестаньте, вы все прекрасно понимаете. Я недооцения вас. С такими, как вы, лучше сразу соглашаться... Послушайте! Не встречайтесь с ней, оставьте ее в покое! Она вам нравится, могу это допустить, но ведь вам нравятся все хорошенькие девушки, разве нет? Так почему же именно моя дочь? Вчера она ушла из дому, надо полагать, она здесь появится. Прошу вас... гоните ее от себя, исчезните, придумайте что-нибудь...

Колесов. Владимир Алексеевич, скажите... А не кажется вам несколько странным...

Репников. Что, Колесов?

Колесов. Да все. Все, для чего вы сюда явились? Не странно ли все это?

Репников. Нисколько. Я пришел сюда, чтобы избавить от вас свою единственную дочь.

Колесов. А вы уверены, что она этого захочет?.. Интересно бы узнать и ее мнение.

Репников. Вы старше ее, Колесов: ей девятнадцать лет. В ком

же из вас искать мне здравый смысл, подумайте сами! (Другим тоном.) Я слышал, деканат еще раз собирается за вас ходатайствовать. Я возражать не буду... Получите диплом и уедете. По назначению... В Каменку на селекционную станцию, если угодно... Как раз то, что вам надо.

Небольшая пауза.

Что?.. Может быть, вы этого не хотите?

Молчание.

Колесов (не сразу). Нет. Об этом я не думал.

Молчание.

(Медленно.) Но теперь я должен об этом подумать. Репников. Меня привело к вам благоразумие, Будьте и вы благоразумны.

Молчание. Появляется Золотуев.

Так вот... Я буду ждать вашего звонка... До свидания. (Ухо- $\theta$ ит.)

Золотуев проходит мимо Колесова, возвращается.

Золотуев. Кто это?

Молчание.

Профессор! Кто у тебя был?.. Сидишь, бездельничаешь... Чем рассиживать, прополол бы лучше пару грядок.

Колесов. Плевать я хотел на ваши грядки.

Золотуев (удивился). Ты что, не хочешь у меня работать?

Колесов. А вы думали, ваши клумбы — предел моих мечтаний. Вы рехнулись, дядя.

Золот у е в (встревоженно). Собираешься уходить?.. Ты что, обиделся?.. Слушай, я на тебя не жалуюсь. Живи. Грубиян ты, конечно, порядочный, но и работник тоже, и в цветах понимаешь. Если откровенно— ты большой специалист.

Колесов (усмехнулся). Признали? Оценили, паук вы этакий.

Золотуев. Куда же ты собрался?.. Что, выгодное предложение?.. Ладно! Возись ты со своей травой, черт с ней! Слышь, я прибавлю тебе стипендию... Семьдесят. Хочешь?

Колесов (рассеянно). Помолчите, дядя.

Золотуев. Семьдесят нынче инженеры получают. А, профессор?

Колесов. Помолчите, я вам сказал.

Золотуев (предупредительно). Размышляй, я тебе не мешаю. Но не делай глупостей. Не дури, работай у меня. (Уходит, оглядываясь.)

Колесов сидит на скамейке. Звучит музыка: мелодия песенки «Это ландыши все виноваты». Освещение меркнет и перемещается, в саду — темные длинные тени. Девятый час вечера. Появляется Т а н я.

Таня. Я опоздала... (Подходит к Колесову.) На пять минут... Прощается?

Молчание,

(Чувствует неладное.) Что с тобой?

Молчание.

Что-нибудь случилось?

Колесов. Скандал на Панаме, на Занзибаре — революцил. Я все еще работаю ночным сторожем...

Таня. У тебя испортилось настроение?.. Почему? Скажи.

Колесов. Да... Я все скажу.

Таня. Подожди, я тебя перебью...

Колесов (вскочил, ему под ноги попала лейка, он швырнул ее в сторону). Не надо меня перебивать!

Таня. Что с тобой?!

Колесов. Прости... И послушай. Ты ушла, а я здесь думал, и вот какое дело: нам надо остановиться... Я не Ромео. Мпе только показалось, что я Ромео. Какой я к черту Ромео!.. В общем так: отбросим иллюзии, у нас с тобой ничего не

выйдет... Все! Я не Ромео. У меня на это нет времени... Мне некогда, понимаешь?

Таня. Зачем ты мне это говоришь?

Колесов. Зачем говорю?.. Короче: нам надо остановиться. Вернее, нам не следует начинать. Днем я вел себя несколько.. развязно, так это... Это у меня привычка такая, Прошу прощения.

Таня. Нет... Ты меня разыгрываешь...

Молчание.

Колесов. Все. А если ты отнеслась ко всему этому серьезно — наплюй, переживи... Вот и все, что я тебе котея сказать. Таня. Все?

Колесов. Все, И на этом поставим точку, Встречаться больше не будем.

Молчание.

Таня. Мне уходить?

Колесов. А ты как считаемь?

Таня. Все, что ты говорил мне, это вранье. Лучше бы ты сразу сказал, что я тебе не нравлюсь.

Колесов. Вот-вот. Ты мне не нравишься.

Молчание. Таня уходит. Колесов смотрит вслед. Потом бредет по двору. В третий раз натыкается на лейку, хватает ее, размахивается, но опускает руку — жест скорее смешной, чем многозначительный, С лейкой в руке стоит посреди двора.

## YHUBEPCHTET

Выпускной вечер в университете. Терраса, за ней окна зала, закрытые шторами. На террасе несколько столиков. Входа три: два из зала и один с улицы. Из зала допосится смех. Шум, музыка.

За одним из столиков сидит Колесов. Перед ним бутылка вина, несколько стаканов.

Из зала выходят Букин и Гомы ра. Останавливаются у двери, не замечая Колесова. Букин рассеянно насвистывает или без слов напевает песенку: «Это ландыши...»

Гомыра. Вася, ты извини меня за нахальство, но я хочу тебя спросить...

Букин продолжает насвистывать.

Я тебя всегда хорошо понимал, а теперь я тебя не понимаю.

Букин продолжает насвистывать.

Вася, я про женщину. После свадьбы ты про нее ни слова, я так понял, что ее не существует в природе. А сегодня, Вася... Ты извини меня за наглость, но мне показалось...

Букин (негромко). Послушай... Убей меня, если хочешь, но и без нее жить не могу.

Гомыра (не сразу, с искренним удивлением). Извини, Вася, если ты поставил вопрос так резко, значит... извини...

Заметили Колесова, подошли к нему.

Букин. А ты что один?

Колесов. Так, наслаждаюсь природой.

Молчание. Из зала допосится музыка.

Гомыра. Парни... Вася, Николай...

Букин. Что такое?

Гомыра. Ребята...

Колесов. Что, уже наклюкался? Успел?

Гомыра. Данет, парни, не то. Мысль в голову ударила: быстро время летит... (Другим тоном.) Магазины-то закрываются,

Букин. Выпьем?

Гомыра. Не хочу.

Букин. Что такое?

Гомыра. Не поверите, не принимал сегодня ни грамма и сей-

час не хочу. А что, ребята, может, я желаю воспоминания сохранить об этом вечере?

Голос Золотуева: «Профессор!» Появляется Золотуев. Одет торжественно, но вид у него растерзанный. В руках портфель.

Золотуев. Племянник...

Колесов. Дядя?

Букин. Коля, айда с нами, отдашь дань геологам.

Колесов. Сейчас приду. Дядя, вы откуда?

Золотуев. Едва тебя нашел... Беда у меня, профессор. Не взял.

Колесов. Что такое? Что там с вами стряслось?

Золотуев. Не взял, говорю! Выгнал. Сегодня было.

Колесов. Кто не взял? Чего не взял? Что вы плетете?

Золотуев. Он не взял! Ревизор.

Колесов. Ах да. Ревизор?.. Вон оно что... Не взял?

Золотуев. Не удостовл... Эх, племянник, жизнь разбита... Тыто как? Чем занимаешься?

Колесов. Я? Да вот... веселюсь. Сдал экзамены, прощаюсь с университетом.

Золотуев. Получил, значит, образование?.. Как это ты? Сколько пал?

Колесов (не сразу, негромко). Много дал... (Золотуеву.) Много, дядя, вам столько и не снилось... Прощайте, дядя, Идите себе.

Золотуев уходит. Появляются Фролов и Маша.

Маша (о Колесове). Вон он где скрывается. (Подходит.) Что с ним делается, я не понимаю, все у него уладилось, все устроилось, все хорошо. (Колесову.) Ну-ка, отвечай, чем ты недоволен?

Колесов не отвечает.

Мата. Послушай, и вот все хочу тебя спросить, где эта девочка Таня? Почему ее не видно?

Колесов. А почему я должен знать, где она?.. Понятия не имею.

Небольшая пауза. Слышна музыка.

Фролов. Хороший вечер.

Маша. Да... Тишина и прохлада. Хочется сказать какую-нибудь глупость.

Фролов. В чем же дело?

Маша. Не умею. Чувствую, а сказать не умею,

Фролов (Колесову). Когда ты уезжаешь?

Колесов. Точно не знаю, чем скорее, тем лучше.

Маша. Ая на днях. Яже домой еду.

Колесов. Знаю.

Маша. Вон и Гриша туда собирается, в наши места. Коля, может, мне выйти за него, и точка?

Фролов. Ты очень любезна.

Маша. А что? Серьезный, надежный, все понимает, любит. (Фролову.) Любишь ты меня или нет?

Фролов. Если в таком тоне, то нет.

Колесов. Опять ты замуж собираешься? Это не к добру... Пойти к геологам, авось рассмешат...

Маша. Еще как рассмешат.

Колесов уходит в зал.

Фролов. Маша, да или нет? Я пять лет жду ответа.

Маша. Я тебе уже говорила много раз.

Фролов. Но теперь ты можешь сказать «да».

Маша. Могу, Гриша. Но это будет такое «да», что... Уж не лучше ли «нет»?

Фролов и Маша возвращаются в зал. Из зала выходят Репников и Репникова.

Репников. Веселиться они еще не разучились, пе правда ли? Репникова. Не знаю. Я никогда не была студенткой... Скажи

- мне, сколько слов сказала нам наша дочь за последнюю неделю? Ты сосчитал? Это легко сделать. Все кончится тем. что она от нас сбежит.
- Репников. He понимаю, когда она успела так в него влюбиться?
- Репникова. Вместо того чтобы задавать такие глупые вопросы, думал бы, как ей помочь.
- Реппиков. Каким образом? Насильно ведь мил не будень. С этим тоже надо считаться.
- Репникова. Я слышала, его собираются оставить в аспирантуре. Все за, один ты против.
- Репников. Ну уж нет! Хватит и того, что он закончил университет.
- Репникова. Но, признайся, аспирантуры он заслуживает. Все говорят, что заслуживает.
- Репников. Послушай, эту историю знает весь город, и считается, что инцидент исчерпан. А мы на тебе начнем все сначала. Подумай, какой тут может быть резонанс? Подумай обо мне. Немного.
- Репникова. Не понимаю, что предосудительного в том, что ты оставишь в аспирантуре хорошего пария?
- Репников. Да ведь ты его не знаешь как следует. А если он совсем не тот, за кого он себя выдает?.. И кроме того, это место уже обещано другому...
- Репникова. Сделаешь, как я тебя прошу... Идем отсюда. Я озябла.

Возвращаются в зал.

Появляются Веселый, Красавица, Комсорг, Серьезный, Строгая, Фролов и Маша...В руках у Веселого бутылка.

Веселый. Сюда, ребятишки, на свежий воздух.

Все проходят к столу.

Итак, друзья мон, разрешите провозгласить тост. (Наливает вино в стаканы.)

- Красавица. Без тостов нельзя? Тосты, тосты, просто так и выпить уже нельзя.
- Веселый. Почему нельзя? Можно. Выньем просто так, за лыжный спорт в Африке. (Гогочет.)

Входит Букин, за ним Гомыра.

Букин. Чего это вам так весело? Чему вы так шумно радуетесь? Уж не тому ли, что вы больше не студенты? (Наливает вино себе и Гомыре.) Бедняги. Вас ждут железные объятья самостоятельной жизни. Веселитесь, но не забывайте, что вы на похоронах...

Серьезный. Что ж, неплохо сказано.

Маша. Ну, конечно... Без скоморохов сегодня не обойтись.

Букин. Последний раз в сезоне. Так сказать, спешите видеть... Кстати, Маша. Мы вот-вот разъезжаемся... А ведь мы с то-бой зарегистрировались. Вот что значит легкомыслие. Не обдумали как следует, не взвесили, раз-два, наставили штамнов. А теперь — развод. Это же такая морока.

Маша. Никакой мороки. Надо подать заявление в загс—всего-то.

Букин. Всего-навсего?.. Скажите, какой прогресс. Надеюсь, ты подашь заявление?

Маша. Да, я собиралась зайти, да все как-то времени не хватало. Не волнуйся, завтра я это обязательно сделаю.

Букин. Я знал, что ты не будеть упорствовать.

Гомыра. Маша, мне надо с тобой поговорить.

Маша. Тебе?.. Со мной?

Гомыра. Конфиденциально. Я абсолютно трезвый, прошу заметить.

Красавица и Веселый (произносят разом). Что?! Смех.

Гомыра, Я трезв как стеклышко. Прошу вас. (Подает Mame руку.)

Маша. Ну если так... (Подает Гомыре руку, и они картинио удаляются.)

Красавица. Вот так Гомыра.

Веселый. Оригинально.

Букин. Ну вот... еще один скандал. Прощальный. Весь вечер на манеже Вася Букин, комик-пародист... (Фролову.) Гри-ша, ты знаешь, о чем я сейчас жалею?.. Мне жалко почему-то ту самую сороку. Зачем мы ее убили? За что?.. При чем здесь сорока?

Фролов (отшатнувшись). Не знаю... И вообще, эта ваша неврастения... Прошу меня от нее уволить.

Букин. Никто ничего не знает...

Из зала слышна музыка. Красавица и Веселый уходят в зал.

Пойду, пожалуй, в буфет.

Из другой двери из зала появляются Маша и Гомыра. Гомыра подводит к Букину Машу и проходит мимо.

Маша... Перед отъездом всегда хочется помириться. Так принято. У неврастеников.

Маша. Уйди.

Букин. Ну и жизнь... Никто ничего не понимает. Палеолит... Маша, я пересмотрел всю свою философию...

Маша. Молчи, идиот.

Букин (просиял). Ну вот!.. А при чем же здесь слезы?

Маша (вытерла слезы). Отстань. Это у меня алкогольное... Когда уезжаешь?

Букин. Третьего июля.

Маша. Меня возьмень?

Букин. Там вечная мерэлота, предупреждаю.

Никого не вамечая, M а ш а u B у к u n, обнявшись, уходят.

Появляются Фролов и Колесов.

Фролов. Все! С меня, кажется, хватит. (Колесову.) Коля, я хотел сказать, мне предложили аспирантуру. Это на твое место, и я должен тебе это сказать...

Колесов. Какой разговор? На здоровье, Гриша... Мне все равно. Фролов. Правда?.. Я молчал, потому что собирался уезжать. Но теперь — кончено. Я остаюсь в аспирантуре. (Уходит.)

С улицы входит Таня. Подходит к Колесову, сидящему за столом.

Колесов (холодно). Зачем ты пришла?

Таня. Поздравить тебя с окончанием... Поздравляю.

Колесов (мрачно). Спасибо.

Таня. Извини, если не вовремя...

Колесов. Да нет, в самый раз... Самое время меня поздравить...

Таня (не сразу). Ты уезжаешь?

Колесов. Да.

Таня (ne cpasy). Я бы не пришла. Но я узнала, что ты уезжаешь...

Колесов. Папа тебе сказал?

Таня. Да.

Небольшая пауза.

Колесов. Ну, как поживаеть?

Таня. Если бы тебя это интересовало, ты мог бы позвонить.

Колесов. Один раз звонил.

Таня (радостно). Ты мне звонил?

Колесов. Разговаривал с папой.

Пауза.

Таня. Твоя трава... подросла она? Помпишь, ты меня приглашал... Босиком по лугу...

Колесов. Луга еще нет... Но босиком уже можно.

Таня. А я даже сон такой видела: мы с тобой бежим по лугу.

Колесов. Бежим?.. В одну сторону, ты не заметила?

Таня. В одну. Конечно, в одну.

Колесов. Приятный сон... идиллический. (Вдруг.) Но зачем ты пришла— не понимаю. Я тебе все сказал, мы поставили точку, чего еще?

Таня (с волнением). Ты уедешь... Но мне кажется, что мы с то-

бой еще встретимся. Пусть не скоро, пусть через год, через два... И ты не запретишь мне об этом думать!.. И когда мы встретимся, тогда... Скажи мне сейчас: может быть. Больше мне ничего не надо. Скажи мне: может быть.

Колесов (взял ее за плечи). Ты бредишь... Через месяц эта сказка вылетит у тебя из головы.

Таня. Никогла!.. Как мне тебе это доказать?

Колесов (забылся). Ты полоумная... (Привлек ее к себе. Потом спохватился.) Ты сама не знаешь, что ты говоришь... Знаешь, не мешало бы тебе быть благоразумнее.

Таня. Благоразумнее?

Колесов. Именно. Именно благоразумнее.

Таня. Что это? Что это ты себе выдумал? Какое такое благорааумие?

Колесов. Послушай. Знаешь, ты к кому пришла?

Таня (улыбается). Знаю. К проходимду.

Колесов. Хуже, в том-то и дело.

Таня. Ты не рад, что я пришла... Всегда я... всегда сама... Я нахалка, правда?

Колесов. Нет, ты молодец. Ты пришла вовремя... А прощать? Умеешь ты прощать?

Из зала выходит Репников.

Таня (пегромко). Явился... Давно его не видели.

Репников (Тане). И давно ты здесь?

Таня. Педавно. Пришла поздравить некоторых знакомых.

Репников. Пу-ну. Есть с чем поздравить.

Колесов. Вот и я говорю, самое время нас с вами поздравить.

Репников (отводит Колесова в сторону). Почему, черт возьми, вы устроили свидание?

Колесов. А потому, черт возьми, что мы давно не виделись. Целых три недели.

Репников. Но... Разве у нас с вами речь шла о трех неделях? Колесов. Мы соскучились, понятно вам это? Мы, может, вообще друг без друга не можем. По-моему, это дороже стоит. Вам не кажется?

Репников. Не шутите, Колесов, теперь вам это не идет...

Колесов. Почему вы так думаете? Разве я изменился?

Репников. Вы как думаете? Кто однажды крепко оступился, тот всю жизнь прихрамывает.

Колесов. В таком случае вы мало дали. Вы дали мне диплом и требуете, чтобы мы не встречались всю жизнь... Так вот... (Вынимает диплом из кармана.) Возьмите его обратно. (Бросает диплом на стол.)

Таня. Что? Что это значит?

Колесов. В тот день, когда ты приходила на дачу...

Репников (кричит). Таня! Оставь нас вдвоем.

Таня. Нет, я не уйду отсюда.

Репников. Ты уйдешь. (*Колесову.*) Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?

Колесов и Таня переглядываются. Таня уходит,

Колесов. Что ж, давайте поговорим. Я вас слушаю.

Репников. Вот вы меня ненавидите. А почему, собственно? Давайте разберемся... Когда я рвался в науку с таким же нетерпением, со мной случилось нечто похожее.

Колесов. С какой стати вы мне исповедуетесь?

Репников. А разве нам с вами нельзя немного пооткровенничать? Согласитесь, у нас с вами есть нечто общее... Присаживайтесь... И подумайте, имеете ли вы право меня ненавидеть... Откровенно говоря, со мной вам просто повезло.

Колесов. Да-а. С вами не пропадешь.

Репников. Пожалуй... Деканат предлагает оставить вас в аспирантуре.

Колесов. Так...

Репников. И знаете, что... я не возражаю.

Колесов. Ага... Решили, стало быть, добавить? И на каких условиях?

Репников. Татьяну забудьте, держите язык за зубами. Впрочем, вы сами понимаете. Мы будем молчать. И я и вы оба, как миленькие. И заберите документ, он ваш... Все. Танцуйте, веселитесь. Увидимся. К сожалению. (Уходит.) Brodur Taus.

Таня. Не дрались?

Колесов. Поговорили.

Таня. И что?

Колесов. Меня хотят оставить в аспирантуре. Твой отец не возражает.

Таня. Ты в самом деле, ты остаешься... Правда? (He cpasy.) Что с тобой?.. Ты не рад?.. Ну что еще случилось?

Колесов. Сядем,

Садятся.

Таня. Все идет к лучшему. На Панаме порядок, на Запзибаре давно республика...

Колесов. Я должен рассказать тебе, как я закончил университет. (Молчание.) В тот вечер, когда ты приходила ко мне на дачу, там был твой отец... Я должен был выбрать. Одно из двух.

Таня. Не понимаю.

Колесов. Именно так: одно из двух. Ты или университет.

Молчание.

Таня. Я или университет?.. Чепуха какая...

Колесов. Так и было.

Таня (помолчая). Но ведь не хочешь же ты сказать, что... диплом ты выменял у моего отца на меня?

Колесов. Говорю как есть.

Таня. Чепуха... Скажи, что это чепуха... Прошу тебя, скажи, что это чепуха.

Колесов. Я не мог иначе.

Молчание.

вышграл время: ты должна это понять.

Молчание.

Может, ты хотела, чтобы я всю жизнь был сторожем? Молчание.

- Колесов. Может, ты думаешь, что я сделал это ради собственного удовольствия?
- Таня (ruxo). Значит, с папой вы поладили... А сейчас? О чем вы говорили с пим сейчас? Об аспираптуре?.. Зпачит, моя цена повышается... Жаль, что мой отец не академик... Ну ничего... И так неплохо, правда? (He сразу.) А зачем ты сознался? Для чего? Или тебе это тоже пригодится?

Колесов. Перестань, выслушай меня!

Таня. Нет, я тебе не верю.

Колесов. Выслушай меня. Ты должна меня понять. Кто, если не ты?

- Таня. Я все поняла. Ты сделал это не ради удовольствия, поняла. Ты не мог иначе, поняла... Ты выиграл время, теперь ты своего добъешься. Будет у тебя луг, будет все, как ты захочешь. На свете нет ничего такого, что могло бы тебе помешать... Все будет по-твоему... Без меня.
- Колесов. Будет луг кто побежит по нему босиком? Не могу же я один... Меня же примут за сумасшедшего. (Берет ее ва плечи.) Оставайся...
- Таня. Нет, я тебе не верю. Откуда я знаю, может, ты снова меня променяещь. В интересах дела. Я так не могу. Прощай... Прощай... (Уходит.)

Колесов. Таня! (Идет вслед за ней.)

На мгновение дорогу Колесову загораживает появившийся Золотуев.

Вы что? Что вам надо?

Золотуев. Куда ты теперь? Давай-ка ты ко мне... Я ведь один, ты знаешь. Один, как перст. Дом на тебя запишу, дачу, машину...

Колесов. Подождите, дядя... (Уходит.)

Золотуев. Племянник! (Уходит за Колесовым.)

Из зала врывается шумная компания: Красавица, Веселый, Серьезный, Строгая, Комсорг, Гомыра, Букин, Маша. Музыка из зала звучит громче. Веселый. Сюда, ребята!.. Вроде бы все? Все кором. Горько! Горько! Строгая. Нет ректора. Гомыра. Ведут его, ведут... Горько!

Появляется Репииков.

Репников. В чем дело? Букин. Владимир Алексеевич. Помните пашу свадьбу? Репников. Еще бы! Букин (всем). Так вот. Свадьба продолжается. Как видите.

Шум, Веселый смех.

Репников. Ах вот что! Значит, все благополучно? Я рад. Букин. Представьте, мы выступаем в том же составе. Вот, все в сборе. Вас только и не хватало.

Веселый. А Колесов?

Серьезный. Да, пока еще Колесова нет.

Смех.

Репников (смеется вместе со всеми). Кстати о Колесове. Он остается в аспирантуре.

Шум. Одобрительные возгласы.

Маша. Где он, где? Надо его найти! Поздраваты! Серьезный. Где Колесов?

Появляется Колесов.

Колесов. Яздесь,

Серьезный, Поздравляю. Это справедливо. Тебя сохранили для науки.

Комсорг. Коля, наш бывший курс... Ты что, недоволен? Что с тобой? Что случилось?

Букии. Скажи что-нибудь, вырази!

Колесов. Мне нечего вам сказать. Но мне надо кое-что сделать. (Берет диплом, рвет его пополам. Бросает на стол.)

Небольшая пауза.

Маша. Что ты наделал?

Колесов. Не волнуйтесь. Это мой диплом... Я за него заплатил. Вот и все... Прощайте.

## и снова улица

Обстановка первой картины: старый дом, забор, тротуар, афишная тумба. Поздний летний вечер.

Колесов у афишной тумбы. Прошелся по тротуару, вернулся к тумбе, в задумчивости осматривает афиши.

Непонятно: то ли он ждет кого-то, то ли в этот вечер ему просто некуда пойти.

Снова прошелся и опять вернулся к афишной тумбе.

В старом доме вновь разучивают гаммы, которые теперь ввучат много бойчее, чем ранней весной.

Появляется Таня. Проходит мимо.

Колесов (останавливает ее). Девушка, куда вы торопитесь?...

Молчание.

Домой?..

Молчание.

В парк?

Молчанив.

На концерт?

Таня. Простите, у меня нет времени. (Хотела уйти, он снова ее остановил.) Мне некогда.

Колесов. Жаль... Я хотел пригласить вас...

Таня (перебивает). Пригласите кого-нибудь другого.

Колесов. Не могу, Приглашаю именно вас.

**Таня.** Меня один раз вы уже приглашали. Не помните?-**Колесов.** Помню... У меня приличная память.

Молчание.

Не пойдете?

Таня. Нет... Счастливо оставаться.

Стоят в трех шагах друг от друга.

Занавес

# СТАРШИЙ СЫН

Комедия в двух действиях

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

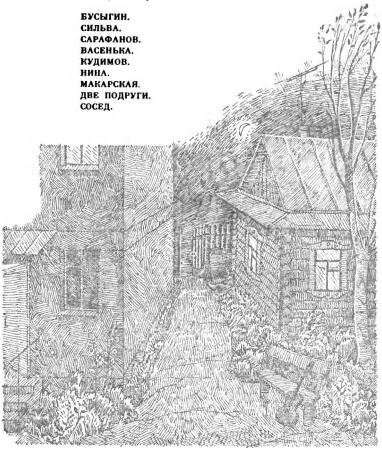

### действие первое

#### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Поядний весенний вечер. Двор в предместье. Ворога. Один из подъевдов каменного дома. Рядом — небольшой деревянный домик, с крыльцом и окном во двор. Тополь и скамья. На улице слышны смех и голоса.

Появляются Бусывин, Сильва и две двеушки. Сильва ловко, как бы между прочим наигрывает на зитаре. Вусывин ведет под руку одну из девушен. Все четверо заметно мерзнут.

## Сильва (напевает).

«Ехали на тройке - не догонишь,

А вдали мелькало - не поймешь.......

Первая девушка. Ну вот, мальчики, мы почти дома.

Бусыгин. Почти — не считается.

Первая девушка (Бусыгину). Разрешите руку. (Осеобождаег руку.) Спасибо, что проводили. Здесь мы дойдем сами.

Сильва (перестает играть). Сами? Это как понять?.. Вы сюда (показывает), а мы, значит, обратно?..

Первая девушка. Значит, так.

Сильва (Бусыгину). Слушай, друг, как тебе это нравится?

Бусыгин (первой девушке). Вы нас бросаете на улице?

Первая девушка. Авы как думали?

Сильва. Думали?.. Да я был уверен, что мы едем к вам в гости.

Первая девушка. В гости? Иочью?

Бусыгин. А что особенного?

Первая девушка. Значит, вы ошиблись. К нам ночью гости не ходят.

Сильва (Бусыгину). Что ты на это скажешь?

Бусыгин. Спокойной ночи.

- Девушки (еместе). Приятного сна!
- Сильва (останавливает их). Одумайтесь, девушки! Куда спешить? Вы же сейчас с тоски выть будете! Образумьтесь, пригласите в гости!
- Вторая девушка. В гости! Гляди-ка какой быстрый!.. Потанцевали, угостили вином и сразу — в гости! Не на тех напали!
- Сильва. Скажи, какое коварство! (Задерживает вторую девушку.) Дай хоть поцелую на сон грядущий!

Вторая девушка вырывается, и обе быстро уходят.

Девушки, девушки, остановитесь!

Бусыгин и Сильва следуют ва девушками.

Появляется Сарафанов с кларнетом в руках. Навстречу ему из подъезда выходит сосед, пожилой человек. Одет он тепло, вида болезненного. По манерам — служащий средней руки, заготовитель.

Сосе д. Здравствуйте, Андрей Григорьевич.

Сарафанов. Добрый вечер.

Сосед (язвительно). С работы?

Сарафанов. Что?.. (Поспешно.) Да-да... С работы.

Сосед (с насмешкой). С работы?.. (Укоризненно.) Эх, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия.

Сарафанов (nocnewno). Что это вы, сосед, куда собранись на ночь гляпя?

Сосед. Как — куда? Никуда. Давление у меня скачет, на воздух вышел.

Сарафанов. Да-да... Прогуляйтесь, прогуляйтесь... Это полезно, полезно... Доброй ночи. (Хочет уйти.)

Сосед. Подождите...

Сарафанов останавливается.

(Указывает на кларнет.) Кого проводили?

Сарафанов. То есть?

Сосед. Кто помер, спрашиваю.

Сарафанов (испуганно). Тсс!.. Тите!

Сосед прикрывает рот рукой, быстро кивает.

(С упреком.) Ну что же вы, ведь я же вас просил. Не дай бог, мои услышат...

Сосед. Ладно, ладно... (Шепотом.) Кого хоронили?

Сарафанов (шепотом). Человека.

Сосед (шепотом). Молодого?.. Старого?

Сарафанов. Средних лет...

Сосед долго и сокрушенно качает головой.

Извините меня, пойду домой. Продрог я что-то...

Сосед. Нет, Андрей Григорьевич, не правится мне ваша новая профессия.

Расходятся. Один исчезает в подъезде, другой выходит на улицу.

С улицы появляется Васенька, останавливается в воротах. В его поведении много беспокойства и неуверенности, он чего-то ждет. На улице послышались шаги. Васенька бросается к подъезду — в воротах появляется Макарская. Васенька спокойно, изображая нечаянную встречу, идет к воротам.

Васенька. О, кого я вижу!

Макарская. А, это ты.

Васенька. Привет!

Макарская. Привет, кирюшечка, привет. Что ты здесь делаешь? (Идет к деревянному домику.)

Васенька. Да так, решил немного прогуляться. Погуляем вместе?

Макарская. Что ты, какое гулянье — холод собачий. (Достает ключ.)

Васенька (встав между нею и дверями, задерживает ее на крыльце). Не пущу.

Макарская (равнодушно). Ну вот. Начинается.

Васенька. Ты мало бываешь на воздухе,

Макарская. Васенька, иди домой.

Васенька. Подожди... Давай поболтаем немного... Скажи мно что-нибудь.

Макарская. Спокойной ночи.

Васенька. Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино.

Макарская. Завтра увидим. А сейчас иди спать. А ну пусти! Васенька. Не пущу.

Макарская. Я пожалуюсь твоему, ты достукаешься!

Васенька. Почему ты кричишь?

Макарская. Нет, это наказание какое-то!

Васенька. Ну и кричи. Мне, может быть, даже правится.

Макарская. Что нравится?

Васенька. Когда ты кричишь.

Макарская. Васенька, ты меня любишь?

Васенька. Я?і

Макарская. Любишь. Что-то плохо ты меня любишь. Я тут в кофте стою, замерэла, устала, а ты?.. Ну пусти, пусти...

Васенька (сдается). Ты замерэла?..

Макарская (открывая ключом дверь). Ну вот... Уминца. Раз любишь — надо слушаться. (На пороге.) И вообще: я хочу, чтобы ты меня больше не ждал, не следил за мной, не ходил по пятам. Потому что из этого ничего не выйдет... А сейчас иди спать. (Входит в дом.)

Васень ка (приближается к двери, дверь закрывается). Открой! Открой! (Стучит.) Открой на минутку! Мне надо тебе сказать. Слышишь? Открой!

Макарская (в окне). Не ори! Весь город разбудишь!

Васенька. Черт с ним, с городом!.. (Садится на крыльцо.) Пусть подымаются и слушают, какой я дурак!

Макарская. Подумаешь, как интересно... Васенька, поговорим серьезно. Пойми ты, пожалуйста, у нас с тобой ничего не может быть. Кроме скандала, конечно. Подумай, глупенький, я тебя старше на десять лет! Ведь у нас разные преалы и все такое — неужели вам этого в школе не объясням! Ты должен дружить с девочками. Теперь в школе, кажется, и любовь разрешается — вот и чудесно. Вот и люби кого полагается.

Васенька. Не говори глупостей.

Макарская. Ну хватит! Хороших слов ты, видно, не попимаешь. Ты мне надоел. Надоел, ясно тебе? Уходи, и чтоб я тебя здесь больше не видела!

Васенька (подходит к окну). Хорошо... Больше ты меня не увидишь. (Скорбно.) Никогда не увидишь.

Макарская. Совсем мальчик спятил!

Васенька. Встретимся завтра! Один раз! На полчаса! На прошанье!.. Ну что тебе стоит!

Макарская. Ну да! От тебя потом не отвяженься. Я ведь вас прекрасно знаю.

Васенька (вдруг). Дряны! Дряны!

Макарская. Что?!... Что такое?!.. Ну в порядки! Каждая плана может тебя оскорбить!.. Нет, без мужа, видно, на этом свете не проживешь!.. Иди отсюда. Ну!

Молчание.

Васенька. Прости... Прости, я не хотел.

Макарская. Уходи! Байньки! Щенок бесквостый! (Захлопывает окно.)

Васенька бредет в свой подъезд. Появляются Бусыгин и Сильва.

Сильва. Как они нас, скажи?..

Бусыгин. Перекурим.

Сильва. А та, белобрысая, ничего...

Бусыгин. Маловата ростом.

Сильва. Слушай! Она же тебе нравилась.

Вусыгин. Уже не нравится.

Сильва (смотрит на часы, свистнул). Слушай, а сколько времени?

Бусыгин (смотрит на часы). Половина двенадцатого.

Сильва. Сколько?.. Сердечно поздравляю, мы опоздали на элоктричку.

Бусыгин. Серьезно?

Сильва. Все! Следующая в шесть утра.

Бусыгин свистнул.

Сильва (мерзиет). Брр... Джентльмены!.. Провожание устроили! Обормоты!

Бусыгин. Далеко до дома?

Сильва. Километров двадцать, не меньше!.. И все эти скромницы! Какого черта мы с ними связались!

Бусыгин. Что это за район, я здесь никогда не был.

Сильва, Ново-Мыльниково, Глушь!

Бусыгин. Знакомых нет?

Сильва. Никого! Ни родных, ни милиции.

Бусыгин. Ясно. А где прохожие?

Сильва. Деревня! Все уже спят. Они здесь ложатся еще за-

Бусыгин. Что же будем делать?

Сильва. Слушай, а как тебя зовут? Извини, там, в кафе, я толком не расслышал.

Бусыгин. Я тоже не расслышал.

Сильва. Давай по новой, что ли...

Трясут друг друга за руку.

Бусыгин. Бусыгин, Владимир.

Сильва. Севостьянов. Семен. В просторечии — Сильва.

Бусыгин. Почему Сильва?

Сильва. А черт его знает. Пацаны — прозвать прозвали, а объяснить не объяснили.

Бусыгин. Я тебя как-то видел. На главной улице.

Сильва. А как же! Я принимаю там с восьми до одиннадцати. Каждый вечер.

Бусыгин. Где-нибудь работаешь?

Сильва. Обязательно. Пока в торговле. Агентом.

Бусыгин. Что это за работа такая?

Сильва. Нормальная. Учет и контроль. А ты? Трудишься?

Бусыгин. Студент.

Сильва. Мы будем друзьями, ты увидишь!

Бусыгин. Подожди, Кто-то идет.

Сильва (мерзиет). А ведь прохладно, скажи!

Сосед возвращается с прогулки.

Бусыгин. Добрый вечер!

Сосед. Приветствую.

Сильва. Где здесь ночной клуб? А, милейший?..

Бусыгин (Сильве). Подожди. (Соседу.) Где автобус, скажите, пожалуйста.

Сосед. Автобус?.. Это на той стороне, за линией.

Бусыгин. Успеем мы на автобус?

Сосед. Можете. А вообще-то не успесте. (Намеревается идти.)

Бусыгин. Послушайте. Не скажете, где бы нам переночевать? Были в гостях, опоздали на электричку.

Сосед (разглядывает их с опаской и подозрением). Бывает.

Сильва. Нам бы только до утра прокаптоваться, а там...

Сосед. Понятное дело.

Сильва. Где-нибудь за печкой. Скромненько, а?

Сосед. Нет-нет, мужики! Не могу, мужики, не могу!

Бусыгин. Почему, дядя?

Сосе д. Я бы с большим удовольствием, но ведь я не один живу, сами понимаете, в обществе. Жена у меня, теща...

Бусыгин. Яспо.

Сосед. А личноя - с большим удовольствием.

Вусыгин. Эх, дядя, дядя...

Сильва. Валенок ты дырявый!

 ${\it C}$  о с е д удаляется молча и боязливо.

Чертов ветер! Откуда он сорвался? Такой был день и — на тебе!

Бусыгин. Будет дождь.

Сильва. Его только не хватало!

Бусыгин. А может быть, снег.

Сильва. Эх! Сидел бы я лучше дома. Тепло по крайней мере. И весело тоже. У меня батя большой шутник. С ним не соскучишься. Нет-нет да что-нибудь выдаст. Вчера, например. Мне, говорит, надоели твои безобразия. На работе, го-

ворит, испытываю из-за тебя эти... неловкости. На, говорит, тебе последние двадцать рублей, иди в кабак, напейся, устрой дебош, но такой дебош, чтобы и тебя год-два не видел!.. Ничего, а?

Бусыгин. Да, почтенный родитель.

Сильва. А у тебя?

Бусыгин. Что — у меня?

Сильва. Ну с отцом. То же самое - разногласия?

Бусыгин. Никаких разногласий.

Сильва. Серьезно? Как это у тебя получается?

Бусыгин. Очень просто. У меня нет отца.

Сильва. А-а. Другое дело. А где ты проживаешь?

Бусыгин. В общаге. На Красного Восстания.

Сильва. А, мединститута?

Бусыгин. Его самого... Да, климат здесь неважный.

Сильва. Весна называется!.. Бррр... К тому же я целый месяц не высыпаюсь...

Бусыгин. Ну хорошо. Ты зайди в этот подъезд, постучись к кому-инбудь. А я попытаюсь в частном секторе. (Направляется к дому Макарской.)

Сильва уходит в подъезд.

(Стучится к Макарской.) Аллё, хозянн! Аллё! (Повременил и стучится снова.) Хозянн!

Окно открывается.

Макарская (из окна). Кто это?..

Бусыгин. Добрый вечер, девушка. Послушайте, опоздал на электричку, замерзаю.

Макарская. Я не пущу. Даже и не думай!

Бусыгин. Зачем же так категорически?

Макарская. Я живу одна.

Бусыгин. Тем лучше.

Макарская. Одиая, понятно?

Бусыгин. Прекрасно! Значит, у вас найдется место.

Макарская. С ума сошел! Как же я могу тебя пустить, если я тебя не знаю!

Бусытин. Велика беда! Пожалуйста! Бусыгин Владимир Петрович. Студент.

Макарская. Ну и что из этого?

Бусыгин, Ничего, Теперь вы меня знаете.

Макарская. Ты думаешь, этого достаточно?

Бусыгин. А что еще? Ах да... Ну, не будем забегать вперед, но вы мне уже нравитесь.

Макарская. Нахал.

Бусыгин. Зачем же так грубо?.. Скажите лучше, как вы себл там чувствуете, в вашем пустом...

Макарская. Да?

Бусыгин. ...холодном...

Макарская. Да?

Еусыгин. ...темпом доме. Не страшно вам одной?

Макарская. Нет, не страшно!

Бусыгин. А вдруг вы ночью заболеете. Ведь воды некому подать. Так нельзя, девушка.

Макарская. Не беспокойся, не заболею! И давай не будем! Поговорим в другой раз.

Бусыгин. А когда? Завтра?.. Навестить вас завтра?

Макарская. Попробуй.

Бусыгин. А я до завтра не доживу. Замерзну.

Макарская. Ничего с тобой пе сделается.

Бусыгин. И все же, девушка, мне кажется, вы нас спасете.

Макарская. Вас? Разветы не один?

Бусыгин. В том-то и дело. Со мной приятель.

Макарская. Еще и приятель?.. Нахалы все невозможные! (Захлопывает окно.)

Бусыгын. Ну вот, поговорили. (Идет по двору; выходит на улицу, осматривается.)

Появляется Сильва.

Ну как?

Сильва. Пустые хлопоты. Звонил в три квартиры.

Бусыгин. Нуичто?

Сильва. Никто не открывает. Боятся.

Бусыгин. Темный лес... Христа ради у нас ничего не выйдет.

Сильва. Загнемся. Еще полчаса — и я околею. Я чувствую.

Бусыгин. А как в подъезде?

Сильва. Думаешь, тепло? Черта с два. Уже не топят. Главное, никто разговаривать не хочет. Спросят только, кто стучит, и все, больше ни слова... Мы загнемся.

Бусыгин. Мда... А кругом столько теплых квартир...

Сильва. Что квартир! А сколько выпивки, сколько закуски... Опять же, сколько одиноких женщин! Ррр! Это всегда выводит меня из себя. Идем! Будем стучаться в каждую квартиру.

Бусыгин. Подожди, а что ты собираешься им говорить?

Сильва. Что говорить?.. Опоздали на электричку...

Бусыгин. Не поверят.

Сильва. Скажем, что замерзаем.

Бусыгин. Ну и что? Кто ты такой, какое им до тебя дело? Сейчас не зима, до утра потерпишь.

Сильва. Будем говорить, что отстали от этого... от скорого по-

Бусыгин. Ерунда, Этим ты их не прошибешь, Надо выдумать что-то такое...

Сильва. Скажем, что за нами гонятся бандиты.

Бусыгин смеется.

Неужели не пустят?

Бусыгин. Плохо ты людей знаешь.

Сильва. А ты?

Бусыгин. А я знаю. Немного. Кроме того, иногда я посещаю лекции, изучаю физиологию, исихоанализ и другие полезные вещи. И знаешь, что я поняя?

Сильва. Ну?

Бусыгин. У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить. Синьва. Бррр... Ты прав. А для начала мы их разбудим. (Двигается, чтобы согреться, потом поет и притопывает.) «Когда фонарики качаются ночные

И вам по улицам нельзя уже ходить...»

Бусыгин. Перестань.

Сильва (продолжает).

«Я из пивной иду,

Я никого не жду,

Я никого уже не в силах полюбить...».

Голос соседа (с верхнего этажа, он торжествует). Эй вы. артисты! А ну, проваливайте отсюда!

Сильва (поднял голову). Вам не нравится?

Голос соседа. Убирайтесь! У нас эдесь своих хулиганов хватает!

Сильва. Заткнись, папаша! Голос соседа. Негодяи!

Слышится стук захлопнувшегося окна.

Сильва. Слыхал?.. Тот самый дядя. Вишь, как преобразился. Бусыгин. Да-а...

Сильва. Вот и верь после этого людям. (Мерзиет.) Ррр.,, Бусыгин. Пошли в подъезд. Там хоть ветра нет.

Идут к подъезду. В это время в одном из окон вспыхивает свет. Приятели останавливаются и наблюдают.

Ты туда звонил?

Сильва. Нет. Смотри, кто-то одевается.

Бусыгин. Кажется, двое.

Сильва. Идут. Давай-ка это дело перекурим.

Бусыгин и Сильва отходят в сторону. Из подъезда выходит Сарафанов. Он осматривается и направляется к к дому Макарской. Бусыгин и Сильва наблюдают,

Сарафанов (стучится к Макарской). Наташа!.. Наташенька!.. Наташенька!.. Макарская (о жрые окно). Ну и почы Взбесились, да и только! Кто это еще?!

Сарафанов. Паташенька! Простите, ради бога! Это Сарафанов.

Макарская. Андрей Григорьевич?.. Я вас не узнала.

Бусыгин (иегромко). Забавно... Нас она не знает, а его, стало быть, знает...

Сарафанов. Наташа, милая, простите, что так поздно, но вы нужны мне сию минуту.

Макарская. Сейчас. Открываю. (Исчезает, потом впускает Сарафанова.)

Сильва. Что делается! Ей двадцать пять, не больше.

Бусыгин. Ему шестьдесят, не меньше.

Сильва. Молодец.

Бусыгин. Так-так... Любопытно... Остался у него кто-нибудь дома?.. Жены, во всяком случае, не должно быть...

Сильва. Вроде там парень еще маячил.

Бусыгин (задумчиво). Парень, говоришь?..

Сильва. Свиду вроде молоденький.

Бусыгин. Сын...

Сильва. Я думаю, у него их много.

Бусыгин (соображает). Может быть, может быть... Знаешь что? Пошли-ка с ним познакомимся.

Сильва, Скем?

Бусыгин. Да вот с сыночком.

Сильва. С каким сыночком?

Бусыгин. С этим. С сыном Сарафанова. Андрея Григорьевича.

Сильва. Что ты хочешь?

Бусыгин. Погреться... Пошли! Пошли погреемся, а тамвидно будет.

Сильва. Ничего не понимаю!

Бусыгин. Идем!

Сильва. Эта ночь закончится в милиции. Я чувствую.

Исчезают в подъезде.

#### КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Сарафановых. Среди вещей и мебели старый диван и видавшее виды трюмо. Входная дверь, дверь на кухню, дверь в другую комнату. Закрытое занавеской окно во двор. На столе — собранный рюкзак. В а се н ь к а ва столом пишет письмо.

Васенька (читает вслух написанное). «...Я люблю тебя так, как тебя не будет любить никто и никогда. Когда-нибудь ты это поймень. А теперь будь спокойна. Ты своего добилась: я тебя ненавижу. Прощай. С. В.».

Из другой комнаты появляется Нина. Она в халате и домашних туфлях. Васенька прячет письмо в карман.

Нина. Накатал?

Васенька. Твое какое дело?

Нина. А теперь иди вручи ей свое послание, возвращайся и ложись спать. Где отец?

Васенька. Откуда я знаю!

Нина. Куда его понесло ночью?.. (Берет со стола рюкзак.) А это что?

Васенька пытается отнять у Нины рюквак, Борьба,

Васенька (уступает). Возьму, когда ты уснешь.

Нина (вытряхнула содержимое рюквака на стол). Что это значит?.. Куда ты собрадся?

Васенька. В турноход.

Нина. А это что?.. Зачем тебе паспорт?

Васенька. Не твое дело.

Нина. Ты что придумал?.. Ты что, не знаешь, что я уезжаю?

Васенька. Я тоже уезжаю.

Нина. Что?

Васенька. Я уезжаю.

Нипа. Даты что, совсем спятил?

Васенька. Я уезжаю.

Нина (присее). Слушай, Васька... Гад ты, и больше никто. Взлла бы тебя и убила.

Васенька. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь.

Нина. На меня тебе наплевать — ладно. Но об отце-то ты должен подумать.

Васенька. Ты о нем не думаешь, почему я о нем должен думать?

Нина. Боже мой! (Поднимается.) Если бы вы знали, как вы мне надоели! (Собирает висыпанные на стол вещи в рюкзак, уносит его в свою комнату; на пороге останавливается.) Скажи отцу, пусть утром меня не будит. Дайте выспаться. (Уходиг.)

Васенька достает из кармана письмо, вкладывает его в конверт, конверт надписывает. Стук в дверь.

Васенька (машинально). Да, войдите.

Входят Бусыгин и Сильва.

Бусыгин. Добрый вечер.

Васенька. Здравствуйте.

Бусыгин. Можем мы видеть Авдрея Григорьевича Сарафанова?

Васенька (поднимается). Его нет дома.

Бусыгин. Когда он вернется?

Васенька. Он только что вышел. Когда вернется, не знаю.

Сильва. А куда он ушел, если не секрет?

Васенька. Я не знаю. (С беспокойством.) А что такое?

Бусыгин. Ну а... как его здоровье?

Васенька. Отца?.. Ничего... Гипертония.

Бусыгин. Гипертония? Падо же!.. И давно у него гипертония?

Васенька. Давно.

Бусыгин. Ну а вообще он как?.. Как успехи?.. Настроение?

Сильва. Да, как он тут... Иичего?

Васенька. Авчем, собственно, дело?

Бусыгин, Познакомимся, Владимир.

Васенька. Василий... (Сильве.) Василий.

Сильва. Семен... В простонародые — Сильва.

Васенька (с подозрением). Сильва?

Сильва. Сильва. Ребята еще в этом..., в интернате прозвали, за пристрастие к этому...

Бусыгин. К музыке.

Сильва. Точно.

Васепька. Ясно. Ну а отец вам зачем?

Сильва. Зачем? В общем, мы пришли это... повидаться.

Васенька. Вы давно с ним не виделись?

Бусыгин. Как тебе сказать? Самое печальное, что мы никогда с ним не виделись.

Васенька (настороженно). Непонятно...

Сильва. Ты только не удивляйся...

Васенька. Я не удивляюсь... Откуда же вы его знаете?

Бусыгин. А это уже тайна.

Васенька. Тайна?

Сильва. Страшная тайна. Но ты не удивляйся.

Бусыгин (другим тоном). Ладно. (Васеньке.) Мы зашли погреться. Не возражаещь, мы здесь погреемся?

Васенька молчит, он порядком встревожен.

Мы опоздали на электричку. Фамилию твоего отца мы прочли на почтовом ящике. (*He сразу*.) Не веришь?

Васенька (с тревогой), Почему? Я верю, но...

Бусыгин. Что? (Делает к Васеньке шаг-два, Васенька пятится. Сильве.) Боптся.

Васенъка. Зачем вы пришли?

Бусыгин. Он нам не верит.

Васенька. В случае чего — я кричать буду.

Бусыгин (Сильве). Что я говория? (Он тянет время, греется.) Ночью всегда так: если один, значит, вор, если двое, значит, бандиты. (Вассньке.) Нехорошо. Люди должны доверять друг другу, известно тебе это? Нет?.. Напрасно. Плохо тебя воспитывают.

Сильва. Да-а...

Бусыгин. Ну отцу твоему, допустим, некогда...

Васенька (перебивает). Зачем вам отец? Что вам от него надо?

Бусыгин. Что нам надо? Доверия. Всего-навсего. Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал. Или это тоже для тебя новость? (Сильве.) Ты только посмотри на него. Брат страждущий, голодный, холодный стоит у порога, а оп даже не предложит ему присесть.

Сипьва (до сих пор слушал Бусыгина с педоумением, вдруг воодушевляется — его осенило). Действительно!

Васенька. Зачем вы пришли?

Бусыгин. Ты так ничего и не понял?

Васенька. Конечно, нет.

Сильва (изумляясь). Неужели не понял?

Бусыгин (Васеньке). Видишь ли...

Сильва (перебивает). Да что там! Я ему скажу! Скажу откровенно! Он мужчина, он поймет. (Васеньке, торжественно.) Полное спокойствие, я открываю тайну. Все дело в том, что он (указывает на Бусыгина) твой родной брат!

Бусыгин. Что?

Васенька. Что-о?

Сильва (нагло). Что?

Небольшая пауза.

Да, Василий! Андрей Григорьевич Сарафанов — его отец. Неужели ты до сих пор этого не понял?

Бусыгин и Васенька в равном удивлении.

Бусыгин (Сильве). Послушай...

Сильва (перебивает, Васеньке). Не ожидал? Да, вот так. Твой папа — его родной отец, как это ни странно...

Бусыгин. Что с тобой? Что ты мелешь?

Сильва. Братья встретились! Какой случай, а? Какой момент? Васенька (в растерянности). Да, в самом деле...

Сильва. Случай-то какой, вы подумайте! Надо выпить, ребята, выпить!

Бусыгин (Сильве), Иднот. (Васеньке.) Не слушай его.

Сипьва. Нет уж! Я считаю, лучше сказать сразу! Честно и откровенно! (Васельке.) Верно, Василий? Чего тут темнить, когда все уже ясно? Нечего темнить, просто надо выпить за встречу. Есть у тебя выпить?

Васенька (в гой же растерянности). Выпять?.. Конечно... Сейчас... (Оглядываясь на Бусыгина, выходит на кухию.)

Сильва (он в восторге). Сила!

Бусыгин. Ты что, рехнулся?

Сильва. Ловко ты к нему подъехал!

Бусыгин. Болван, как эта чушь взбрела тебе в голову?

Сильва. Мне?.. Это тебе она вэбрела! Ты просто гений!

Бусыгин. Кретин! Ты понимаешь, что ты тут сморозил?

Сильва. «Страждущий брат!» Сила! Я бы никогда не додумался!

Бусыгин. Ну дубина... Подумай, дубина, что будет, если сейчас сюда войдет папаша. Представь себе!

Сильва. Так... Представил. (Бежит к выходу, но останавливается и возвращиется.) Пет, выпить мы успеем. Папаша вернется через час, не раньше. (Суетится перед выпивкой.) Пу и папаша! (Передразнивает.) «Вы нужны мне сию минуту!» Гусь! Все они гуси. Твой, видать, был такой же, скажи? Бусыгип. Не твое дело. (Идет к двери.)

Сильва. Постой, почему бы этому слегка не пострадать за того. Тут все справедливо, по-моему.

Бусыгин. Идем.

Сильва (упирастся). Ну уж нет! Выпьем, потом пойдем. Я тебя не понимаю, неужели за свою идею ты не заслужил рюмку водки?.. Тсс! Вот она, наша выпивка. Идет. Приближается. (Шепотом.) Обними его, погладь по голове. По-родственному.

Бусыгин. Черт возьми! Надо же мне связаться с таким идиотом!

Входит В а с е нь ка с бутылкой водки, стаканами. Ставит все на стол. Он смущен и растерян.

Сильва (паливает). Да ты не расстраивайся! Если разобрать-

ся, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается... За вашу встречу!

Пьют. Васенька с трудом, но выпивает.

Жизнь, Вася,— темный лес, так что ты не удивляйся. (Наливает снова.) Мы сейчас с поезда. Он меня просто замучил и сам извелся: заехать — не заехать? А повидаться надо. Сам понимаешь, в какое время живем.

Бусыгин (Васельке). Сколько тебе лет?

Васенька. Мне? Семнадцатый.

Сильва. Здоровый париюга!

Бусыгин (Васеньке). Что ж... твое здоровье.

Сильва. Стоп! Не так пьем. Не интеллигентно. Нет ли чего закусить?

Васенька. Закусить?.. Конечно, конечно! Пошли на кухню! Сильва (останавливает Васеньку). Может, ему сегодня отпу не показываться, как ты думаешь? Нельзя же так с ходу, неожиданно. Мы посидим немножко и... придем завтра.

Васенька (Бусыгину). Ты не хочешь его видеть?

Бусыгин. Как тебе сказать... Хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы. Ведь он обо мне ничего не знает.

Васенька. Ну что ты! Раз ты нашелся, значит, нашелся.

Все трое уходят в кухию. Появляется Сарафанов. Он проходит к двери в соседиюю комнату, открывает ее, затем осторожио закрывает. В это время Васенька выходит из кухни и тоже закрывает за собой дверь. Васенька заметно опьянел, его обуяла горькая ирония.

Сарафанов (замечает Васеньку). Ты здесь... А я прогулялся по улице. Там дождь пошел. Я вспомнил молодость.

Васенька (развязно). И очень истати.

Сарафанов. В молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.

Васенька. Слушай, что я тебе скажу.

Сарафанов (перебивает). Васенька, так поступают только

слабые люди. Кроме того, не забывай, остался только месяц до экзаменов. Школу тебе все-таки надо кончить.

Васенька. Папа, пока ты гулял по дождичку...

Сарафанов (перебивает). И в конце концов, не можете же вы так сразу — и ты и Нина. Нельзя же так... Нет-нет, никуда ты не уедешь. Я тебя не пущу.

Васенька. Папа, у нас гости, и необычные гости... Вернее, так: гость и еще один...

Сарафанов. Васенька, гость и еще один — это два гостя. Кто к нам пришел, говори толком.

Васенька. Твой сын. Твой старший сын.

Сарафанов (пе сразу). Ты сказал... Чей сын?

Васенька. Твой. Да ты не волнуйся... Я, например, все это понимаю, не осуждаю и даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь...

Сарафанов (не сразу). И такие-то шутки у вас в ходу? И онв вам нравятся?

Васенька. Какие шутки? Он на кухне. Ужинает,

Сарафанов (внимательно смотрит на Васеньку). Кто-нибудь там ужинает. Возможно... Но знаешь, милый, что-то ты мно не нравишься... (Разглядел.) Постой! Да ты пьян, по-моему!

Васенька. Да, я выпил! По такому случаю.

Сарафанов (грозно). Кто разрешил тебе выпивать?!

Васенька. Папа, о чем речь? Тут такой случай! Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тут — пожалуйста. Иди взгляни на него, ты еще не так напьешься.

Сарафанов. Ты что, шельмец, издеваешься?

Васенька. Да нет, я говорю серьезно. Он здесь проездом, очень по тебе соскучился, он.,,

Сарафанов. Кто -- он?

Васенька. Твой сын.

Сарафанов. Тогда кто ты?

Васенька. Л! Разговаривай с ним сам!

Сарафанов (направляется к кухне; услышав голоса, останавливается у двери, возвращается к Васеньке). Сколько их там? Васенька. Двое. Я тебе говорил.

Сарафанов. А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил? Васенька. Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?

Сарафанов. По-твоему, не нужны?

Васенька. А, прости, пожалуйста. Я котел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.

Молчание.

Сарафанов (прислушивается). Невероятно. Свои дети бегут — это я еще могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие да еще варослые! Сколько ему лет?

Васенька. Лет двадцать.

Сарафанов. Черт знает что!.. Ты сказал, двадцать лет?.. Бред какой-то!.. Лет двадцать!.. Лет двадцать... (Задумывается поневоле.) Двадцать лет... двадцать... (Опускается на стул.)

Васенька. Не огорчайся, папа. Жизпь — темный лес...

Из кухни вышли было В у с ы г и н и С иль в а, но, увидев Сарафанова, отступают назад и, приоткрыв дверь, слушают его разговор с Васенькой.

Сарафанов. Двадцать лет... Закончилась война... Двадцать лет... Мие было тридцать четыре года. . (Подпимается.)

Вусыгин прикрывает дверь.

Васенька. Я понимаю, папа...

Сарафанов (вдруг рассердился). Да что вспомянать! Я был солдат! Солдат, а не вегетарианец! (Ходит по комиате.)

Бусыгин, когда это возможно, приоткрывает дверь из кухни и слушает.

Васенька. Я тебя понимаю.

Сарафанов. Что?.. Что-то слишком много ты попимаеть! С твоей матерью мы еще не были знакомы, имей в виду!

Васенька. Я так и думал, папа. Да ты не расстраивайся, если разобраться...

Сарафанов (перебивает). Нет-нет! Глупости... Черт внает что...

Сарафанов находится между кухней и дверью в прихожую. Таким образом, у Сильвы и Вусыгина нет возможности бежать.

Васенька. Думаешь, он врет? А зачем?

Сарафанов. Он что-то напутал! Ты увидишь, что он напутал! Подумай! Подумай-ка! Чтобы быть мовм сыном, ему надо на меня походить! Это первое.

Васенька. Папа, он на тебя походит.

Сарафанов. Что?.. Вздор! Вздор! Тебе просто показалось... Вздор! Стоит только мне спросить, сколько ему лет, и ты сразу поймешь, что все это чистейший вздор! Чепуха!.. А если уж па то пошло, сейчас ему должно быть... Должно быть...

Бусыгин высовывается из-за двери.

Двадцать... двадцать один год! Да! Двадцать один! Вот видишь! Не двадцать и не двадцать два!.. (Поворачивается к двери.)

Бусыгин исчезает.

Васенька. А если ему двадцать один? Сарафанов. Не может этого быть! Васенька. А вдруг?

Сарафанов. Ты имеешь в виду совпадение? Случайное совпадение, верно?.. Ну что же, такое не исключено... Тогда... Тогда... (Думает.) Не мешай мне, не мешай... Его мать должны звать... ее должны звать...

Бусыгин высовывается.

(Его осенило.) Галина!

Бусыгин исчезает.

Сарафанов. Что ты теперь скажешь? Галина! А не Татьяна и не Тамара!

Васенька. А фамилия? А отчество?

Бусывин высовывается.

Сарафанов. Ее отчество?.. (Неуверенно.) По-моему, Александровна...

Бусыгин исчезает.

Васенька. Так. А фамилия?

Сарафанов. Фамилия, фамилия... Достаточно имени... Вполпе достаточно.

Васенька. Конечно, конечно. Ведь прошло столько лет...

Сарафанов. Вот именно! Где он был раньше? Вырос и теперь ищет отца? Зачем? Я выведу его на чистую воду, ты увидишь... Как его зовут?

Васенька. Володя, Смелей, папа. Он тебя любит.

Сарафанов. Любит?.. Но... за что?

Васенька. Не знаю, папа... Родная кровь.

Сарафанов. Кровь?.. Нет-нет, ты меня не смеши... (Садится.) Они, говоришь, с поезда?.. Ты нашел, что поесть?

Васенька. Да. И выпить. Выпить и закусить.

Вусыгин и Сильва пытаются ускользнуть. Они делают два-три бесшумных шага по направлению к выходу. Но в этот момент Сарафанов повернулся на стуле, и они тут же возвращаются в исходную позицию.

Сарафанов (подпимается). Может, мне тоже следует выпить?

Васенька. Не робей, папа.

Бусыгин и Сильва снова появляются.

Сарафанов. Подожди, я... застегнусь. (Поворачивается к Бусыгину и Сильве.)

Вусыгин и Сильва меновенно делают вид, будто они только что вышли из кухни. Молчание. Бусыгин. Добрый вечер! Сарафанов. Добрый вечер...

Молчание.

Васенька. Ну, вот вы и встретились... (Бусыгину.) Я все ему рассказал... (Сарафанову.) Не волнуйся, папа...

Сарафанов. Вы... садитесь... (Пристально разглядывает того и другого.)

Бусыгии и Сильва садятся.

(Стоит.) Вы... недавно с поезда?

Бусыгин. Мы... собственно, давно. Часа три назад.

Молчание.

Сарафанов (Сильве). Так... Вы, значит, проездом?..

Бусыгин. Да. Я возвращаюсь с соревнований. Вот... решил повидаться...

Сарафанов (все внимание на Бусыгина). О! Значит, вы спортсмен! Это хорошо... Спорт в вашем возрасте, знаете... А сейчас? Снова на соревнования? (Садится.)

Бусыгин. Нет. Сейчас я возвращаюсь в институт.

Сарафанов. О! Так вы студент?

Сильва. Да, мы медики. Будущие врачи.

Сарафанов. Вот это правильно! Спорт—спортом, а наука наукой. Очень правильно... Прошу прощения, я пересяду. (Пересаживается ближе к Бусыгину.) В двадцать лет на все хватает времени—и на учебу и на спорт; да-да, прекрасный возраст... (Решился.) Вам двадцать лет, не правда ли?

Бусыгин (печально, с мягкой укоризной). Нет, вы забыли. Мне двадцать один.

Сарафанов. Что?.. Ну конечно! Двадцать один, разумеется! А я что сказал? Двадцать? Ну конечно же, двадцать один...

Сильва. Да вы не огорчайтесь. Ведь если разобраться, тут радоваться надо, а не огорчаться. По-моему.

Васенька. В самом деле, папа.

Сарафанов. Я— конечно... Я рад... (Искательно.) Мы все здесь рады, не правда ли?

Бусыгин. Конечно... Больше всех - я.

Сарафанов (приободрившись). Васенька, есть у нас что-нибудь выпить? Дай нам выпить!

Васенька. Это можно. (Уходит на кухню.)

Молчание. Потом Бусыгин и Сарафанов, обращаясь друг к другу, начинают говорить одновременно. Затем они одновременно извиняются.

Бусыгин. Говорите...

Сарафанов. Нет-вет, говорите... (Осторожно.) Говори...

Входит В а се нък а, ставит на стол бутылку и стаканы, ватем усаживается и, устроивши руки на спинке стула, роняет голову. Он пъян. Сарафанов торопливо наполняет стаканы.

Вусыгин. Я хотел сказать, что вот... Наконец-то наступил тот момент, о котором...

Появляется Н и и а.

Нина (сердито). Вы дадите мне спать?.. Что это? Что эдесь происходит?

Васенька (приподнимает голову). Ты только не удивляйся... (Роняет голову.)

Появление Нины производит на Бусыгина и Сильву боль-

Нина. Что вы здесь устроили? (Сарафанову.) До сих пор но ночам ты пил один. В чем дело?

Сарафанов (пеуверенно). Нина, у нас большая радость. Наконец-то нашелся твой старший брат.

Нина. Что?

Сарафанов. Твой старший брат. Познакомься с ним.

Нина. Что такое?.. Кто нашелся? Какой брат?

Спльва (подтамкивает Бусыгина). Это он. Вот такой (показывает) парень.

Нина (Бусыгину). Это ты - брат?

Бусыгин. Да... А что?

Сильва. Что тут особенного?

Васенька (пе подпимая головы, пегромко, петрезвым голосом). Да, что особенного?

Сарафанов (Hune). Ты о нем не знала. К сожалению... (Бусыгину.) Я не говорпл тебе. Откровенно говоря, я боялся, что ты меня... позабыл

Васенька. Вот. Он боядся.

Бусыгин. Что вы, как я мог забыть...

Сарафанов. Прости, я был неправ.

Нина. Так. Давайте по порядку. Выходиг, ты — его отец, а он — твой сын. Так, что ли?

Сарафанов. Да.

Нина (не сразу). Ну что ж. Вполне возможно.

Васенька. Вполне.

Нина (Бусыгину). А где, интересно, ты был раньше?

Васенька. Да, где он был раньше?

Нина (легонько хлопнув Васеньку по голове). Помолчи!

Сарафанов. Нина! Нашелся твой брат. Неужели ты этого не понимаешь?

Нина. Понимаю, но мне интересно, где он был раньше.

Васенька *(приподнав голову)*. Не волнуйся. Нашу мать папа тогда еще в глаза не видел. Верно, папа?

Сарафанов. Помолчи-ка!

Нина. Да, давненько вы не виделись. А ты уверен, что он твой сын? (Бусыгину.) Сколько тебе дет?

Васенька засыпает.

Сильва. Взгляните на них. Неужели вы не видите? Имна (пе сразу). Нет. Не похожи.

Сильва (Eусыгину, оби $\partial$ чиво). По-моему, нас тут в чем-то по-дозревают.

Нина (Сарафанову о Сильве). А это кто такой? Тоже родственник?

Бусыгин. Он мой приятель. Его зовут Семен.

Нина. Так сколько тебе лет, я не расслышала?

Бусығин. Двадцать один.

**Нина** (Сарафанову). Что ты на это скажешь?

Сарафанов. Нина! Нельзя же так... И потом, я уже спрашивал...

Нина. Ладно. (Бусыгину.) Как выглядит твоя мать, как ее зовут, где она с ним встречалась, почему она не получала с него алименты, как ты нас нашел, где ты был раньше—рассказывай подробно.

Сильва (с беспокойством). Как в милиции...

Нина. Авы что думали?.. По-моему, вы жулики.

Сарафанов. Нина!

Бусыгин. А что, разве похожи?

Нина (не сразу). Похожи. (Бусыгину.) Рассказывай, а мы послушаем.

Сильва (Бусыгину, трусливо). На твоем месте я бы обиделся и ушел. Прямо сейчас.

Бусыгин. Об отце я узнал совсем недавно...

Нина. От кого?

Бусыгин. От своей матери. Мою мать зовут Галина Александровна, с отцом они встречались в тысяча девятьсот сорок пятом году...

Сарафанов (в волиении). Сынок!

Бусыгин. Папа!

Сарафанов и Бусыгин бросаются друг к другу и обнимаются.

Сильва (Нине). Как?.. Кровь, она себя чувствует.

Сарафанов. Нина! У меня никакого сомнения! Он твой брат! Обними ero! Обними своего брата! (Бусыгину.) Обнимитесь! Бусыгин. Я рад, сестренка... (Вдруг подходит к Нипе и обии-

мает ее — с перепугу, но не без удовольствия.) Очень рад... Сильва (завистливо). Еще бы. Сарафанов (окончательно растроган). Боже мой... Ну кто бы мог подумать?

Нина (Бусыгину). Может быть, довольно? (Освобождается. Она весьма смущена.)

Сарафанов. Кто бы мог подумать... Я рад, рад!

Бусыгин. Я тоже.

Нина. Да... Очень трогательно...

Сильва. Ура! Предлагаю выпить.

Сарафанов (Бусыгину). Есть предложение выпить. Как, сынок?

Бусыгин. Выпить? Это просто необходимо.

Нина. Выпить? Вот теперь я вижу: вы похожи.

Все смеются.

Сильва (выпивает; Нине и Бусыгину), Встаньте-ка рядом!.. Вот так! (Поставил их рядом.) Теперь возьмитесь за руки... Вот так! (Сарафанову.) Взгляните на них!

Иина освобождает руку. Она спова и чуть заметно теряется.

Что, не похожи?.. Ну!

Сарафанов. Э-э... да, конечно...

Сильва. Просто плакать хочется! Какой случай, а?.. Выпьемте, товарищи!

Сарафанов. Я счастлив... Я просто счастлив!

Сильва (Сарафанову). За вас, за вашу дружную семью!

Бусыгин. Твое здоровье, папа.

Сарафанов (в волиении). Спасибо, сынок.

Затемнение. Звучит веселая музыка. Музыка умолкает, зажигается свет. Та же комната. За окном утро. Сарафанов и Бусыгин сидят за столом. Бутылка пуста. Сильва спит на диване.

Сарафанов. У меня было звание капитана, меня оставляли в армии. С грехом пополам я демобилизовался. Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух. Кромо того, я все перезабыл. Гаубица и кларнет как-никак раз-

ные везди. Вначале я играл на танцах, потом в ресторане, потом возвысился до парков и кинотеатров. Глухота, к счастью, сошла, и, когда в городе появился симфонический оркестр, меня туда приняли... Ты меня слушаешь?

Бусыгин. Я слушаю, папа!

Сарафанов. Вот и вся жизнь... Не все, конечно, так, как замышлялось в молодости, но все же, все же. Если ты думаешь, что твой отец полностью отказался от идеалов своей юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться илесенью, раствориться в суете — нет, нет, никогда. (Привстал, наклоняется к Бусыгину, значительным шепотом.) Я сочиняю. (Садится.) Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочиняю.

Бусыгин (в недоумении). Что сочиняешь?

Сарафанов. Как — что? Что я могу сочинять, кроме музыки? Бусыгин. А... Ну ясно.

Сарафанов. Что ясно?

Бусыгин. Ну... что ты сочиняешь музыку.

Сарафанов (с подозрением, с готовностью обидеться). А ты... как к этому относишься?

Бусыгин. Я?.. Почему же, это хорошее ванятие.

Сарафанов (быстро, с известной горячностью). На многое и не замахиваюсь, нет, мне надо завершить одну вещь, всего одну вещь! Я выскажу главное, только самое главное! Я должен это сделать, и просто обязан, потому что никто не сделает это, кроме меня, ты понимаешь?

Бусыгин. Да-да... Ты извини, папа, я хотел тебя спросить...

Сарафанов (очнулся). Что?.. Спрашивай, сынок.

Бусыгин. Мать Нины и Васеньки — где она?

Сарафанов. Э, мы с ней разошлись четырнадцать лет назад. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер — серьезный человек, мы с ней расстались... Нет, совсем не так, как с твоей матерью. Твоя мать славная женщина... Боже мой! Суровое время, но разве можно его забыть! Чернигов... Десна... Каштаны... Ты знаешь ту самую мастерскую на углу?.. Пу, швейную!

Бусыгин. Ну еще бы!

Сарафанов. Вот-вот! Там она работала...

Бусыгин. Сейчас она директор швейной фабрики.

Сарафанов. Представляю!.. И она все такая же веселая?

Бусыгин. Все говорят, что она не изменилась.

Сарафанов. В самом деле?.. Молодцом! Да ведь ей сейчас це больше сорока пяти!

Бусыгин. Сорок четыре.

Сарафанов. Всего-то?.. И что... она не замужем?

Бусыгин. Нет-нет. Мы с ней вдвоем.

Сарафанов. Вот как?.. А ведь она заслуживает всяческого счастья.

Бусыгии. Моя мать на свою жизнь не жалуется. Она гордзя женщина.

Сарафанов. Да-да... Печально, что и говорить... Нас перевели тогда в Гомель, она осталась в Черпигове, одна, на пыльной улице... Да-да. Совсем одна.

Бусыгин. Она осталась не одна. Как видишь.

Сарафанов. Да-да... Конечно... Но подожди... Подожди! Подожди, подожди. Я вспоминаю! Прости меня, но у нее не было намерения родить ребенка!

Бусыгии. Я родился случайно.

Сарафанов. Но почему она до сих пор молчала? Как можно было столько лет молчать?

Бусыгин. Я же говорю: она гордая женщина.

Сарафанов. Хорошо, что так случилось. Я рад.

Бусыгин. Кто мой отец? С этим вопросом я приставал к ней с тех пор, как выучился говорить.

Сарафанов. Тебе в самом деле так хотелось меня найти?

Бусыгин. Разыскать тебя я поклядся еще пионером.

Сарафанов (растроган). Бедный мальчик! Ведь, в сущности, ты должен меня нецавидеть...

- Бусыгин. Вас ненавидеть?.. Ну что ты, папа, разве тебя можно ненавидеть?.. Нет, я тебя понимаю.
- Сарафанов. Я вижу, ты молодец. Не то что твой младший брат. Он у нас слишком чувствителен. Говорят, тонкая душевная организация, а я думаю, у него просто нет характера.

Вусыгин. Тонкая организация всегда выходит боком.

Сарафанов. Вот-вот! Именно поэтому у него несчастная любовь... Жили в одном дворе, тихо, мирно, и вдруг — на тебе! Сдурел, уезжать собирается.

Бусыгин. Акто она?

Сарафанов. Работает здесь в суде, секретарем. Старше его, вот в чем беда. Ей около тридцати, а ведь он десятый класс заканчивает. Дело дошло до того, что этой ночью я должен был идти к ней...

Бусыгин. Зачем?

Сарафанов. Поздно вечером он явился и объявил мне, что уезжает. Она прогнала его — это было написано у него на лице. А чем я мог ему помочь? Я подумал, что ее, может быть, смущает разница в возрасте, может, боится, что ее осудят или, чего доброго, думает, что я настроен против... В этом духе я с ней и разговаривал, разубеждал ее, попросил ее быть с ним... помягче... Знаешь что? Поговори с ним ты. Ты старший брат, может быть, тебе удастся на него повлиять.

Бусыгин. Я попробую.

Сарафанов. Я так тебе рад, поверь мне. То, что ты появилси, — это настоящее счастье.

Бусыгин. Для меня это тоже... большая радость.

Сарафанов. Это правда, сынок?

Бусыгин, Конечно.

Сарафанов. Дай-ка, я тебя поцелую. (Поцеловал Бусыгина по-отечески в лоб. Тут же смутился.) Извини меня... Дело в том, что я было совсем уже затосковал.

Бусыгин. А что тебя беспокоит?

Сарафанов. Да вот, суди сам. Один бежит из дому, потому

что у него несчастная любовь. Другая уезжает, потому что у нее счастливая...

Бусыгин (перебивает). Кто уезжает?

Сарафанов. Нина. Она выходит замуж.

Бусыгин. Она выходит замуж?

Сарафанов. В том-то и дело. Буквально на днях она уезжает на Сахалин. А вчера мальчишка заявляет мне, что он едет в тайгу на стройку, вон как! Теперь ты понимаешь, что произошло в тот момент, когда ты постучался в эту дверь?

Бусыгин. Понимал, когда стучался...

Сарафанов (nepeбusaer). Произошло чудо! Настоящее чудо. И они еще говорят, что я неудачник!

Бусыгин. Значит, она выходит замуж... А за кого?

Сарафанов. Э, ее будущий муж — летчик, серьезный человек. На днях он заканчивает училище и уже назначен на Сахалин. Сегодня, кстати, она собирается меня с ним познакомить.

Бусыгин. Так... Сколько же Нине лет?

Сарафанов. Девятнадцать.

Бусыгин. Да?

Сарафанов. А что такое? Ей и не могло быть больше. По опа серьезная. Она очень серьезная. Я даже думаю, что нельзя быть такой серьезной. Конечно, ей доставалось. Она была тут хозяйка, работала — она портниха — да еще готовилась в институт. Нет, она просто молодец.

Бусыгин. Так... А почему же она не возьмет тебя с собой?

Сарафанов. Нет-нет, здесь, в этом городе, у меня все, я здесь родился и... Нет, зачем мне им мешать? Вот уже три месяца, как она встречается со своим будущим мужем, на днях они уезжают, а я его, представь, еще в глаза не видел. Каково это? Но что это я — все жалуюсь, хватит. Уже утро, тебе надо поспать. Ложись, сынок. Ничего, если ненадолго ты устроишься здесь, рядом с товарищем?

Бусыгин. Отлично.

Сарафанов. А потом, когда они поднимутся...

Бусыгин (перебивает). Ты не беспокойся.

Сарафанов. Ну, приятного тебе сва. (Спова целует Бусыгина в лоб.) Не сердись, сынок, я слишком взволнован... Спи. Сарафанов уходит в другую комнату. Бусыгин бросается к Сильве, расталкивает его. Сильва мычит и отбивается.

Бусыгин. Вставай, Сильва! Вставай, тебе говорят.

Сильва (просыпаясь). Ну и жизнь...

Вусыгин. Вставай!

Сильва. Я целый месяц не высыпаюсь! Один только день песть, чтоб поспать, воскресенье—и вот пожалуйста. Слушай, а сестричка твоя ничего себе, а? Я бы не стал сопротивляться.

Бусыгин. Вставай, не разговаривай. (Бросает Сильее рубаху.) Пошевеливайся!..

Сильва поднимается.

Ты дрыхнул, а мы всю ночь играли друг у друга на первах. Сильва. Что?.. Они нас уже поняли?.. Нет? (Быстро одевается.) Все равно. Смех смехом, а дело такое. Подсудное. (Супул ноги в ботинки.) Помчались!

Бусыгин стоит в задумчивости.

Ну что ты?

Бусыгин. Этот панаша — святой человек.

Сильва. Да, здорово ты его напаял. Просто красиво.

Бусыгин. Нет уж, не дай-то бог обманывать того, кто вериг каждому твоему слову. Идем.

Бусыгин и Сильва направляются к дверям. В это время из другой комнаты с подушкой в руках выходит Сарафонов.

Сарафанов. Сынок!

Бусыгин замирает на месте. Сильва останавливается на пороге.

Куда ты, сынок?

Бусыгин (оборачивается к Сарафанову). Я... Собственно, мы... Нам пора... Сильва. Да-да, надо ехать. У нас ведь там эта... сессия на **носу.** Бусыгин. Да... к сожалению...

Сарафанов. Как? Ты хочешь уехать?.. Прямо сегодня? Сейчас?

Бусыгин. Да, папа. Мы и так задержались. Пропустили много занятий, и вообще...

Сарафанов выронил из рук подушку.

(Поднимает ее.) Но ты не думай, закончится сессия— и я сразу же приеду...

Сарафанов (опустившись на стул). Нет-нет, я понимаю... Конечно... С какой стати? Чего я еще должен был ждать?.. Встретились, поговорили, чего еще?

Бусыгин. Я приеду... В конце июня я приеду... Ты слышишь? Сарафанов молчит.

Ты что, не веришь?

Сарафанов. Почему? Я тебе верю, но... Неужели ты мог уехать не попрощавшись?

Бусыгин. Я, собственно... Я не хотел тебя будить. И, если откровенно, мне трудно с тобой прощаться. Я хотел без этого...

Сарафанов. Это правда?

Сильва. Что вы, он так нервничал.

Сарафанов (приободрившись). В самом деле?.. (Поднимается.) Ну что ж. Раз надо ехать, значит, что ж... Так, выходит, в конце июня?

Бусыгин. Да...

Сарафанов. Так это пустяки. Всего полтора месяца... А сейчас... Вам сейчас надо уходить? Сию минуту?

Сильва. Да, наш поезд уходит что-то около десяти.

Сарафанов. Ну что ж... (Подает Сильве руку.) До свидания. Рад был с вами познакомиться. В июне приезжайте вместе. Сильва. Обязательно.

Сарафанов. Ну, сынок... Ничего не поделаешь, институт — дело серьезное... Жаль, конечно, но все же... Главное, встре-

тились... (Вдруг.) Подожди. Я должен подарить тебе одну вещину.

Бусыгин. Какую вещицу? Что ты, папа...

Сарафанов. Нет-нет! Это непременно! Это так себе, пустячок, но ты обязан его принять. Сейчас! (Быстро идет в другую комнату; на пороге.) Васенька! (Уходит.)

Небольшая пауза.

Сильва. Ну?.. Чего ты ждешь?

Бусыгин. Иди... Я уйду позже...

Сильва. Слушай! Напаяли мужика — хватит. Идем отсюда...

Бусыгин. Иди, я тебя не держу.

Сильва. А что ты хочешь?.. Что ты задумал, объясни. Может, я тоже рискну.

Бусыгин. Нет, иди лучше.

Сильва. А что такое?.. Если воровство, то я, конечно, нас. Воровство — это не мой жанр.

Бусыгин. Дубина. Он сейчас войдет, а нас нет. Можешь ты это себе представить?

Сильва. Ну, представил. Ну и что?

Бусыгин. Ты как знаешь, а я пока останусь. Ненадолго,

Сильва. Зачем?

Бусыгин молчит.

Смотри, старичок, задымишь ты на этом деле. Говорю тебе по-дружески, предупреждаю: рвем когти, пока не поэдно.

Из соседней комнаты выходит H и н а. Она в халате и с полотенцем на плече.

Нина (Сильве). Доброе утро... (Бусыгину.) Ну, здравствуй... братеп...

Бусыгин и Сильва здороваются.

Как спалось?

Сильва. Спасибо, хорошо.

Нина. А что это вы у дверей стоите?

Сильва. Мы?.. Да так, дышим тут, прохлаждаемся...

Нина. А вы откройте окно. Если не боитесь простудиться.  $(Yxo\partial u\tau.)$ 

Сильва. А?.. Видал? Глаза, волосы? А нога как сделана? Слушай! У нее же все есть.

Бусыгин. Есть, да не про твою честь.

Сильва. Может, ты из-за нее остаешься, а? Решил заняться?.. Учти, ты ей брат. Тебе нельзя. Вот мне — другое дело. Мне можно.

Входит Сарафанов. В руке у него табакерка.

Сарафанов. Вот, сынок. Это пустячок, серебряная табакерка, но дело в том, что в нашей семье она всегда принадлежала старшему сыну. Еще прадед передал ее моему деду, а ко мне она попала от твоего деда — моего отца, Теперь она твоя.

Иебольшая пауза.

Бусыгин (в замешательстве берет табакерку, кладет ее на стол). Спасибо, папа... Ты знаешь, я решил задержаться. На денек. А завтра улечу самолетом.

Сарафанов. А это возможно?

Бусыгин. А почему нет?

Сарафанов. Прекрасная мысль! Мы проведем вместе целый день... Сегодня воскресенье?.. Ах, беда! К семи мне придется съездить в филармонию, но это ненадолго. Я там в первом отделении, это час, ну полтора, не больше. Да, великое дело авиация, незаменимая вещь!.. (Сильве.) А вы, Семен? Надеюсь, вы тоже остаетесь?

Сильва. Вы меня спращиваете?.. Я, знаете ли...

Появляется Нина и проходит в другую компату. Сильва провожает ее выразительным взглядом. Бусыгин тоже смотрит на нес.

Конечно! Кула он, туда и я. Мы с ним неразлучные.

Сарафанов. Вот и прекрасно. Я вижу, вы пастоящие това-

Из другой комнаты выходит Васенька. Он морщится, волосы у него всклокочены.

(Bece.ro.) Ага... Сарафанов-младший. Состояние плачевное.

Бусыгин. Первое похмелье.

Сарафанов и Бусыгии смеются.

Васенька. Вы уверены, что первое? (Садится на диван, сидит, опустив голову.)

Сарафанов. Выпей воды.

Сильва. Молока.

Бусыгин. Горячего чая.

Сарафанов. Хорошо еще, что сегодня ему не надо в піколу.

Васенька. А я туда вообще больше не пойду.

Сарафанов. Опять ты за свое?

Васенька. Что - опять? Я сказал, что уеду, и уеду.

Бусыгин. На твоем месте я бы сначала доучился. В тайгу ты всегда успеень. В это заведение прием идет круглый год.

Сарафанов. Насколько я понимаю, там нужны плотники и лесорубы.

Васенька. Ну и что? Преодолею трудности, буду стараться, старшие товарищи мне помогут.

Входит Нина.

Да вообще, не всем же учиться, кому-то и работать надо. Нина. Куда оп собирается?

Васенька. Петвое дело.

Сарафанов. Ну-ну! Тебе полезно знать мпение сестры. Опа тебя в десять раз серьезнее.

Васенька. Папа, я — серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь. Она серьезная, умная, красивая...

Сильва. Это — без смеха.

Васенька. Кроме того, у тебя появился еще один сын, так

что вы могли бы оставить меня в покое. Не мешайте мне быть серым.

Сарафанов. Вот и поговори с ним, попробуй.

Нина (Бусыгину). Поздравляю тебя, ты попал в сумасшедший пом.

Бусыгин (Васельке). На твоем месте на этот раз я бы всетаки послушался отца. И сестренку.

Васенька. Ты вовремя нашелся. Будещь слушаться их вместо меня.

Бусыгин. Я уезжаю. К сожалению.

Нина. Уезжаешь?.. Когда?

Бусыгин. Завтра.

Сильва. Нас ждет институт, как это на печально.

Нина. Да?.. А я-то думала...

Васенька. Она думала, он останется с напой. Нашла козла отпущения.

Сарафанов. Васенька, не устраивай скандала... А что касается Володи — летом он приедет меня навестить.

Иина. Выходит, ты здесь так, мимоходом...

Бусыгин. Аты, выходит, перед отъездом?

Сильва. Перед каким отъездом?

Васенька. У меня идея.

Сарафанов. Так. У моего младшего сына шевельнулся рассудок.

Васенька. Папе нужно жепиться.

Сарафанов. Что ты сказал?

Васенька. Тебе надо жениться.

Нина смеется.

Сарафанов (*Hune*). Прекрати. Он просто грубиян. Что в этом смешного?

Нина. На ком, Васенька?

Васенька. На Володиной матери. На ком же еще.

Сарафанов. Я вижу, ты совсем распоясался.

Нина (насмешливо). А что, папа? Тут стоит подумать. (Бусыгину.) А что ты на это скажешь? Бусыгин. Я?.. Даже не знаю, что сказать.

Сарафанов. Не обращай на них внимания. Я распустил их, как видишь.

Васенька. Ты напрасно сердишься. Я не предлагаю тебе ничего дурного. Даже наоборот...

Сарафанов. Помолчи-ка, тут гороховый. (Сильее.) Семен, как вам нравится это семейство?

Сильво. Исключительное семейство. (На Бусыгина.) Ему крупно повезло.

Сарафанов. Нина, Володя завтра уезжает, а я чуть задержусь на работе. (Вусыгину.) Сегодня у нас серьезная программа— Глинка, Берлиоз. (Нипе.) Так что ты, вы то есть, постарайтесь прийти пораньше...

Нина. Хорошо.

Сарафанов. Ну а пока... Который час?.. Десятый? Пора бы и позавтракать.

Нина (подходит к окну, открывает его). Да, но вначале здесь надо хоть немного прибрать. Подите все в ту комнату. (Смотрит в окно.) Васенька, иди полюбуйся. Наталья при всем параде.

Сильва, Сарафанов и Бусыгин подходят к окну.

Сарафанов (Бусыгину). Это она.

Бусыгин. Что ж. она интересная.

Сильва. А кто такая?

Сарафанов. Соседка наша.

Нина. Краса родимого села. (Васельке.) Ну что же ты сидишь? Иди к ней, попрощайся. Сегодня ты еще не прощался.

Васенька. Отстань.

Нина. Или ты уже отправил ей письмо?

Васенька. Отстань, говорю. Что тебе от меня надо?

Нина. Надо, чтобы ты не сходил с ума. Сначала думать надо, а потом уже с ума сходить!

Бусыгин. Разве? Уж лучше наоборот.

Нина. Да?

Бусыгин, Ятак считаю,

Инна. И очень глупо.

Сарафанов. А по-моему, Володя прав. Думать, конечно, не лишнее, но...

Нина. Давайте, давайте, оправдывайте его, защищайте. Если хотите, чтобы он совсем рехиулся.

Васенька (подпимается, Нипе). Думай сколько тебе влезет, а я не хочу. Я с ума хочу сходить, понятно тебе? Сходить с ума и ни о чем не думать! И оставь меня в покое! (Уходит в другую комнату.)

Бусыгин (Нипе). Зачем же ты так?

Сарафанов. Напрасно, Нина, честное слово. Ты подливаешь масло в огонь.

Нина. Что он. на самом деле! Нашел перед кем унажаться.

Сарафанов. Ты неправа. Она девушка неплохая.

Бусыгин. Его можно понять. Она интересная...

Нина. Да? Ты так думаешь?

Бусыгин. А что? Внешне, во всяком случае, она весьма привлекательна.

И и н а. В таком случае, у тебя дурной вкус. И отойдите от окна. я начинаю уборку. Расселась тут, выставилась... Оклахома!

Сильва. А лучше всего вот что: не думать и с чем и с ума не сходить. Так оно спокойнее. По-моему.

Иина. Я объявила уборку. Слышали?

Сарафанов. Хорошо, хорошо. Идем, Володя.

Бусыгин. Ты иди, а я останусь. На минутку.

Сарафанов. Хорошо. (Уходит в другую компату.)

Сильва (у окна). А знаете, Нина, я с вами согласен. В этой Наталье нет ничего особенного.

Пина. Ладно, хватит. Все — в ту комнату. (Уходит на кухию.) Сильва (изображает восторг, щелкает пальцами). Огонь, а не сестричка. Дай-ка я помогу ей прибраться.

Бусыгин. Иет, мне надо с ней поговорить.

Сильва. Слушай! Ты же ей брат, Какие у вас могут быть разговоры?

Бусыгин. Семейные. Семейные разговоры. (Подталкивает Сильву к двери.)

Сильва (упирается). А если я влюбился?

Бусыгин. Иди-иди, И придержи там отца.

Сильва. Кого?

Бусыгин. Ну папашу. Неужели непопятно?.. Давай-давай. (Виголкнуе Сильву, закрывает за ним дверь.)

Появляется Нина с веником и тряпкой.

Я тебе помогу... Ты не против?

Нина. Помоги... Будешь пол мести. Умеешь?

Появляется Сильва.

Сильва. Я вам помогу.

Нина. Спасибо, но, по-моему, мы и вдвоем управимся.

Сильва. Нет, но, может быть, что-нибудь переставить, выпести...

Бусыгин. Ты только будешь нам мешать.

Сильва. Но, дети! Обратите внимание. (Подводит Бусыгина и Нину к веркалу.) Вы так походите! Я говорю, плакать хочется.

Бусыгин. Иди-иди. (Подталкивает Сильву.) Можно мне поговорить со своей сестрой? (Закрывает за Сильвой дверь.) Нина. Да нет, совсем мы не похожи. Пу просто ничего общего...

Бусыгин. Возможно...

Нина. Даже странно... От папы, конечно, всего можно ожидать, но такого... Кто бы мог подумать, что у меня есть брат да еще старший. Да еще такой интересный.

Бусыгин. А я? Разве я думал, что у меня такая симпатичная сестренка?

Нина. Симпатичная?

Бусыгин. Конечно!

Нина. Ты так считаеть?

Бусыгин. Нет, я считаю, что ты красивая.

Нина. Красивая или симпатичная, я что-то не пойму.

Бусыгин. И то и другое, но... мне надо с тобой поговорить...

Нина. Да?

Бусыгий. Значит, ты усажаешь...

Нина. А что?.. Ну да, уезжаю. Отец тебе, наверно, объяснил.

Бусыгин. Так... Значит, уезжаешь... И что, выходит, насо-

Нина. Ну да. А что тебя волнует?

Бусыгин. Меня?.. Вадашь ли, какое дело. Ведь отсц человек уже немолодой и не такой уж здоровый, и характер у него... В общем, отец есть отец, и если Васенька уедет, то... ты сама понимаешь...

Нина. Не понимаю...

Бусыгин. Но ведь он останется один.

Нина. Так... И что?

Бусыгин. Но ведь ты могла бы...

Нина. Взять его с собой?

Бусыгии. Ну, в общем... Или могла бы здесь остаться.

Нина. Вот как?.. Надо же, какой ты заботливый.

Бусыгин. А как иначе? Ведь он тебе не кто-вибудь — отец родной.

Нина. А тебе?.. И если ты такой заботлевый сын, почему бы тебе не взять его к себе?

Бусыгин. Мне?

Нина. А что ты так удивился? Ты — старший сын, если на то пошло, это твой долг... Что?

Бусыгин. Нет, но... Но ведь я же... Я только вчера здесь появился. И потом, ты забываешь о моей матери.

Нина. А ты забываешь о моем женихе... (Начинает уборку.) Легко тебе быть заботливым. Со стороны... Никто его здесь не бросает, приедет к нам на свадьбу, помогать ему будем, письма писать, а впоследствии... Мы оставляем его здесь только на первое время. На год, ну, на полтора.

Бусыгин. У летчиков что, медовый месяц длится полтора года? Пина. Тебе не правится, что он летчик?

Бусыгин. Почему же? Мне вравится... Это замечательно... Пеотразимо. «Не улетай, родной, не улетай».

Нина. Я не попимаю твоего топа... Сегодня я вас познакомлю. Он хороший парець. Бусыгин. Я представляю. Наверное, он большой и добрый.

Нина. Да, ты прав.

Бусыгин. Некрасивый, но обаятельный.

Нина. Точно.

Бусыгин. Веселый, внимательный, непринужденный в беседе... Нина, Да-да-да. Откуда ты все знаешь?

Бусыгин. Волевой, целеустремленный. В общем, за ним ты как за каменной стеной.

Нина. Все верно. Волевой, целеустремленный. А чем это плохо? По крайней мере он точно знает, что ему в жизни надо. Много он на себя не берет, но он хозяин своему слову. Не то что некоторые. Наврут с три короба, наобещают, а на самом деле только трепаться и умеют.

Бусыгин. Может, он у тебя вообще никогда не врет?

Нина. Да, не врет. А зачем ему врать?

Бусыгин. Да? Я хочу его видеть. Покажи мне его. Дай хоть краем глаза на него взглянуть.

Нина. Вечером увидишь.

Бусыгин. А дием нельзя? Я хотел бы рассмотреть его как следует. Никогда не врет — просто замечательно.

Нина. Послушай! Что ты против него имеешь? Он простой, скромный парень. Допустим, он звезд с неба не хватает, ну и что? Я считаю, это даже к лучшему. Мне Цицерона пе надо, мне мужа надо.

Бусыгин. А-а. Пу если так, тогда конечно. Тогда в самый раз. Нина. Постой! Вець ты его не знаешь!

Бусыгин. Ну и что? Зато я тебя знаю.

Нина. Знаешь? Меня? Когда это ты успел?

Бусыгин. Да вот сейчас.

Нина. Какой ты способный — падо же! Поговорил пять минут и все понял!

Бусыгин. Пе все.

Нина. Пу, что ты понял?

Бусыгин. Понял, что тебе надо.

Нина. Нучто?

Бусыгин. Мужа, Ты сама сказала,

Нина (рассердилась). Ну, знаешь ли! Это уже... ты... Кто ты такой, чтобы говорить мне такие вещя?

Бусыгин. Какие вещи?

Нина. Ведь ты его в глаза не видел! За что ты на него накинулся? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя! Нисколько!

Бусыгин. Не спорю.

Нина. Даже лучше!

Бусыгин. Не возражаю. Какое же сравнение. Конечно, он лучше.

Нина. Он шире тебя в плечах и выше! На полголовы выше!

Бусыгин (развел руками). Тогда тем более.

Нина. Что — тем более?.. Ты нахал! Нахал и выскочка!

Бусыгин. Да?

Нина. И псих! Папа твой псих, и ты такой же.

Бусыгин. Спасибо.

Иина. Пожалуйста!

Пауза. Нина метет пол, Бусыгин протирает мебель. У стола случайно наталкиваются друг на друга и прекращают работу.

Ты обиделся?

Бусыгин. Да нет...

Нина. Я психанула... А ты тоже хорош...

Бусыгин. Да нет, эря я на него напустился, в самом дело. Нина. Значит, мир? (Протягивает ему руки.) Я тебя обругала... Не сердишься?

Бусыгин (привлекает ее к себе). Да нет же, нет...

Стоят лицом к лицу, и дело клонится к поцелую. Небольшая пауза. Потом враз и неожиданно отпрянули друг от друга.

(Откашлявшись, весьма неестественно.) Так как же с отцом, мы не договорили...

Иина (имея в виду только что происшедшее). Ты странный какой-то... Бусыгин. Послушай, сестренка. Надо что-то решать... Нина. Очень странный...

Бусыгин. С отцом, я имею в виду... Почему — странный? Просто я не спал всю ночь, ничего странного...

Появляются Сарафанов и Сильва. Сильва наигрывает на гитаре.

Папа! Как ты себя чувствуешь? Сарафанов. Прекрасно, сынок. Сильва (поет).

«Эх, да в Черемхове на вокзала Двух подкидышей нашли, Одному лет восемнадцать, А другому— двадцать три!»

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

Двор. Домик Макарской, тополь, скамья, часть ограды, но улицы не видно. Макарская, сидя на скамейке, смотрит в сторону ворот.

Появляется Васенька. Останавливается в нерешительности, потом преувеличенно бодро направляется к воротам.

Макарская (замечает его). Васенька!

Васенька замирает.

Подойди ко мне. Я тебя отшленаю. За вчератнее. Васенька *(не оборачиваясь)*. Для этой цели поищите когонибуль пругого.

Макарская. Да подойди, не бойся.

Васенька. У вас хорошее настроение, да? Вам хочется поиграть?.. Роль мышки меня больше не устраивает.

Макарская. Иди сюда, дурачок.

Васенька (не выдерживает, оборачивается и подходит). Ну вот... Ты можешь мною позавтракать... Если хочешь.

Макарская. Какой ты смешной... Хочешь со мной в кино?

Васенька (не сразу). В самом деле?.. Когда?

Макарская. А что там идет? Есть что-нибудь приличное?

Васенька. Есть! Итальянский фильм! Он идет здесь, рядом.

Макарская. О чем?

Васенька. Называется «Развод по-итальянски».

Макарская. О разводе? Не пойду! Они мне на работе надоели. Три дела — два развода. Что ни день, то развод! Это что же, в Италии, значит, так же?

Васенька. Нет-нет! Там как раз все по-другому.

Макарская. А я тебе говорю, что я их насмотрелась! Наслушалась! Нахожусь под впечатлением. Замуж не собираюсь.

Васенька. Есть еще один... Но тоже о разводе. «День счастья».

Макарская. Почему же так называется?

Васенька. Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему. Макарская. Это ей только так кажется. Еще что-нибудь идет или все?

Васенька. Все.

Макарская. Тогда лучше по-итальянски.

Васенька. Иду за билетами?

Макарская. Иди, кирюшечка, иди.

Васенька. Какой сеанс?

Макарская. Какой хочешь.

Васенька. Тогда на все подряд. На все сеансы. На сорок лет вперед. ( $Уxo\partial u\tau$ .)

Макарская. Одичал мальчишечка.

Появляется Сильва.

Сильва. Здравствуйте, Наташа. Макарская. Здравствуйте. Сильва. Не помещаю? Макарская. Вроде бы нет.

Сильва (садится рядом). Меня зовут Семеном.

Макарская, Иеплохо, Откуда вы знаете мое имя?

Сильва. Не удивляйтесь. Я давно за вами наблюдаю.

Макарская. Даже?

Сильва. Вернее, любуюсь.

Макарская. И где вы меня видели?

Сильва. Никогда не скажу.

Макарская. Вот оно что... Так я сама вам скажу.

Сильва. Как? И вы меня видели?

Макарская. Вы где разводились?

Сильва. Что-что?

Макарская. Вы в каком суде разводились?

Сильва. Ну что вы! Никогда этого не было. Я не люблю впутывать государство в свои личные дела. Зачем? У государства и так забот хватает.

Макарская. Я работаю в суде. Секретарем. Не там ли мы встречались?

Сильва. Не там. К счастью.

Макарская. Мне кажется, что все мужчины побывали в нашем суде. Такое впечатление.

Сильва. Надо же. Такая девушка— и на такой пыльной работе... Ваш домик?

Макарская. Мой.

Сильва. Живете одна, мне известно. Нескромный вопрос — почему?

Макарская. Почему живу одна? Нравится— и живу. А вы что же, недовольны?

Сильва, Нет, что вы! Наоборот. Романтично. Пригласите в гости.

Макарская. На каком основании?

Сильва. Я вам не нравлюсь?

Макарская. Вы? Ничего. Симпатичный нахал.

Сильва. Нахал, не возражаю. Но и нахалам тоже нужна любовь.

Макарскал. Вот. Свет раскололся пополам: на женихов и на-

халов. С женихами — скука, с нахалами — слезы, Вот и поживи!

Сильва. Чем вы занимаетесь вечером?

Макарская. Иду в кино. (Подпимается, идет к дому.)

Сильва (идет за ней). Кино... Хорошее занятие... А нельзя ли это самое кино перенести? На будущее,

Макарская (на пороге). А зачем?

Сильва. Как вы живете? Можно поинтересоваться?

Макарская. Входите. Все равно ворветесь.

Сильва. Это действительно. (Входит вслед за Макарской в дом.)

Из подъезда выходят Нина и Бусывин. Нина в плаще, с сумочной.

Бусыгин. Нет-нет, иди одна. Лучше уж я пойду с отцом. Послушаю музыку. Глинку, Берлиоза...

Нина. Я тебе не советую.

Бусыгин. Почему?

И и н а. Пикакого Берлиоза ты не услышишь.

Бусыгин. Как же? Отец сказал...

Нина. Мало ли что он сказал. Вот уже полгода, как оп не работает в филармонии.

Бусыгин. Серьезно?

Нина. Да. И лучше, если ты об этом будешь знать.

Бусыгин. Где же он работает?

Нина. Работал в кинотеатре, а педавно перешел в клуб железнодорожников. Играет там на танцах.

Бусыгин. Да?

Нина. Но вмей в виду, он не должен знать, что ты об этом знаешь.

Бусыгин. Понятно.

Нина. Конечно, это уже всем давно известно, и только мы—я, Васенька и он—делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна.

Бусыгин. Что ж, если ему так нравится...

И и н а. Я не помню своей матери, но недавно я нашла ее письма — мать там пазывает его не иначе как блаженный. Так она к нему и обращалась. «Здравствуй, блаженный...». «Пойми, блаженный...». «Влаженный, подумай о себе...». «У тебя семья, блаженный...». «Прощай, блаженный...». И она права... На работе у него вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. К тому же он попивает, ну и вот, осенью в оркестре было сокращение, и, естественно...

Бусыгин. Погоди. Он говорил, что он сам сочиняет музыку.

Пина (насмешливо). Ну как же.

Бусыгии. А что за музыка?

Инна. Музыка-то?.. Потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория. Называется «Все люди — братья». Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет эту самую ораторию.

Бусыгин. Ну и как? Надеюсь, дело идет к концу?

Нина. Еще как идет. Он написал целую страницу.

Бусыгин. Одну?

Нина. Единственную. Только один раз, это было в прошлом году, он переходил на вторую страницу. Но сейчас оп опять на первой.

Бусыгин. Да, он работает на совесть.

Нина. Он ненормальный.

Бусыгин. А может, так ее и надо сочинять, музыку?

Нина. Ты рассуждаешь, как он... И все-таки жалко.

Бусыгин. Чего жалко?

Нина. Жалко с вами расставаться... Ничего не понимаю. Я так ждала отъезда, а теперь, когда осталось несколько дней... И с Васькой жалко расставаться. И с тобой. Хотя еще вчера я про тебя и знать не знала... Слушай, братец! Где ты пропадал? Почему ты раньше не появился?

Бусыгин. Но ты знаешь...

Нина. Нет бы раньше. Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, уму-разуму учил. А то — на тебе, явился! В последний день, как нарочно. Это даже подло с твоей стороны.

Бусытин. Что поделаешь?.. Оставайся, если хочешь. (Поправляется с заметной поспешностью.) Задержись, я имею в виду.

Иина. Зачем?

Бусыгин. Пу... в кино сходим, на танцы...

Нина. Ты же завтра уезжаешь.

Бусыгин. Ая... я вернусь.

Нина. Нет, все уже решено.

Бусыгин. Где ты с ним встречаешься?

Нина. В центре, как обычно.

Бусыгин. Когда вы появитесь?

И и н а. Мы идем в кино. Здесь будем часов в восемь... Ну кочешь, пойдем вместе?

Бусыгин. Что я там буду делать?.. Нет. Познакомимся с твоим летчиком вечером.

Нина. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший, он так ко мне относится... Ты не думай, я и другим нравилась. Я сама его выбрала.

Бусыгин. Почему? Он лучше всех?

Нина. Он меня любит... Знаешь, увлечения есть увлечения, но в жизни хочется чего-то раз и навсегда.

Бусыгин. Понятно.

Нина. Что тебе опять понятно?

Из домика слышится смех Макарской.

Бусыгин. Веселая женщина.

Нина. Даже слишком. Опять кого-то подцепила...

Бусыгин. Ты к ней чересчур строга. Она милая женщина.

Нина. Откуда ты знаешь, какая она?

Бусыгин. Аясней знаком.

Нина. Да?

Бусыгин. Вчера, когда мы искали вашу квартиру, я с ней беседовал...

Нина. Вот как?

Бусыгин. Она мне поправилась.

Нина. Поправилась?

Бусыгин. А что?

Нина. Она?

Бусыгин. А почему бы и нет? Опа славная...

Иина. Старуха.

Бусыгин. Блондинка. Мне вравятся блондицки.

Иина. Крашеная.

Снова слышится смех Макарской.

Бусыгин. Жизнерадостная. Я люблю жизнерадостных.

II и н а. Терпеть ее не могу!

Бусытин. Одинокая. Одиноких мпе всегда жалко.

llина. Пенавижу!

Бусыгин (заигрался). А я, пожалуй, за ней-таки приударю.

Иина. Het! Пе смейк ней подходить.

Бусыгин. Ого!.. Послушай, это уже похоже на ревность.

Нина (удивилась). Что?..

Бусыгин. Может, ты меня ревнуешь?

И и на (испусалась). Ревную?.. (Смутившись.) Ну да... Ковечно, ревную. А разве сестра не может ревновать?

Бусытин (забывшись). Да какая сестра!.. (Опомнился.) Ну да, сестра — брата! Конечно, может. Если она его... Если она к нему хорошо относится...

Иина (неуверенно). Ну конечно...

Бусыгин. Это в порядке вещей. Вон на Кавказе, так там даже до резни доходит... Ну, ты пли, а то опоздаешь.

Нина (очнувшись). Да! Давно пора... Пойду... (Идет, по возвращается.) Послушай, а на Кавказе не бывает так, чтобы сестра влюбилась в брата?

Бусыгин. Влюбилась?.. Нет, так не бывает.

Нина. Что ты говоришь? (Засмеялась.) А я-то думала...

Бусыгин (тоже смеется). По-моему, это невозможно.

Нина (смеется). Невозможно?

Бусыгин. По-моему, нет.

Нина (смеется). А жалко... (Перестав смеяться.) А с тобой, знаешь, не соскучишься.

Бусыгин. Со мной? Никогда.

Нина. Ладно, я ухожу... Часа в два разбуди отца. Еда на плите, разогресте. Да посмотри за младшим братом, как бы он не сбежал.

Бусыгин. Не сбежит. Мысним договорились.

Нина. Смотри, отец на тебя надеется... Счастливо. (Подходит к пему ближе.) А с этой (жест в сторону домика Макарской) ты все же лучше не связывайся. Хорошо?

Бусыгин. Хорошо... Счастливо тебе...

И и н а. Счастливо, братец. ( $Yxo\partial u\tau$ .)

Бусыгин (помахав ей рукой, негромко). Прощай, сестренка...

На пороге появляются Сильва и Макарская. Макарская смеется. Бусыгии стоит у ворот, им с крыльца его не видно.

Сильва. Итак, когда солнце позолотит верхушки деревьев...

Макарская (в дверях, смеясь). Хорошо, хорошо... Счастиивенько!

Сильва (деловито). Значит, в десять.

Макарская. В десять, в десять... (Псчезает, закрые дверь.) Сильва сходит с крыльца, замечает Бусыгина.

Сильва. А, мсье Сарафанов! (Подходит.) Жизнь бьет ключом! (Жест в сторону домика Макарской.) Слыхал?

Бусыгин, Слыхал.

Сильва. А чего ты затосковал? В чем дело. Сын ты здесь или бедный родственник?

Бусыгин. Тебе не кажется, что мы здесь загостились?

Сильва. Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. Тебе тоже здесь неплохо. Дела идут.

Бусыгин. Какие дела?

Сильва. Я имею в виду сердечные.

Вусыгин. Ничего такого нет.

Сильва. Рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес. Причем взаимный. На вас просто нельзя смотреть — плакать хочется.

Бусыгин. Брось. Она выходит замуж.

Сильва, Слыхал, но...

Бусыгин (перебивает). И на днях уезжает. Вот и весь инте-

рес... Хорошо мы погостили, весело, но пора и честь знать. Собирайся.

Сильва, Куда?

Бусыгин. Домой.

Сильва. Погоди... Зачем? У меня же в десять свидание.

Бусыгин. Оно не состоится. Какого черта ты суешься куда не следует? Ты что, не видишь, что с нацаном делается изза этой женшины?

Сильва. А я-то тут при чем?

Еусыгин. Пе валяй дурака. И никаких свиданий. Все. Мы едем домой.

Сильва. Ин за что. Не могу же я обманывать женщину.

Бусыгин. Можешь. Иди попрощайся. Скажи ей, что, когда солице позолотит верхуписи деревьев, ты будешь уже далеко.

Сильва. Слушай, что ты опять придумал?.. Мы вернемся сюда ночью. a?

Бусыгин. Зачем?

Сильва. Не вернемся?.. Тогда ты поезжай, а я...

Бусыгии. Мы поедем вместе.

Сильва. Почему?.. Слушай. У тебя какие-то планы, я понимаю. Но я-то ничего не знаю. За что я должен страдать? Объясни— тогда другое дело. Ты держишь меня в полной темноте. Это некрасиво. Друзья так не поступают.

Бусыгин. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга: едем. Ты сам сказал, что ты мой друг.

Сильва. Ну правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя, с другой мне тоже нельзя, как же мне жить дальше?

Бусыгин. Короче, вот: если когда-нибудь ты постучишься в эту дверь (жест в сторону домика Макарской), это плохо для тебя кончится, Понятно?.. Ну что? Ты остаешься?

Сильва. Черт с ней. Не ссориться же нам из-за женщины. Едем... Эту большую глупость я делаю только потому, что я тебя полюбил. В интересах мужской дружбы.

Бусыгин. Ладно, ладно...

Сильва. Жди мепя здесь, я заберу гитару.

Бусыгин. Я зайду тоже.

Сильва. Э, лучше ты этого не делай. Там папаша, разговоры. Опять на два часа.

Бусыгин. Он спит. Я папишу ему записку.

Пеожиданно появляется Васенька.

Сильва. А, прилетел, голубы!

Васенька. А, выползли на солнышко!

Бусыгин. Откуда ты, старина?

Васенька. Какое вам дело, крокодилы?

Сильва. У тебя шикарное настроение. Выиграл в «замеряшки»?

Васенька. Отец дома?

Бусыгин. Он спит.

Васенька. Что поделываете?

Сильва. Кто что. Твой брат совершает благородные поступки, а я... мне выпить бы, что ли.

Васенька. Тогда идите домой. Там на кухне, за батареей, косчто есть. Эн зо отда.

Сильва. Эн ээ. А что именно?

Васенька. Не знаю, По-моему, калгановая. Устраивает?

Сильва. Калгановая? Ну, это не лучший из напитков... Но ничего, сойдет.

Бусыгин (Сильве). Иди, я сейчас.

Сильва исчезает в подъезде.

Ну так как, братишка, договорились?

Васенька. Все железно.

Бусыгин. Я— другое дело, мне необходимо ехать... Может, даже сегодня. А ты... Короче, я надеюсь, что ты меня не подведешь.

Васенька. Я остаюсь. Теперь это бесповоротно.

Бусыгин. Да нет, ты парень крепкий.

Васенька. Ну ладно, ты иди.

Бусыгин. Слушаюсь, братишка. (Уходит в подъезд.)

Васенька стучится к Макарской. Та появляется.

Макарская. Купил билеты? Васенька. Еще бы! Знаень, какая была свалка? Макарская. Можно догадаться. Пуговицы-то где? Васенька. Одна здесь, другая там! Макарская. Давай хоть эту. Подожди. (Уходит в дом.)

Васенька достает из кармана запечатанный конверт, спички, сжигает конверт у крыльца ее дома.

(Появляясь.) Что ты делаешь?

Васенька *(весело)*. Так. Жгу одно послание. Макарская, Дай пиджак.

Какое-то время молча сидят на крыльце рядом. Васенька затих, замер и вдруг уткнулся головой в ее плечо.

Что это ты?...

Васенька. Не знаю.

Макарская. Легче, легче!.. (Подияла его голову списходительным жестом.) Разнежился мальчишечка!

Васенька. Прости. Это у меня... пройдет...

Макарская (отдает ему пиджак). Возьми. Когда эта пуговица оторвется, ты меня забудешь. Такая примета... Подожди, у тебя на какой сеанс билеты?

Васенька. На последний, на десять часов... А что?

Макарская. На десять? Ты с ума сощел!

Васенька. Но ты сказала — на какой кочешь.

Макарская. Только не на десяты!

Васенька. Ты сказала...

Макарская. Васенька, голубчик, на десять невозможно.

Васенька. На какой хочешь. Ты сама сказала.

Макарская. Васенька! На десять я пойти не могу!

Васенька. Почему?

Макарская. Не могу, и все.

Васенька. Почему не можешь?

Макарская. Не могу — это значит не могу! Беги за билетами, если еще хочешь со мной в кино.

Васенька. Почему? Я должен знать.

Макарская. Должен знать? С чего это ты взял? И что это за манера все знать?.. И не смотри на меня так.

Васенька. Что случилось? У тебя свидание?

Макарская. Ты что, прокурор? (Кричит.) Да не смотри на меня так! Кто это тебе сказал, что ты можешь так на меня смотреть?

Васенька. У тебя свидание?

Макарская. Угадал. Свидание! Пу и что?

Васенька. Зачем ты так сделала?

Макарская. Да уж так. Пока ты ходил за билетами, тут косчто изменилось.

Васенька. Что?

Макарская. Говорят тебе, перестань допрашивать!

Васенька. Что изменилось?!

Макарская. Мне понравился один парень, вот что! Получай уж все как есть!

Васенька. А где этот парень был раньше? Где?!

Макарская. Господи! Как ты мне надоел!..

Васенька. Зачем ты отправила меня за билетами, сапистка?

Макарская. Да пожалела я вас! Папу твоего пожалела...

Васенька. Что-о?.. При чем здесь отец?

Макарская. А при том, что он вчера ночью сватать меня приходил.

Васенька. Врешь!

Макарская. И что это за семейка такая, господи! За такогото, за идиотика,— сватать! Это надо же додуматься!

Васенька (хватает ее за руку). Я... я убыю тебя!

Макарская. Ты! Ха-ха! Напугал. Да ты мухи-то и той не обидины! Не в состояния. (Выдергивает из его руки свою.) И вот что, детка. Все. Концерт окончен. Иди и не придуривайся. Пока тебя не выпороли. (Уходит, хлопнув дверью.)

Из подъезда выходят Вусыгин и Сильва с гитарой. На их глазах Васенька вдруг обрывает пуговицу, пришитую Макарской. Пуговицу эту — оземь!

Бусыгин. Братишка, что с тобой?.. Что случилось?

Васенька стоит в оцепенении.

Бусыгин. Кто тебя обидел?.. Она:

Сильва (Васеньке). Что бы я тебе посоветовал, старичок, так это махнуть рукой. На время. Ты любишь девушку — она крутит тебе динамо. Пормальное явление. А ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить.

Бусыгин. Прекрати, что ты мелешь.

Васенька вдруг убегает в подъезд.

Балбес. Что ты натворил, ты видишь?

Сильва. Слушай, ты чего это, а? Заболел? Что он тебе, действительно родной брат, что ли?

Бусыгин. Черт подери... Что же теперь делать?

Сильва. Что делать? Сматываться. Раз собранись,

Появляется Сарафанов.

(Негромко.) Проснулся, дождались,

Сарафанов. Володя!

Бусыгин. Что такое?

Сарафанов (с отчаяньем). Он собирает рюкзак! (Псчезиет в подъезде.)

Сильва. Все. Пошли отсюда.

Бусыгин (с досадой). Я остаюсь.

Сильва. Ну вот, привет! (Проводит большим пальцем по струнам гитары.) Значит, все по новой?.. Слушай, эта песня мис надоела.

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Сарафановых. Девятый час вечера. Бусыги и стоит у двери в соседиюю комнату. Сильва, лежа на диване, наигрывает на гитаре.

Синьва (напевает).

«Ах, дети, дети, что ж вы, дети, Зачем вы пьете кровь мою, У пас таких законов нету, Чтоб брат любил сестру свою...».

Бусыгии. Перестань.

Сильва. По-моему, он давно дрыхнет.

Бусыгин. Пет, в том-то и дело. Он смотрит в потолок (взглянул на часы) вот уже шестой час.

Спльва. Может, он умер?

Бусыгип (приоткрывает дверь). Послушай, старина, что ты там наблюдаешь? Что-нябудь забавное? Из жизни тараканов, а?.. (Помолчав, закрывает дверь.) Бесполезно.

Сильва. Тебе нравится сестра, почему ты должен караулить брата? Мне непонятно. Слушай, а кто будет тебе этот парень, если... Зять, что ли?

Бусыгин. Вроде так.

Сильва. Зятек, точно! (Смеется.) Я тебе уже завидую. А кто такой?

Бусыгин. Курсант. Отличник боевой и политической подготовки.

Сильва. Представляю, что здесь получится. Может, тебе лучше удалиться?.. Я понимаю, ты хочешь повидаться с сестрицей.

Бусыгин Может быть.

Сильва. Ясно. Хочешь с ней поговорить. Как следует, а?

Бусыгин. Это не твое дело.

Сильва. А курсант? А там папаша подойдет. Будет у вас потеха. А я тут при чем? (Бросает гитару, дотягивается до лежащего на трюмо семейного альбома Сарафановых и листает его.)

Бусыгин. Можешь пойти в кино. Вот билеты. Он их выбросил. Сильва. Ну? Чего только нет в этом доме. (Берет билеты.) Я подумаю. (Листает альбом.)

Бусыгин. Ты говорил с этой девицей?

Сильва. О чем? (Показывает альбом Бусыгину.) Смотри, папаша, оказывается, тоже был молодым.

Бусыгин. Сказал ты ей, что между вами все кончено? Сильва. Нет. Я же больше ее не видел. Бусыгин. Мог бы сказать.

Сильва. Проживет без объяснений! Пе маленькая. Я ее больше не знаю, как ты котел... А скажи, она... ничего себе, а? Бусыгин. Пе вздумай потащить ее в кино.

Сильва. Ну что ты! За кого ты меня принимаешь?.. С женщинами главное — не забывать, что на свете есть много других женщин... От этой я отказываюсь. В интересах мужской дружбы... А верно, в этом есть что-то приятное — пострадать за товарища. Я даже уважать себя стал. В самом деле. Иежу вот и уважаю. (Листает альбом, показывает Бусыгину.) Твоя сестричка в ранней юности. Вот. Играет в классики. Взгляни. Полюбуйся.

Бусыгин. Видел.

Сильва (листает дальше). А это? После выпускного бала. Опи гуляют по улице. Малинник!.. Что? Она тут самая симпатичная. (Листает дальше, застонал.) Мм... Пляж! Это самое интересное... (Показывает Бусыгину.) Видел?

Бусыгин. К сожалению. Лучше бы мне этого не видеть.

Сильва. Как-то раз на пляже был такой случай. Тонула одна девица, я ее вытащил.

Бусыгин (рассеянно). Ну и что?

Сильва. Ну и то. Тащил— не видел, а вытащил, глянул— песимпатичная. Не повезло. Мне бы (щелкиул по фотографии) такую спасти! Она тонет, а я ее спасаю, а? Неплохое начало, скажи?

Бусыгин. Слушай. Пошел бы ты лучше в кино.

Стук в дверь.

Войдите, дверь открыта.

Входит Кудимов, курсант авиаучилища. В руках у него букет и две бутылки шампанского.

Кудимов. Добрый вечер. Бусыгин. Добрый вечер. Кудимов. Квартира Сарафановых? Бусыгин. Да. Кудимов. А Пина? Разве она еще не пришла?

Бусыгин. Еще нет.

Кудимов (подходит к столу). Черт возьмы! У меня не так уж много времени. (Ставит бутылки.) Мы потерялись в гастрономе. (Берет со стола стакан. Эпергичен.)

Бусыгин (вежливо). Вы здесь в первый раз?

Кудимов (воткнув в стакан цветы). В первый раз, совершенно верно. (Улыбается. Он и далее много улыбается. Добродушен.)

Бусыгин. Ну и ничего... сориентировались?

Кудимов. А как же! (Подмигнув.) Знакомые места. (Ставит стакан с цветами на стол.) Ну что, парии, давайте знакомиться.

Бусыгин. Давайте.

Трясут друг друга за руки.

Кудимов. Михаил.

Бусыгин. Владимир.

Кудимов. Это ты?.. Все знаю... Сочувствую. Рад.

Бусыгин, Благодарю за чуткость.

Кудимов (Сильве). Михаил.

Сильва (солидно). Севостьянов. Семен Парамонович.

Кудимов. Парамонович? Комик!

Сильва. Комик? Простите, это вы о ком?

Кудимов. Артист! (Хлопнул Сильву по плечу.)

Сильва (холодио). Что за фамильярности вы себе позволяете?

Кудимов. Да ладно тебе!.. (Смотрит на часы.) Черт! В половине одиннадцатого я должен быть в казарме. Ну как, парни, выпьем или подождем Ниночку?

Сильва (холодно). Выпьем.

Кудимов. А где папаша?

Бусыгин. Кого ты называешь папашей?

Кудимов. Как - кого?.. Отца Ниночки, твоего отца!

Бусыгин. Ты с ним незнаком и уже называеть папатей... А впрочем... Он на работе.

Сильва. Вы присаживайтесь.

Кудимов. Черт побери! Почему ты говоришь мне «вы»?

Сильва. А почему вы говорите «ты»? Мие и моему другу. Это нас шокирует.

Кудимов (весело). Парни! Что за формальности? Мне эта субординация (показывает) во как осточертела! Давайте проще!.. Выпьем по этому поводу!

Кудимов и Сильва пьют.

Сильва (Бусыгину). Солдат всегда солдат. Его не переделаешь. (Садится на диван, Кудимову.) Прошу вас.

Кудимов. Да что вы, в самом деле! Парламент здесь, что ли? Сильва. Навроде этого. (Наигрывает на гитаре.) А интересно, начальство разрешает вам жениться?

Бусыгин (Сильве). Перестань.

Кудимов. А почему нет? Я заканчиваю училище.

Сильва. А интересно...

Бусыгин (перебивает). Помолчи, я тебе сказал.

Кудимов. А чего? Пусть он хохмит. Я не против-

Входит Нина.

Иина ( $Ky\partial u$ мову). Ага, ты здесь. (Остальным.) Привет. (Про-хо $\partial u$ т.) Познакомились?

Сильва. Было дело.

Кудимов. Веселые ребята. Люблю веселых ребят... Ну, выньем? Чтобы не терять время даром.

Сильва. Вот это правильно.

Нина. Не торопитесь. Подождем отца.

Кудимов. Подождем. Но через полчаса я ухожу.

Сильва. Вот жизнь. Регламент. Чуть что, опоздал — губа и все такое. Тяжело, верно?

Кудимов. Я не жалуюсь.

Бусыгин. А что у вас полагается за опоздание?

Кудимов. Я викогда не опаздываю.

Бусыгин. Ятаки думал.

Нина. В конце концов, не беда, если сегодня ты даже и опоздаень. Один раз можно.

Кудимов. А зачем мне опаздывать?

Бусыгин. Да, зачем ему опаздывать?

Иина (Кудимову). Сегодня ты немного задержинься.

Кудимов. Зачем?

Нина. Просто так. Задержиться, и все.

Кудимов. Если необходимо — я готов, но просто так, извини, я не вижу в этом смысла.

Бусыгин. Правильно, курсант, не поддавайся. Дисцинлина прежде всего.

Кудимов. Дело не в этом. Я дал себе слово не опаздывать. А свое слово я уважаю.

Нина. Сегодня ты опоздаемь. Я так кочу.

Бусыгин. Не слушай ее, курсант. Главное — быть принципиальным.

Появляется Сарафанов. Он выглядит утомленным, но настроение у него лирическое.

Сарафанов. Добрый вечер, архаровцы! (Замечает Кудимова.) Извишите.

Нина. Познакомься, папа...

Кудимов. Кудимов. Михаил.

Сарафанов (церемонно, с подчеркнутым достоинством, слегка изображая блестящего гастролера, любимца публики). Сарафанов... Так-так... очень приятно... Наконец-то мы вас видим, так сказать, воочию. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. (Бусыгину.) Васенька дома?

Бусыгин. Дома. Но он не в духе.

Сарафанов снимает шляпу, кладет ее на стол, в плаще опускается на стул. Нина уносит в прихожую его шляпу.

Сарафанов ( $Ky\partial u mosy$ ). Мой старший сын. Познакомились? Кудимов. Да. Познакомились.

Возвращается Нина.

Сарафанов. Спасвбо... (Нине и Кудимову.) Ну что ж, молодые люди, что ж... Вы давно все обдумали, решили, а мы... Мы принимаем так, как оно есть. Такова уж наша участь. К удимов (паливает всем шампанского). С вашего разрешения— за вас, за наше знакомство.

Все встают.

Сарафанов. Что ж. Я рад. Мы все эдесь рады, верно, Володя? Нина (Бусыгину). Ты рад или не рад?

Бусыгин. Твое здоровье, папа.

Кудимов. Ваше здоровье.

Сильва. Ваше здоровье.

Сарафанов. Спасибо, спасибо. Но у меня другой тост, друвья... Извините, но я сяду. (Садится.) Устал... Сегодня я устал. Как будто я пешком прошел через весь город... (На женовение смутился, потом — снова чуть рисуясь.) Глинка, если вы знаете, любил кларнет и в своих сочинениях всегда уделял ему много места...

В то время как Сарафанов говорит, Кудимов пристально всматривается в его лицо.

Да... Так вот. Сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей... (Замечая пристальный взгляд Кудимова.) Простите, отчего вы так на меня смотрите?

- Кудимов. Извините, но мне кажется, я вас где-то видел. Но могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, но я вас где-то видел.
- Сарафанов (с беспокойством). Возможно... Так вот, я хочу выпить за своих детей, за тебя, Володя... (Нине) за тебя, за Васеньку. (Кудимову.) Это мой младший, он сейчас отдыхает. Итак, за вас, дети, за ваше здоровье, за ваше счастье...

Все, кроме Бусыгина, выпивают.

Бусыгин. Твое здоровье, папа. (Выпивает.)

Кудимов (глядя на Сарафанова). Не могу вспомнить где, но я вас видел. Это точно.

Нина. Ну видел, ну и что?..

Кудимов. Но где?

Нина. Да не все ли равно? ,

Кудимов. Я буду мучиться, пока не вспомню. У меня всегда так. Ну где же, где?

Сарафанов (с беспокойством, по и не без оптимизма). Я артист. Вы могли видеть меня на эстраде.

Нина. Папа музыкант, ты прекрасно об этом знаешь.

Сарафанов (с большим беспокойством, но и надеждой). Возможно, в филармонии?

Кудимов. Нет-нет...

Сарафанов (поспешно и категорически). Значит, в театро.

Кудимов. Нет, не в театре...

Нина. Боже мой, какое это имеет значение?

Кудимов. Минуточку, минуточку...

Бусыгин (Кудимову). А ты не опоздаешь? Осталось восемнадцать минут.

Кудимов. Спасибо, за часами я слежу... Но я должен вспомнить...

Нина. Да хватит тебе! Так можно вспоминать до самой смерти.

Кудимов. Вспомнил!

Сильва. Наконец-то.

Кудимов. Я видел вас на улице!

Нина. Ну слава богу. Надеюсь, ты успокоился?

Кудимов. Ну конечно! Ты сказала «до самой смерти», и я сразу вспомнил. (Сарафанову.) Я видел вас на похоронах,

Небольшая пауза.

Нина. На каких похоронах?

Кудимов. Черт! Как я мог забыть, ведь это было на прошлой неделе, и в руках у вас был этот самый кларнет!

II и н а. Нет, ты обознался.

Кудимов. Ни в коем случае. Хоронили какого-то шофера, вы шли по улице Коминтерна часа в четыре дня.

Нина. А я говорю, ты обознался.

Кудимов. Да нет же, Нина! Хоть я видел только мельком, но у меня хорошая зрительная память.

Бусыгин. На этот раз она тебя подвела. Ты его с кем-то спутал.

Кудимов. Ничего подобного. (Сарафанову.) Вы были в плаще и в этой самой шляпе. Скажите!

Сарафанов. Э...

Бусыгин (перебивает). Тебе показалось.

Кудимов. Да точно!

Бусыгин. Ты обознался.

Кудимов (Сарафанову). Да скажите вы им.

Бусыгин. Папа, молчи. ( $Ky\partial u mos y$ .) Ты обознался, неужели ты этого не понимаеть?

Кудимов. Дая даю вам честное слово!

Бусыгин. Послушай! Ты ошибся, это ясно всем, и тебе в том числе.

Кудимов. Нет, минутку!

Бусыгин. Сам понимаешь, что ошибся, и настаиваешь на своем. Нехорошо. Выходит, ты врешь.

Кудимов (всканивает). Что? Да я тебя за такие слова...

Сильва (незаметно тянет Кудимова за ремень, пытается его усадить). Сиди и не кашляй.

Бусыгин (поднимается). К тому же тебе пора в казарму. У тебя в запасе всего тринадцать минут.

Нина. Прекратите! Сейчас же прекратите!

Сарафанов. Да, ребята. Не надо скандалить...

Кудимов. Я разговариваю нормально и говорю правду, а если (поворачиваясь к Бусыгину) кому-то это не нравится, пусть он идет ко всем чертям.

Сарафанов. Что значит — кому-то? Он мой сын и брат моей дочери. И вы должны разговаривать повежливей.

- К удимов. По вы-то? Почему вы молчите? Ведь это вы были на похоронах. Скажите, в конце концов!
- Сарафанов. Да, я должен признаться... Михаил прав. Я играю на похоронах. На похоронах и на танцах...
- Кудимов. Ну вот! Что и требовалось доказать.
- Сарафанов (*Бусыгипу и Нипе*). Я понимаю ваше поведение... Спасибо вам... Но я не думаю, что играть на похоронах позорно.
- Кудимов. А кто об этом говорит?
- Сарафанов. Всякая работа хороша, если она необходима...
- К удимов. Нет, вы не подумайте, что я вспомнил об этом потому, что мне не нравится ваша профессия. Где вы работаете для меня не имеет никакого значения.
- Бусыгин. Для тебя.
- Сарафанов. Спасибо, сынок... Я должен перед вами сознаться. Вот уже полгода, как я не работаю в оркестре.
- Иина. Ладно, папа...
- Кудимов (Нине и Бусыгину). А вы об этом не знали?
- Сарафанов. Да. Я скрывал от них... И совершенно напрасно... Кудимов. Вот что...
- Сарафанов. Да... Серьезного музыканта из меня не получилось. И я должен в этом сознаться...
- Кудимов. Ну что же. Уж лучше горькая правда, чем такие вещи.
- Бусыгин (показывает Кудимову часы). Десять минут. (Сарафанову.) Папа, о чем ты грустишь? Людям нужна музыка, когда они веселятся и тоскуют. Где еще быть музыканту, если не на танцах и похоронах? По-моему, ты на правильном пути.
- Сарафанов. Спасибо, сынок... (Кудимову.) Вы видите? Что бы я делал, если б у меня не было детей? Нет-нет, меня не назовешь неудачником. У меня замечательные дети...

На соседней комнаты выходит Васенька. Он в плаще, за плечами у него рюкзак.

Васенька. Ага... Большое оживление в семейной жизни... Что ж, продолжайте, я желаю вам всего хорошего.

Сарафанов. Васенька... Ты выбрал неподходящее время...

Васенька. Нет, папа, нет, дорогой! На этот раз меня не остановишь.

Бусыгин (подходит к Васеньке с намерением сиять с него рюкзак). Послушай, старина, бросай мешок, не надо так специить.

Нина (подходит к Васеньке). Раздевайся. (Пытается снять плащ.) Васенька (Нине). Отстань. (Вырывается.) Что тебе надо? Чего тебе не хватает? Положись на напу, он все устроит.

Сарафанов. Васенька!

Васенька. Зачем ты ходил к ней ночью? Кто тебя просил? Сарафанов. Васенька! Я хотел тебе добра.

Васенька. Сумасшедший! Было лучше, когда ты обо мне не заботился!

Иина (кричит). Замолчите!

Сильва (сзглянує на часы, поднимается). Мне, право, неудобно... Лучше я пойду. У меня билетик в кино, я думаю, общество не возражает?.. (Уходит.)

Нина. Ну? Может, хватит? Или вы решили показать сегодия всю программу целиком?

Васенька. Прощайте! (Идет к двери.)

Сарафанов. Постой!

Бусыгин задерживает Васепьну.

Подожди. Я готов просить у тебя прощения, но я запрешаю тебе уходить.

Бусыгин (Васеньке). А как же наш уговор, старина?

Васенька (вырывается). Пусти! Оставайся с ним сам, если тебе кочется! Вы мне все осточертели! (Бусыгику.) И ты тоже! Пусти, тебе говорят! Я и видеть-то вас не могу!

Сарафанов (вышел из себя). Пусти его... Раз так, пусть он убирается. Силой мы его держать не будем.

Бусыгин отпускает Васеньку, и тот меновенно уходит. Ничего, ничего. Пусть-ка он один помыкается... Пина. Закатили... Очень красиво. Концерт для кларнета с оркестром.

Сарафанов (забегал по компате). Вот-вот. А теперь твоя очередь. Вступай. Начинай. Пошли отца ко всем чертям. Не станешь же ты со мной церемониться!

ІІ и н а. Пу, начинается. (Кудимову.) Сейчас ты услышишь все, на что они способны.

Кудимов. Ничего, ничего... Я не обращаю внимания.

Сарафанов. Вот именно! Не обращайте внимания! Наплюйте! Делайте по-своему! (Убегает в спальию.)

Бусыгин (Кудимову, шепотом). Курсант, тебе пора.

Нина (Бусыгину, кричит). Перестаны! Чего ты все суещься?

Кудимов. Нет. В самом деле. Мне пора. Я ухожу.

Нина. Нет. Оставайся. Здесь должен быть хотя бы один здравомыслящий человек.

Голос Сарафанова (из спальни, оп кричит). Я здесь лищний, я знаю! Я прекрасно знаю!

И и н а. Папа, сейчас тебе лучше помолчать...

Кудимов. Я очень сожалею, но мне действительно пора.

Иина. Нет, ты останешься.

Кудимов. Пойми меня правильно. У тебя каприз, а я дал себе слово...

Нина (пеожиданно сухо). Да. Иди. А то, чего доброго, в самом деле опоздаешь.

Кудимов. Хорошо. Завтра увидимся. (Уходит.)

Нипа выходит за ним.

Сарафанов (полеляясь). Куда же он? Зачем? Я здесь лешний. Я! Я — старый диван, который она давно мечтает вынести... Вот они, мои дети, я только что их хвалил — и на тебе, пожалуйста... Получай за свои нежные чувства!

Появляется Нина, останавливается у дверей.

Да, я воспитал жестоких эгоистов. Черствых, расчетливых, неблагодарных.

- Бусыгин. Уснокойся, пана, по-моему, ты неправ.
- Сарафанов. Да-да, я сделал свое дело, я их вырастии... (горько) теперь я свободен и на старости лет могу насладиться одиночеством...
- Бусыгин. Ты не будешь один... Если ты не против, я останусь с тобой.

Небольшия пауза. Нина поднимает голову.

Сарафанов. Ты сказал...

Бусыгин. Да. Если ты останешься один, я перееду к тебе жить. Если ты захочешь... В вашем городе тоже есть мединститут.

Сарафанов (растроганно). Сынок... Ты у меня один... Ты единственный. Что бы я делал, если бы не было тебя?

Бусыгии. Успокойся... По-моему, тебе надо прилечь, ты сильпо переволновался. Пойдем, ты отдохнешь, успоконшься... (Уводит Сарафанова в соседиюю компату и возвращается.)

Нина. Ты в самом деле хочешь здесь остаться?

Бусыгин. Да... А как быть? По-твоему, можно оставить его одного? (Подходит к ней.) Сильно ты из-за курсанта расстроилась?

Нина. Да уж. Показали вы... выступили... проявили таланты.

Бусыгин. Пикто не хотел, чтобы ты расстраивалась.

Нина. А ты? Куда ты суешь свой пос? Зачем? Почему ты сделал из него идиота?

Бусыгин. Он мне не правится.

Нина. Ну и что? Не ты же замуж за него собираешься!.. Что тебе надо?.. (Помолчав.) Ну, допустим, допустим, он не самый умный, не самый красивый, если даже так — тебе-то - что до этого?

Бусыгин. Да нет, он парень неплохой... Не в этом дело...

Нина. Так в чем дело? В чем?!

Бусыгин. Он мне не правится, потому что мпе правишься ты. Нина. Что?.. И поэтому ты устроил скандал?..

Бусыгин. Возможно.

Нина. Псих! Сванился на мою голову... Братец!.. Хороша се-

мейка. Тебя тут только и не хватало... Я знаю, это у нас фамильное. Фамильная шизофрения!

Бусыгин. Успокойся! (Садится рядом с ней, слегка ее обиимает, утешает.) Он парень хороший, но ты успокойся.

Иина. А если я его люблю? Тогда как?

Бусыгин. Тогда все в порядке. Завтра он тебя будет ждать.

Нина. Да, будет ждать.

Бусыгин. Ну и вот. И поженитесь. И уедете на Сахалин.

Нина (не сразу, спокойно). Никуда я не уеду.

Бусыгин. Как же так?

Нина. Да так... Ты прав, отца нельзя оставлять. Сегодня я это поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер... Какой, к черту, Сахалин!

Бусыгин. Так... А летчик? Согласится он?..

Нина. Не знаю я. Ничего не знаю... Может, согласится, а может, уедет. Встретимся— поговорим. Сейчас мне как-то все равно.

Бусыгин. Ну и не расстраивайся. Кому-кому, а тебе стоит только свистнуть, сбежится столько парней — тебе придется складывать их в штабеля.

Нина (усмехнувшись). Ничего. Ты мне поможеть.

Бусыгин. Ну нет. С меня хватит... Если ты останешься вдесь, я уеду.

Нина. Здравствуйте! Это почему же?

Бусыгин. Почему?.. Потому что... Потому что я иднот и не вижу из этого никакого выхода!

Нина. Какого выхода? Из чего?.. Да, ты ненормальный. Что верно, то верно. И ты всегда такой был? Или это с тобой недавно?

Бусыгин. Недавно.

Нина. И что случилось?

Бусыгин. Влюбился.

Иина. В кого?

Бусыгин. Как тебе сказать... Она принадлежит другому.

И и н а. Отбей. У тебя должно получиться.

Бусыгин. Легко сказать.

Нина. А что тебе мешает?.. Ну? Что же ты молчишь?.. Я не знаю, кто она такая, но я (с удивлением) ей завидую. Иногда мне даже жалко, что ты мой брат.

Бусыгин. Аятебе не брат...

Нина. Что?

Бусыгин. Я тебе не брат... И никогда не был твоим братом.

Нина (поднимается). Врешь...

Бусыгин (подпимается). Я не шучу. У меня нет и не было сестры.

**Инна.** Врешь... (Отступает от него.) Я тебе не верю.

Бусыгин. Но факт есть факт. Отца своего я не знал, а моя мать живет в Челябинске. Твой отец там никогда не был. Я обманул его.

Нина. Зачем?

Бусыгин. Все вышло совершенно случайно...

Нина. Ты... Почему ты до сих пор молчал?

Бусыгин. Твой отец принял меня за своего. И началось. Спачала он, потом ты. Я тут у вас совсем запутался...

Нина. Ты.., ты сумасшедший...

Бусыгин. Может быть, но я больше не хочу быть твоим братом.

**Иина.** Ты... ты авантюрист. Тебя надо сдать в милицию!

Бусыгин. Сдай, лучше сидеть в КПЗ, чем быть твоим братом.

Нина. Тебя надо гнать из дома... Тебя надо с лестницы спустить!

Бусыгин. Да?.. А когда я был твоим братом, я тебе нравился. Немного.

Нина. Молчи, бессовестный!.. Я не знаю, кто-нибудь когда-иибудь видел такого исиха?

Появляется Сарафанов.

Сарафанов. Володя! Я все понял! Из этого дома надо уходить. Уходить, пока тебя не вынесли! (С воодушевлейием.) Сынок! Я все обдумал. Мы едем в Чернигов!

Бусыгин в полной растерянности:

Сар, афанов. Мы едем вместе! Сегодия! Немедленно! Едем, едем, едем!

Нина (засменешись). Ты женишься, надо полагать?

Сарафанов (кричит). Все может быть! Не вижу в этом ничего смешного! (Бусыгину.) Я думал об этом, в самом деле.
Если твоя мать... Словом, я хочу ее видеть... (Нине.) Перестань! (Бусыгину.) Полюбуйся на нее! Для нее нет ничего святого. Я не могу здесь оставаться, ты сам видишь. Я собираю вещи, сейчас, сию минуту, немедленно. (Идет в другую компату, па пороге, обращаясь к Нипе.) Я возьму кларнет и ноты. Это все, что я отсюда возьму... Когда уходиг поезд?..

Бусыгин. Н-не знаю...

Сарафанов. Не важно! Я собираюсь. Немедленно! (Уходит.)
Молчание.

Нина. Ну?.. Что ты собираешься делать?

Бусыгин (растерянно). Не знаю...

Нина. Теперь ты понимаешь, что ты натворил? Понимаешь? Нас он уже за детей не признает, а ты стал его любимчиком. Ведь он в тебе души не чает. Представляешь, что будет с ним, когда он узнает правду?

Бусыгин (мечется). Что же делать? Ничего ему не говорить? Небольшая пауза. Смотрят друг на друга.

Het! Так дело не пойдет! Главное — сказать ему, объяснить... Он мне не отец, но он мне... я его... Словом, если.... (попизив голос) если ты уедешь, я и в самом деле перееду к нему. Конечно, если он меня поймет. Но как, как ему все объяснить?

Нина. Не знаю. Вы сумасшедшие, вы и разговаривайте. А я не знаю.

Появляется Сарафанов. В руках у него чемодан и кларнет.

Сарафанов. Володя, я готов.

Бусыгин и Иина молча смотрят на него.

Нина. Собрался? Ничего не забыл? (Смеется.)

Сарафанов. Смотри на нее! Разве это дочь: Пзбавилась от отца и даже не скрывает удовольствия. (Пипе.) Ну ничего. Ты меня еще вспомнишь! Боже мой, как все это нелепо! Подумать только, я мог остаться с пими! На всю жизнь! А ведь им нужен не я! Нет! Совсем другой человек! Всегда! С самого начала им нужен был другой! Ты понимаешь? Двадцать лет я жил чужой жизнью! Свое счастье я оставил там, в Чернигове. Боже мой! Почему я ее не разыскал? Как я мог! Не попимаю! Но теперь — копчено, кончено! Я возвращаюсь, возвращаюсь! (Бусыгия.) Ты увидишь, твоя мать будет счастлива... (чуть образумиешись) если захочет... Что?.. Ты мне не веришь?..

Бусыгин. Нет, я верю, но... Зачем же так спешить?

Сарафанов. Нет-нет! Немедленно! Закончить все разом! Разом — в конец! На вокзал! На вокзал!.. Ну что ты, сынок? Идем!

Нина (пеожиданно ласково). Не надо, папа. Успокойся. Ты зря так волнуешься... (Усаживает его на стул.) Сядь, успокойся.

Небольшая пауза.

Сарафанов (садится, недоуменно). Что такое?.. Что случилось?.. Володя?.. Ты от меня что-то скрываешь?

Нина. Папа, я никуда не еду. Я остаюсь.

На пороге появляется Васенька. Вид у него испуганно-торжественный. Все оборачиваются к нему. Молчание.

(Васеньке.) Что случилось?.. Что?..

Небольшая пауза.

Васенька. Все. Я их поджег. Бусыгин. Поджег?.. Кого? Васенька. Ее и любовника. Сарафанов. Боже мой!

Все, кроме Васеньки, бросаются к окну. На пороге появляется Сильва. Лицо у него в саже. Одежда на нем частично сгорела, в особенности штаны. Он слегка дымится. Молчание.

Сильва. Я крупно пострадал. Мне нужны брюки.

Появляется Макарская.

Сарафанов (Макарской). Что случилось? Что?

Макарская: А вы не видите? Сегодня он грозился меня убить, и вот — пожалуйста!

Нина. Васепька - убить?..

Сарафанов. Неужели?

Макарская. Вот вам и неужели! Я сама думала— неужели, а он — вон как! Озверел!

Сарафанов (Васеньке). Как ты мог?.. Как?

Макарская. А очень просто. Окно было открыто, он штору подпалил, а рядом ковер. Ну и пошло по всей комнате. Сжечь меня хотел.

Сильва (Сарафанову). Дайте мне брюки. Взаймы.

Сарафанов. Брюки?.. Сейчас-сейчас... (Уходит в спальню.)

Бусыгин (подходит к Сильве). Ну?.. Любовничек...

Сильва. Какая любовь? Я там с огнем боролся. В гробу бы я ее видел, такую любовь.

Макарская. Что?.. Вон ты как заговорил...

Сильва. А ты как хотела? Гори, если тебя поджигают, а я вдесь при чем?

Бусыгин. Жалко, что твоя шкура так плохо подгорела.

Сильва. Да ты что, старичок? Что ты говоришь?

Бусыгин. А ведь я тебя предупреждал.

Сильва. Вот, значит, как... Все сынка изображаешь? Брата?

Бусыгин. Слушай. Беги отсюда, пока цел.

Сильва. В таком виде? Куда?

Макарская (Васельке). Ты в самом деле хотел меня сжечь?

Васень ка (пеожиданно спокойно). Ничего не вышло. Как видишь.

Макарская (с удивлением и с некоторым уважением). Бандит. В один день стал бандитом.

Сильва. Да не он это, где ему. (Бусыгину.) Гони брюки, слынишь? Смех — смехом, а ведь я и привлечь могу. Как-никак — поджог. (В сторону Макарской.) Она подтвердит.

Макарская (Сильве). На меня не рассчитывай.

Сильва. Да? Может, ты ему спасибо скажешь за то, что он тебя поджег?

Макарская. Может, скажу. (Васельке.) Спасибо не скажу, но скажу, что такого я от тебя никак не ожидала.

Сильва. Думаешь, это он? Ошибаешься.

Макарская (Сильве). А тебя я видеть не кочу.

Сильва. Взаимно. (Берет гитару.) Я ухожу... По одолжите брюки! До завтра.

Бусыгин. Обойдешься. Это тебе даже идет. Давай отсюда... Или ты хочешь, чтобы я тебя проводил?

Сарафанов появляется с брюками в руках.

Сильва (в дверях). Ну, спасибо тебе, старичок, за все спасибо. Настоящий ты оказался друг... Я ухожу. Но вначале я
должен открыть глаза общественности. Хату поджег он
(указывает на Бусыгина), а не кто-нибудь. И воду тут у
вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Не заметиля?..

Ну смотрите, он вам еще устроит. И между прочим (Нипе),
он тебе такой же брат, как я ему племянница, учти это,
пока не поздно. (Сарафанову.) А вы, папаша, если кы
думаете, что он вам сын, то вы крупно заблуждаетесь. Я извиняюсь.

Сарафанов. Вон отсюда! Вон!

Сильва исчезает.

Мерзавец!

Небольшая пауза.

Бусыгин. Но он прав.

Сарафанов. Кто прав?..

Бусыгин. Я вам не сын.

Сарафанов. Что такое?.. Что это значит?

Бусыгин. Я вам не сын. Я обманул вас вчера.

Сарафанов. Володя! Что ты говоришь?..

Бусыгин. Поймите, я не хотел! Все вышло случайно. Вчера, когда вы (в сторону Макарской) к ней стучались, я узнал ваше имя и заметил вашу квартиру. С этого все и началось. Мы хотели согреться и уйти...

Макарская. Погоди! Это ты искал вчера, где переночевать?

Бусыгин. Да. Все вышло само собой. Утром, вместо того чтобы уйти...

Сарафанов. Это невозможно... Не верю. Быть этого не может! Бусыгин. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я... В общем, я рад, что попал к вам...

Сарафанов. Значит, ты мне... Выходит, я тебе... Как же так?.. Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!

Бусыгин. Нет...

Сарафанов. Кто же ты? Кто?!

Нина. Он — псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты, папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший.

Васенька. Нуи дела...

Макарская. Да-а, история...

Сарафанов. Но я не верю! Не хочу вериты!

Бусыгин. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. (Взглянуе на Нину.) Но факт есть факт.

Сарафанов. Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты — настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!

Нина (Бусыгину). Я тебе говорила... (Сарафанову, весело.) А я? А Васенька? Интересно, ты еще считаеть нас своими детьми? Сарафанов. Нина! Вы все мон дети, но оп... Все-таки он вас постарше.

Все смеются.

Макарская. Чудные вы, между прочим, люди. Нина (смеется). Чудные — дом чуть не сожгли.

Макарская махнула рукой.

Сарафанов. То, что случилось,— все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда...

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов — всв рядом. Макарская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (Всем троим.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное...

Макарская. Извините, конечно. (*Бусыгипу.*) Но я хочу спросить. У тебя родители имеются?

Бусыгин. Да... Мать в Челябинске.

Нина. Она одна? (Смеется.) Папа, тебя это не интересует?

Бусыгин. Она живет с моим старшим братом.

Нина. А сам ты? Как ты сюда попал?

Бусыгин. Яздесь учусь.

Сарафанов. Где же ты живешь?

Бусыгин. В общежитии.

Сарафанов. В общежитии... Но ведь это далеко... и неуютно. И вообще, терпеть я не могу общежитий... Это я к тому, что... Если бы ты согласился... Словом, живи у нас.

Бусыгин. Нет, что вы...

Сарафанов. Предлагаю от чистого сердца... Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори.

И и на *(капризно)*. Ну с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.

Бусыгин. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый пень, Я вам еще надоем.

Сарафанов. Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил — и никаких.

Бусыгин. Я приду завтра.

Иина, Когда?

Бусыгин. В семь... В шесть часов... Кстати! Который час? Иина. Половина двенадцатого.

Бусыгин. Ну вот, Поздравьте меня, Я опоздал на электричку.

Занавес

# УТИНАЯ ОХОТА

## Пьеса в трех действиях

## действующие лица

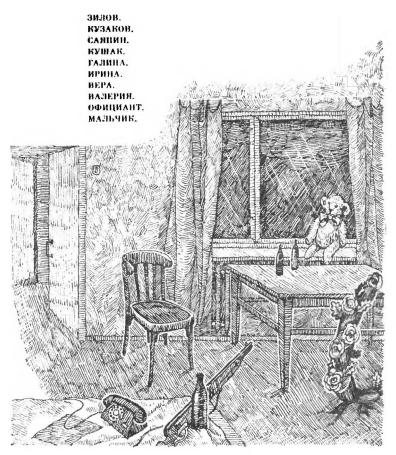

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

#### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Городская квартира в новом типовом доме. Входная дверь, дверь на кухню, дверь в другую комнату. Одно окно. Мебель обыкновенная. На подоконнике большой плюшевый кот с бантом на шее. Беспорядок.

На переднем плане тахта, на которой спит Яилов. У изголовья столик с телефоном.

В окно видны последний этаж и крыша типового дома, стоящего напротив. Над крышей узкая полоска серого неба. День дождливый.

Раздается телефонный звонок. Зилов просыпается не сразу и не без труда. Проснувшись, он пропускает два-три звонка, потом высвойождает руку из-под одеяма и нехотя берег трубку.

### Зилов. Да?..

Маленькая пауза. На его лице появляется гримаса педоумения. Можно понять, что на том конце провода кто-то бросил трубку.

Странно... (Бросает трубку, поворачивается на другой бок, по тут же ложится на спину, а через меновение сбрасывает с себя одеяло. С некоторым удивлением обнаруживает, что он спал в носках. Садится на постели, прикладывает ладонь ко лбу. Весьма бережно трогает свою челюсть. При этом болевненно морщится. Некоторое время сидит, глядя в одну точку,— вспоминает. Оборачивается, быстро идет к окну, открывает его. С досадой махнул рукой. Можно понять, что ог чрезвычайно недоволен тем, что идет дождь.)

Зилову около тридцати лет, он довольно высок, крепкого сложения; в его походке, жестах, манере говорить много

свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности. В то же время и в походке, и в жестах, и в разговоре у него сквозят некие небрежность и скука, происхождение которых невозможно определить с первого взеляда.

Идет на кухню, возвращается с бутылкой и стаканом. Стоя у окна, пьет пиво. С бутылкой в руках начинает физзарядку, делает несколько движений, но тут же прекращает это неподходящее его состоянию занятие.

Звонит телефон. Он подходит к телефону, снимает трубку.

## Зилов. Ну?.. Вы будете разговаривать?..

Тот же фокус: кто-то положил трубку.

Шуточки... (Бросает трубку, допивает пиво, Поднимает трубку, набирает номер, слушает.) Идиоты... (Нажимает на рычаг, снова набирает номер. Говорит монотонно, подражая голосу из бюро погоды.) В течение суток ожидается переменная облачность, ветер слабый до умеренного, температура няюс шестнадцать градусов. (Своим голосом.) Ты понял? Это называется переменная облачность - льет как из велра... Привет, Дима... Поздравляю, старик, ты оказался прав... Да вот насчет дождя, черт бы его подрал! Целый год ждали и дождались!.. (С недоумением.) Кто разговаривает?.. Зилов... Ну конечно. Ты что, меня не узнал?.. Умер?.. Кто умер?.. Я?!.. Да вроде бы нет... Живой вроде бы... Да?.. (Смеется.) Нет, нет, живой. Этого еще только не хватало чтоб я умер перед самой охотой!.. Что?! Не поеду — я?! С чего ты это взял?.. Что я, с ума сошел? Подожди, может, это ты со мной не хочешь?.. Тогда в чем дело?.. Ну вот еще, нашел чем шутить... Голова-то, да (держится за голову), естественно... Но, слава богу, пока цела... Вчера-то? (Со вздохом.) Да вот вспоминаю... Нет, всего я не помню, но... (Вздох.) Скандал — да, скандал номню... Зачем устроил? Да вот и сам думаю - зачем? Думаю, не могу понять, - черт знает зачем!.. (Слушает, с досадой.) Не говори... Помню... Помню... Пет, конца не помню. А что, Дима, что-нибудь случилось?.. Честное слово, не помню... Милиции не было?.. Свои? Пу слава богу... Обиделись?.. Да?.. Что они, шуток не понимают?.. Пу и черт с ними. Переживут, верно?.. П я так думаю... Ну, ладно. Как же мы теперь? Когда выезжаем?.. Жідать? А когда он начался?.. Еще вчера? Что ты говоришь!.. Не помню — нет!.. (Ощупывает челюсть.) Да! Слушай, а драки вчера не было?.. Нет?.. Странно... Да, кто-то врезал. Разок... Да, по морде... Думаю, что кулаком. Интересно кто, ты не видел?.. Ну не важно... Да нет, пичего страшного. Удар вполне культурный...

Стук в дверь.

Дима! А что, если он зарядил на неделю?.. Да нет, я не волнуюсь... Ну ясно... Сижу дома. В полной готовности. Жду звонка... Жду... (Положил трубку.)

Стук в дверь.

Войдите.

В дверях появляется венок. Это большой, дешевый, с крупными бумажными цветами и длинной черной лентой сосновый венок. Вслед ва ним появляется несущий его мальчик лет двенадцати. Он всерьез озабочен исполнением возложенной на него миссии.

(Весело.) Привет!

Мальчик. Здравствуйте. Скажите, вы Зилов? Зилов. Нуя.

Мальчик (поставил венок у стены). Вам. Зилов. Мне?.. Зачем?

Мальчик молчит.

Слушай, парень. Ты что-то путаешь...
Мальчик. Вы — Зилов?
Зилов. Ну и что?..
Мальчик. Зпачит, вам.
Зилов (не сразу). Кто тебя послал?.. А ну, сядь сюда,

Мальчик. Мне надо идти. Зилов. Садись.

Мальчик садится.

(Разглядывает венок, поднимает его, расправляет черную ленту, надпись на ней читает вслух.) «Незабвенному безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей»... (Молчит. Потом смеется, но недолго и без особого веселья.) Ты понял, в чем дело?... Зилов Виктор Александрович — это я и есть... И видишь, жив-здоров... Как тебе это нравится?

Мальчик молчит.

Где они? Внизу?

Мальчик. Нет, они ушли.

Зилов (не сразу). Пошутили и ушли...

Мальчик. Я пойду.

Зилов. Проваливай... Нет, подожди. Скажи... Тебе такие шутки правятся?.. Остроумно это или нет?

Мальчик молчит.

Нет, ты скажи, послать товарищу такую штуку на похмелье да еще в такую погоду, разве это не свинство?.. Друзья так поступают, как ты думаешь?

Мальчик. Я не знаю. Меня попросили, я принес...

Маленькая пауза.

Зилов. Ты тоже хорош. Живым людям венки разносишь, а ведь наверняка пионер. Я бы в твоем возрасте за такое дело не взялся бы.

Мальчик. Я не знал, что вы живой.

Зилов. А если бы знал, не понес бы?

Мальчик. Нет.

Зилов. Спасибо и на этом.

Маленькая пауза.

Мальчик. Я пойду.

Зилов. Подожди, а что они тебе сказали?

Мальчик. Сказали, пятый этаж, двадцатая квартира... Сказали, постучать, спросить Зилова и отдать. Вот и все.

Зилов. Видишь, как просто. А сколько смеху... (Вешает вснок себе на шею.) Разве не смешно? (Подходит к зеркалу, картинно причесывается.) Смешно или нет?.. Почему ты не смеешься?.. Наверно, у тебя нет чувства юмора. (Оборачивается к мальчику, поднимает себе, как спортсмену-победителю, правую руку.) Витя Зилов! Эс-Эс-Эс. Эр. Первое место... А за что?.. (Опускает руку.) Не смешно?.. Что-то не очень, верно? (Бросает венок, садится на постель так, что его лицо обращено к окну.) А может, и в самом деле мы с тобой перестали понимать шутки?

Пауза.

Тебе надо плти?

Мальчик. Да... Падо уроки готовить...

Зилов. Да... Уроки дело серьезное... А как тебя зовут?

Мальчик (пе сразу). Витя.

Зилов. Да? Оказывается, ты тоже Витя... А тебе не кажется это странным?

Мальчик. Я не знаю.

Маленькая пауза.

Зилов. Ну ладно, Витька, иди, занимайся, Заходи как-нибудь... Зайдешь?

Мальчик. Хорошо.

Зилов. Нуиди.

Мальчик уходит. Маленькая пауза.

Так... Значит, пошутили и разошлись...

Зилов сидит на своей тахте. Взгляд его устремлен на середину компаты.

Звучит траурная музыка, звуки ее постепенно нарастают.

Свет медленно гаснет, и так же медленно зажигаются два прожектора. Одним из них, светящим вполсилы, из темноты выхвачен сидящий на постели Зилов. Другой прожектор, яркий, высвечивает круг посреди сцены. При этом обстиновка квартиры Зилова находится в темноте.

На площадке, освещенной ярким прожектором, сейчас возпикнут лица и разговоры, вызванные воображением Зилова. К моменту их появления траурная музыка странным образом преображается в бодрую, легкомысленную. Это та же мелодия, но исполняемая в другом размере и ритме. Негромко она звучит в продолжение всей сцены. Поведение лиц, их разговоры в этой сцене должны выглядеть пародийно, шутовски, но не без мрачной иронии.

Появляются Саяпин и Кузаков.

Саяпин. Данет, что ты. Не может этого быть. Кузаков. Факт.

Саяпин. Да нет, он пошутил, как обычно. Ты что, его по знаешь?

Кузаков. Увы, на этот раз все серьезно. Серьезнее некуда.

Саяпин. Спорим, что он распустил этог слух, а сам сидит в «Незабудке».

Кузаков и Саяпин исчезают. Появляются Вера, Валерия, потом Кушак.

Валерия. Вы только подумайте, вчера он собирался на охоту, шутия... Еще вчера! А сегодня?!..

Вера. Такого я от него не ожидала. Он был алик из аликов.

Ку m а к. Какое несчастье! Я бы никогда не поверил, но, внаете ли, последнее время он вел себя... Я далеко не ханжа, по должен вам сказать, что он вел себя весьма... мм... неосмотрительно. К добру такое поведение не приводит.

Вера, Валерия и Кушак исчезают. Появляетс Галина, за ней Ирина.

Галина. Я не верю, не верю, не верю... Зачем он так сделал?

Ирина. Зачем?

Галина (Ирипе). Скажи, он тебя любил?

Ирина. Я не зпаю...

Галина. Мы прожили с ним шесть лет, но я его так и не поняла. (*Upune.*) Мы будем с тобой дружить. Будем? Ирина. Да...

Обнимаются и обе плачут,

Галина. Я уезжаю... навсегда... Напишешь мне письмо? Ирина (скозь слезы). Хорошо...

Галина исчевает. Появляются Кушак и официант.

Кушак (Ирине). Очень, очень приятно...

Официант. Девушка, в таком состоянии одной вам быть нельзя. Кушак, Да, но... Нет, конечно... И все-таки...

Официант. В шесть часов мы ждем вас в «Незабудке», договорились?

Ирина (сквозь слезы). Хорошо...

Ирина, Кушак и официант исчезают. Появляется Кузаков.

Кузаков. Кто знает... Если разобраться, жизнь, в сущности, проиграна... (Исчезает.)

Появляется официант с подносом.

Официант. Итак, товарищи, скинемся. (Ухмыляется.) Нет, вы меня не так поняди. Скинемся на венок.

Бросая монеты на поднос, последовательно проходят Галина, Кузаков, Саяпин, Валерия, Вера, Кушак и Ирина. Бодрая музыка внезапно превращается в траурную. Прожекторы гаснут, музыка обрывается, в темноте слышен звон монет. Затем освещается вся сцена. Зилов сидит на тахте. Взгляд его по-прежнему устремлен на середину комнаты.

Поднимается. Идет на кухню, возвращается оттуда с бу-

тылкой. Некоторое время стоит перед окном, насвистывает мелодию пригрезившейся ему траурной музыки.

С бутылкой и стаканом устраивается на подоконнике. Вертит в руках плюшевого кота, разглядывает его долго и внимательно, будто видит его впервые.

Поднимается, подходит к телефону, набирает номер.

Вилов. Магазин?.. Веру пригласите к телефону... Кто вызывает?.. Скажите, Зилов... Да, Зилов... (Ждет.) Занята?.. Понягно. (Бросает трубку, возвращается к подоконнику, пьет пиво. Задумчив.)

Свет на сцене гаснет, персдвигается круг, и сцена освещается. Перед нами повая декорация.

Начинается его первое воспоминание.

Уголок кафе «Незабудка». На виду одно небольшое окно. Два-три столика. Видна дверь на улицу. Зилов и Саяпин усаживаются за один из столиков.

Саяпин одного возраста с Зиловым, но уже лысеет и полноват. Вид у него весьма простодушный. Он любит посмеяться. Часто смеется некстати, иногда, даже себе во вред, не может удержаться от смеха.

Саяпин (громко). Дима! Привет!.. Обрати внимание.

Появляется официант. Это ровесник Зилова и Саяпина, высокий, спортивного вида парень. Он всегда в ровном деловом настроении, бодр, уверен в себе и держится с преувеличенным достоинством, что, когда он занят своей работой, выглядит несколько смешным.

Официант (nodxodur). Привет, ребята. Саяпин. Привет, Дима. Зилов. Как ты, старина? Официант. Спасибо, нормально. А ты? Зилов. Неплохо. Официант. Уже собираешься, а? Зилов. Уже собрался. Официант (слегка подсмеиваясь). Уже собрадся?.. Молодец. Зилов (с отчаянием). Еще целых полтора месяца! Подумать только...

Официант (усмехнулся). Доживешь?

Зилов. Не знаю, Дима. Как дожить — не представляю.

Официант. А ты жди спокойно. Если хочешь, чтобы из тебя вышел охотник,— не волнуйся. Главное — не волноваться.

Саяпин. Слушайте! До вашей охоты еще полтора месяца, а до конца перерыва всего тридцать пять минут. (Зилову.) Мы зачем сюда пришли, забыл?

Зилов. Да, Дима, у нас полчаса. Надо выпить и закусить. Управимся?

Официант. Попробуем.

Зилов. Стало быть так: три салата, три шашлыка и выпить... (Саяпипу.) Что он пьет?

Саяпин. По-моему, публично он вообще не употребляет.

Зилов. Авинишко?

Саяпин. Смотри, обеденный перерыв, насчет этого он — сам знаешь...

Зилов (официанту). Мы ждем шефа.

Официант. Ясно.

Зилов. Я думаю, он глушит водку. По ночам.

Саяпин. И правильно, между прочим, делает. Умеет человек. Все умеет.

Официант. Есть свежее пиво.

Зилов. Пиво не надо. Бутылку вина. Две бутылки, Гуляю.

Саяпин (официанту). Поздравь его. Получил квартиру.

Официант. Серьезно?

Зилов. Сам не верю.

Официант. Агде?

Зилов. У моста.

Официант. Точно? Значит, будем соседями?

Зилов. Маяковского, тридцать семь, квартира двадцать.

Официант. Ну так отлично. Поздравляю, старичок. Молодец.

Зилов. Новоселье в восемь ноль-ноль. Сегодия, Я тебя жду.

Официант. Спасибо, Витя, но я\_не смогу. Сегодня я работаю по одиннаддати.

Зилов. Подменись.

Официант. Бесполезно. У нас все в отпуске.

Зилов. Заболей.

Официант. Нет, старичок, так я не делаю. Извини.

Зилов. Жаль.

Официант. Извини, но сегодня— никак. Инчего не выйдет... (Пишет.) Два вина, три салата, три раза шашлык... (Зилову.) Но учти, с тебя полбанки.

Зилов. Какой разговор.

Официант уходит.

Саяпин (об официанте). Смотри, какой стал. А в школе робкий был парнишка. Кто бы мог подумать, что из него получится официант.

З нлов. Э, видел бы ты его с ружьем. Зверь.

Саяпин. Скажи-ка...

Зилов. Гигант, Полсотни метров влёт — глухо. Что ты! Мие бы так.

Саяпин. Слушай, а шеф будет на новоселье?

Зилов. Да. И он за вами заедет.

Саянин. Слушай, а что ему взбрело с нами обедать?

Зилов. А где ему обедать?

Саяпип. У него же дом рядом. Опять же без жены он, сам внаешь, ни шагу.

Зилов. А он жену вчера на юг отправил.

Саяпин. Вот оно что. То-то загулял мужик... Нет, что ни говори, он человек серьезный... Ну вот квартиры. Обещал — делает. Ты получил, и я получу. Говорят, у него там (по-казывает) рука. Это верно?

Зилов (кого-то увидел). Стоп! Сядь сюда... (Прячется.) Так! Сюда!.. Сюда! (Двигает Саяпина.)

Саяцин (оглядывается). В чем дело?.. Да это Верочка. Твоя любовь, если я не ошибаюсь. «Твоя любовь— не струйка дыма...».

Зийов. Сиди так. (Прячется.) Сегодня нам лучше не встречаться. И вообще она мне надоела.

Саяпин. Витя, бесполезно. Она тебя заметила.

Зилов (садится на свое место). Черт! Ну и порядки в этих магазинах. Вечно она шатается в рабочее время... (Машет рукой.) Привет.

Полеляется В е р а. Ей около двадцати пяти. Она явно привлекательна, несколько грубоватая, живая, всегда «в форме». Сейчас она в костюме продавца промтоварного магавина. А вообще она одевается красиво и носит неизменно роскошную прическу.

Вера. Привет, алики! Давно я вас не видела. (Усаживается.)
Официант приносит вино и салаты,

Так вы меня ждали?.. Чудненько.

Официант (Вере). Привет, малютка.

Вера. Здравствуй, алик.

Официант *(Зилову)*. Еще раз шашлык, если я правильно понимаю?

Зилов. Да, будь другом.

Официант уходит.

Вера (Зилову). Веселишься? Что, получил квартиру?

Зилов. Ну получил.

Вера. Очень за тебя рада. А где ты пропадал?

Зидов. Дома, Верочка. Дома и на работе.

Вера. А если я соскучилась. Нельзя же пропадать целыми неделями.

Зилов. У меня срочные дела. Дела, дела. Днями и ночами.

Саяпин. У нас вся контора в отпуске. Вдвоем пластаемся,

Зилов. Да. Горим трудовой красотой.

Вера. Смотри, алик, я найду себе другого.

Зилов. Сама найдешь или тебе помочь?

Вера. Спасибо, сама не маленькая.

Саяпин. Слушай, что это ты всех так называешь?

Вера. Как, алик?

Саяпин. Да вот аликами. Все у тебя алики. Это как понимать? Алкоголики, что ли?

Зилов. Да она сама не знает.

Саяпин. Может, это твоя первая любовь - Алик?

Вера, Угадал. Первая— алик. И вторая алик. И третья. Все алики.

Зилов (Саяпину). Понял что-нибудь?

Саяпин (кого-то увидел). Пдет. (Вере.) Наше начальство. Не советую вам афишировать свои отношения. Очень строгий товарищ. (Поднялся.)

Зилов (подхватил). Да, при нем полегче.

Вера. Ладно, ладно. Поняла.

Саяпин. Вы с ним друзья и не больше. Ясно?..

Вера. Ясно, алик. Мы с ним одноклассники.

Саяпин уходит.

### Увидимся вечером?

Зилов. Сегодня? Нет, Верочка, сегодня не выйдет.

Вера. Почему?.. Скажи откровенно.

З и л о в. Пу пожалуйста. У меня сегодня новоселье.

Вера. Новоселье... А почему бы тебе меня не пригласить?

Зилов. Тебя?.. Я бы с удовольствием, но жена, я думаю, будет против.

В ера. Почему? Ты встречаеть одноклассницу, приглашаеть в гости, что тут особенного?

Зилов. Думаешь, жена у меня дура.

Вера. А что, умная?.. Так познакомь меня с ней.

Зилов. Это зачем?

Вера. Хочу ума-разума набраться. Что, нельзя?

Зилов. Этого только не хватало. Не говори глупостей, завтра увидимся. Все.

Появляются Саяпин и Кушак.

Кушак — мужчина солидный, лет около пятидесяти. В своем учреждении, на работе он лицо довольно внушительное: строг, решителен и деловит. Вне учреждения весьма неуверен в себе, нерешителен и суетлив. Будучи в гостях, постоянно выглядывает в окно, как, впрочем, почти все владельцы автомобилей.

Сюда, Вадим Андреич. Садитесь.

Кушак. Добрый день.

Вера. Здравствуйте.

Зилов. Ее зовут Вера.

Кушак. Очень приятно... Очень.

Официант приносит шашлыки и удаляется.

Зилов (взял в руки бутылку). Под шашлычки, Не возражаете? Кушак. Мм... Оно конечно — обеденный перерыв. (Вере.) У нас, знаете ли, насчет этого принципиально...

Вера. Ну ничего. В виде исключения — не повредит.

Кушак. Вы думаете? Ну что ж, в виде исключения — почему же. И потом, это ведь не водка. (Osupaercs.)

Саялин. Вадим Андреич, и причина крупная. Человек квартиру получил. Шутка ли.

Кушак. Да, и причина серьезная.

Зилов (паливает всем випа). Считайте, Вадим Андреич, что это небольшая разминка. Перед вечером. Не забыли? Ждем вас в восемь, как договорились.

Кушак. Не знаю, право, идти ли мне. У меня, видите ли, и настроение неважное, и жена у меня отсутствует... мм... в настоящее время.

Зилов. Вадим Андреич, вы же обещали.

Вера. Агде, если не секрет, жена ваща?

Кушак. Она сейчас, видите ли, в Сухуми. Отдыхает.

Зилов. Она отдыхает, а вам что, нельзя?

Кушак. Действительно... но с другой стороны: она там одна, ая в гости, видите ли, веселиться... Ведь это... мм... неэтично вроде бы. Как вы думаете?

Вера. Вы хороший муж. Прямо — музейная редкость. Такому мужу куда угодно разрешается. В любую компанию.

З.и л.о в. Она права. Решено, вы приедете.

Кушак (Вере). Значит, вы советуете пойти...

Вера (многозначительно). Обязательно. Другой на вашем месте и сомневаться бы не стал, Чепуха какая.

Кушак. Нет, нет, вы не подумайте, я далеко не ханжа, но... словом... Словом, я согласен. (Собрался с духом, погрозил Вере пальцем.) Смотрите, выходит, что вы меня... мм... совратили. (Озирается.)

Вера (интригующе). Ну, до этого еще далеко, а было бы интересно... Было бы ничего...

Кушак (туповато). Вы так думаете?

Вера. Да. Я так думаю. Верные мужья — моя слабость.

Зилов. А? Вадим Андреич! Берегитесь.

Вера (Кушаку). Выпейте. И знаете что? Я буду называть вас аликом. Не возражаете?..

Кушак. Аликом?.. Но почему Аликом?

Вера. Вам не правится?

Кушак. Я не знаю, право...

Вера. Ну пожалуйста...

Кушак. Алик... Странно... Но для вас... Если вам нравится... Вера. Давно бы так. (Дотронулась пальцем до его носа). Алик.

Пауза. Саяпин незаметно для Кушака беззвучно смеется.

пауза. Сампин незаметно оли кушака веззвучно смеется. Зилов с любопытством наблюдает за Верой и Кушаком. Кушак озирается.

Ку m а к. А внаете, здесь неплохо готовят. Я, признаться, давно здесь не бывал...

Вера. А вы заглядывайте. По вечерам здесь бывает музыка.

Кушак. Что, и сегодня будет?

Вера. Что будет?

Кушак. Музыка...

Вера. Обязательно. Но ведь сегодня вы идете на новоселье.

Кушак. Авы? Извините, разве вы не идете?

Вера. А меня туда не приглашают.

Кушак. Разве?..

Вера. Нет, все правильно. На новоселье обычно собираются

друзьи, а мы с Виктором — так... Учились когда-то в одной школе, всего-то. Случайно встретились.

Кушак. Вот как?..

Вера. Поэтому, какое же приглашение. Я и не напрашиваюсь. Кушак. Мм...

Саяпин толкает Зилова в бок. Ивбольшая пауза.

Зилов (Вере). Что ты выдумываешь? Я просто не успел тебя пригласить, Милости прошу.

Вера. Спасибо. Только, пожалуйста, не думайте, что я напросилась.

Кушак. Что вы! Кто так думает?

Саяпин. Никто.

Зилов. Да. Всем будет очень приятно. Очень весело. Короче, тебя там только и не хватало. Запиши адрес.

Свет гаснет, круз в темноте поворачивается, и снова зажи-

Продолжается первое воспоминанив Зилова.

Квартира Зилова. Зилов и Галина ждут гостей. Стол, вокруг которого хлопочет Галина, один стул, железная кровать, чемодан — вот и вся обстановка.

Галине двадцать шесть лет. В ее облике важна хрупкость, а в ее поведении — изящество, которое различимо не сразу и ни в коем случае не выказывается ею нарочно. Это качество, несомненно процветавшее у нее в юности, в настоящее время сильно заглушено работой, жизнью с легкомысленным мужем, бременем несбывшихся надежд. На ее лице почти постоянно выражение озабоченности и сосредоточенности (она учительница, а у учителей с тетрадями это нередко). Сейчас она в темном платье, поверх которого надет фартук, на ногах — домашние туфли.

Зилов (у стола). Жратва, я тебе скажу, нешуточная. Никто из них не заслужил такой жратвы. Кроме начальства.

Галина. Все ничего. Но на что мы их усадим?

Зилов. Женщин на койку, я сяду на стул, остальные — на пол.

Галина. А начальство?

Зилов. На пол! Другой раз будет давать квартиру с мебелью.

Галина. Позор. Трое на кровати, стул, чемодан — пять мест. А будет? Раз, два, три... шесть человек.

Зилов. Семь.

Галина. Семь? Почему?.. Мы, Саяпины, Кузаков и Кушак — все. Кушак, ты говорил, без жены. Итого шесть. Шесть персон.

Зилов. Будет еще одна персона.

Галина. Вот как? А кто? Неужели этот твой ужасный Дима?

Зилов. Нет, сегодня он работает. А почему он ужасный?

Галина. Не знаю, но он ужасный. Один взгляд чего стоит. Я его боюсь.

Зилов. Ерунда. Нормальный парень.

Галина. Так кто же все-таки седьмой - интересно.

Зилов. Одна милая женщина.

Галина. Да?

Зилов. Разве я тебе о ней не говорил?

Галина. Представь — нет. Сюрприз.

Зилов. Совсем забыл! Ее зовут Вера. Она, насколько я знаю, ничего себе, интересная... В общем Кушак от нее в восторге.

Галина. Понятно. В первый же вечер из нашей квартиры ты устраиваешь...

Зилов. Ну что ты. У него чистая любовь.

Галина. Чистая любовь, а жена будет сидеть дома?

Зилов. Его жена старая ведьма. И между прочим, он просил меня поговорить с тобой. Я забыл.

Галина. О чем?

Зилов. Чтобы ты разрешила им здесь встретиться.

Галина. А если я говорю — нет?

Зилов. Поздно.

Галина. Я не хочу, чтобы у нас, в нашей квартире...

Зилов. Что с ней сделается, с квартирой, если бедняга Ку-

шак,— между прочим, эту самую квартиру, ты знаешь, выбил нам он, а не кто-нибудь,— что с ней сделается, если он отдохнет здесь часок-другой, помечтает, скажет милой женщине пару глупостей, что от этого — потолок обвалится?

Галина. Мне это не нравится.

Зилов. Да нет, дело, конечно, не в квартире, надеюсь, ты так не думаешь. Просто я ему посочувствовал. И ты посочувствуй человеку, нельзя же быть такой бессердечной.

Галина (готовит на столе еще один прибор). Да уж для друзей ты готов на все.

Зилов (обнимает ее). Перестань. Дай лучше я тебе помогу,

Галина. У меня все готово.

Зилов. Отлично. Предлагаю выпить.

Галина. Вдвоем?

Зилов. По одной.

Галина. Нет, давай как полагается. Дождемся гостей.

Зилов (выбирает бугылку). Лучше, я думаю, водки. Для начала. (Наливает.)

Галина. Нехорошо. Придут гости, а мы с тобой косые.

Зилов. Велика беда.

Галина. Пе напивайся сегодня, слышишь.

Зилов. Ладно, ладно.

Галина. Ну что ж, за новоселье?

Зилов. Давай.

Галина. Вчера, когда переезжали, сажусь в машину и думаю: ну все. Привет вам, тети Моти и дяди Пети. Прощай, предместье, мы едем на Бродвей!

Зилов. Салют.

Они выпивают.

Галина. Мы здесь заживем дружно, верно?

Зилов. Конечно.

Галина. Как в самом начале. По вечерам будем читать, разговаривать... Будем?

Зилов. Обязательно.

Галина. Хуже всего, когда тебя нет дома и не знаешь, где ты. Зилов. Амы здесь устроим телефон.

Галина. Не люблю телефоны. Когда ты говоришь со мной по телефону, мне кажется, что ты врешь.

Зилов. Напрасно. Напрасно ты не доверяешь технике. Ей какникак принадлежит будущее.

Пауза. Галина подошла к окну.

Галина *(глядя в окно)*. Знаешь, сегодня я получила письмо. Совсем неожиданно. И, думаешь, от кого?

Зилов. Ну? (Наливает себе рюжку.) От кого же?

Галина. Представь себе, от друга детства. И как только он обо мне вспомнил— удивительно.

Зилов выпивает.

Наши родители дружили, а мы с ним были жених и невеста. А разъехались, когда нам было всего по двенадцать лет. (Смеется.) Он был очень смешной. Когда мы прощались, он заплакал, а потом сказал, и, знаешь, совсем серьезно: «Галка, укуси меня на прощанье».

Зилов. Нуичто? (Наливает.) Укусила ты его?

Галина. Да. За палец.

Зилов. Забавно. (Выпивает.)

Галина. Пишет, что у него не удалась семейная жизнь, намерен век прожить холостяком.

Зилов. Что ж. Неплохая мысль.

Галина. Кто-то приехал. По-моему, к нам. По-моему, они. Ну, конечно. Саяпин, его Лерочка преподобная, а третий?

Зилов (подходит к окну). Шеф. Его машина.

Галина. А Кузаков?

Зилов. Придет, куда он денется.

Галина. А милая женщина?

Зилов. Все в порядке. Она будет поэже. (Выходит прихожую.)

Галина надела хорошие туфли вместо домашних, сняла фартук, но подумала и надела его снова,

Зилов (в прихожей). Прошу.

Входят Кушак, Саяпин и Валерия.

Валерии около двадцати пяти. В глаза бросается ее энеягичность. Ее внешней привлекательности несколько противоречит резкая, почти мужская инициатива. Волосы у исе крашеные, коротко подстриженные. Одевается модно.

Кушак (преподиосит Галине цветы). С новосельем. Сердечно поздравляю.

Валерия *(идет по комиате)*. Ну-ну, дайте, дайте взглянуть. Саяпин. Годится, годится. Подходящая изба.

Кушак. Славная квартирка, славная. Желаю, желаю. От души. Валерия проходит на кухню.

Голос Валерии. Холодная? Горячая?., Красота!., Газ? Красота!..

Валерия (появляется). Так, так, так... А здесь? Восемнадцать квапратов?

Галина. Да... нажется,

Валерия. Красота!

Кушак. Квартирка чудесная, (Подошел к окну — взглянул на свою машину.)

Валерия устремляется в другую комнату, Галина проходит за ней.

Саянин (с тоской). Нет, что и говорить, изба в порядке. (Проходит в комнату.)

Голос Валерин (из комнаты). Балкон?.. Юг?.. Север?..

К у ш а к. Ну что ж, квартира — дело большое. Еще раз поздравляю.

Зилов. Еще раз благодарю.

Голос Валерии *(из комнаты)*. Красота!

Кушак. Чудесно, чудесно... II что, все уже в сборе? (Заглядывает в комнату.)

Зилов (закрые дверь в комнату). Ее нет, по скоро появится, будьте уверены. Вы ее заинтриговали.

- Кушак. Ты думаещь?
- Зилов. Не скромничайте. Она на вас упала.
- Кушак. Виктор! (Озирается.) Как ты выражаешься... И ты хочешь сказать...
- З и лов. Хочу сказать: не зевайте.
- Ку m а к. Но послушай, удобно ли мне... Посуди сам, здесь Саяпины, твоя жена. Этично ли это.
- Зилов. Ерунда. Действуйте смело, не церемоньтесь. Это все делается с ходу. Хватайте быка за рога.
- К у ш а к. Ай-ай-ай, не знал, не думал, что ты такой легкомысленный. Смотри, Виктор, ты меня... мм... развращаешь.
- Зилов. Давно хотелось сделать вам что-нибудь приятное.

Появляются Валерия, Саяпин и Галина.

- Валерия. Мебель! Немедленно— мебель! (Проходит в прихожую.)
- Кушак. Да, мебель необходимо... Но ничего, не все сразу, потихонечку, помаленечку. (Подошел к окпу — взглянул на свою машину.)
- Галина. А пока сидеть придется на кровати.

Из туалета слышится звук спускаемой воды, голос Валерии: «Красота», вслед за тем Валерия появляется.

- Валерия. Ну поздравляю. Теперь у вас будет нормальная жизнь. (Саяпину.) Толечка, если через полгода мы не въсдем в такую квартиру, я от тебя сбегу, я тебе клянусь!
- Кушак. Мм... Через полгода этот вопрос... мм... утрясется. Будем надеяться...
- Валерия (театрально). О. Вадим Андреич! Я готова...
- Зилов. На что?
- Валерия. Я готова на вас молиться. Честное слово!
- Зилов. Молись, дочь моя...
- Саянин (поспешно). Так. Здесь будет телевизор, здесь диван, рядом холодильник. В холодильнике пиво и прочее. Все для друзей.

Звонок. Зилов выходит в прихожую. Маленькая пауза.

Зилов (на поросе). Вадим Андреич! Встречайте.

Кушак направляется в прихожую.

Валерия (Зилову). А кто там?

Зилов. Знакомал Вадима Андреича. Одна милая женщина.

Валерия (удивилась). Какая знакомая?

Зилов. Молодая, интересная. (Выходит в прихожую.)

Валерия. Скажите, какой молодец.

Галина. Кто молодец?

Валерия. Вадим Андреич, конечно. Ему ведь сорок, наверно. Саяпин. Сорок шесть.

Появляются Зилов, Вера и Кушак. В руках у Веры большой пакет.

Зилов. Прошу.

Кушак (Вере). Прошу вас.

Зилов (всем). Знакомьтесь...

Вера. Меня зовут Вера.

Валерия. Валерия.

Вера. Очень приятно.

Зилов. Моя жена.

Кушак. Хозяйка дома.

Галина. Галина.

Вера. Очень приятно. Поздравляю вас с новосельем. Вот... (Протягивает Зилову большой пакет.)

Валерия (Зилову). Что там? Что?

Зилов. Бомба, я думаю.

Валерия. Покажи, я умираю от любопытства.

Зилов вынимает из пакета большого плюшевого кота. Сая-пин вдруг мяукнул довольно искусно.

Валерия (испуганно). Ой!

Все рассмеялись,

Напугали, честное слово. (Берет кота в руки, разгалдывает его.) Ну и кот! Кушак. Усы! Какие усы! А глаза! Как живые. (Вере.) Препестный подарок.

Валерия (передает кота Галине). Очень симпатичный.

Галина (Вере). Большое спасибо.

Вера. Представьте, я дала ему имя.

Галина. Интересно, какое?

Вера. Я назвала его аликом.

Зилов. О, боже мой...

Кушак (укоризненно). Верочка...

Вера. Если вам нравится, можете его так называть.

Валерия. Алик. Чудное имя, (Галине и Зилову.) Он принесет вам счастье.

Зилов. Уже чувствуется.

Кушак. А теперь наша очередь, не так ли?

Валерия. Толечка, волоки.

Саяпин выходит в прихожую, возвращается со свертками, начал было их разворачивать.

Нет, пусть он сначала угадает! Засиск

Галина. Кузаков. (Выходит в прихожую.) Зилов (Валерии). Что я должен угадать? Валерия. Угадай, что мы тебе подарим?

Входят Кузаков и Галина.

Кузакову около тридцати. Яркой внешностью он не выделяется. Большей частью задужчив, самоуглублен. Говорит мало, умеет слушать других, одет весьма перяшливо. По втим причинам в обществе он обычно в тени, на втором плане. Переносит это обстоятельство с достоинством, но и не без некоторой досады, которую хорошо скрывает.

Кузаков. Приветствую всех в новом помещении. (Проходит, осматривает стол.) Кажется, не опоздал.

Валерия. Нисколько. Дарим подарки.

Кузаков. Подарки?.. (Валерии.) А что ты на меня так смотришь? Думаешь, пришел с пустыми руками? (Зилову.) Витя! Пойдем, ты мне поможешь.

Зилов. Даже так?

Кузаков. Только так.

Валерия. Интереспо.

Кузаков и Зилов выходят.

Один он не донесет, подумайте-ка.

Кушак. Верочка, садитесь, прошу вас.

Вера. Спасибо, алик.

Саяпин (Валерии, о свертках). Ну что? Развернуть?

Кушак бросается к окну - взглянул на свою жашину.

Валерия. Нет, нет. Посмотрим сначала, что он там выдумал. Галина. Да будет вам. Давайте лучше к столу.

Стук дверей. К у заков и Зилов вносят садовую скамейку. Все смеются.

Кузаков. Ну вот, пожалуйста. Из собственного гарнитура.

Валерия. Босяк.

Галина. Спасибо, Кузя. Лучше нельзя было придумать.

Зилов (усаживается на скамейку). Модерн. (Кузакову.) Садись, бродяга.

Галина. Поставьте ее к столу. На нее сядут дамы.

Валерия. А вот теперь мы. Минутку внимания! (Зилову.) Догадайся, что мы тебе подарим.

Зилов. Не знаю. Подарите мне остров, Если вам не жалко.

Валерия. Нет, серьезно.

Зилов. Ну не знаю.

Валерия. Вот что ты больше всего любищь?.. Ну что?

Зилов. Что я люблю... Дай подумать.

Валерия. Ну жену, это само собой...

Галина. Да нет, давно не любит...

Вера (усмехнулась). Может, любовницу.

Саяпин хохотнул.

Кушак (удивленно). Верочка...

Валерия (Зилову). Ну? Сообразил?

Зилов. Соображаю, не могу сообразить.

Валерия. Вот тупица. Ну что же ты любишь — в самом деле! Галина. Он любит друзей больше всего.

Вера. Женщин. Подарите ему женщину.

Кузаков. Все чепуха. Больше всего на свете Витя любит работу.

Дружный смех.

Кушак (первые слова — сквозь общий смех). Ну зачем же так?.. Деловой жилки ему не хватает, это верно, но ведь он способный парень, зачем же так шутить?

Валерия. Нет, от него ничего не добышься. Ладно. Ты пе знаешь, а мы знаем. Знаем, что ты любишь. (Саяпипу.) Толечка, разверни.

Саяпин развернул сверток. В нем оказались предметы охотничьего спаряжения: нож, патропташ и несколько деревянных птиц, какие на утиной охоте используются для подсадки. Все это Саяпин показал присутствующим.

Зилов. Ба!..

Все смеются.

Саяпин (Зилову). Держи.

Зилов (принимая подарки). Это — да, это — уважили. Как же я, дурак, не догадался?

Галина. Да, тут уж вы ему угодили.

Зилов. Да-а. Вы правы. Утиная охота — это вещь. (Одевает патронташ, увешивает себя деревянными утками. В этом наряде он останется до конца картины.)

Валерия. В сентябре придем на дичь, учтите.

Галина (оживленно). Приходите. Но предупреждаю, дичь будет из магазина.

Кушак. Ну как же так?

Галина. А у него так. Главное — сборы да разговоры.

Зилов. Э, не слушайте ее.

Галина. Что, неправда? Ну скажи, убил ты что-нибудь хоть раз? Признайся! Ну хотя бы маленькую, ну хоть вот такую (показывает на пальце) птичку?

Кузаков. Ну что ты ему показываеть? Он в такую (показывает обеими руками) не попадает, а ты что хочеть?

Все смеются.

Зилов (он доволен подарками и не обращает внимания на насмешки). Ладно, ладно. Поживем увидим.

Саянин. Витя! Чтоб наверняка — стреляй по этим. (Провел пальцем по деревянным уткам.) Они не удетят.

Зилов. Ладно. Что вы в этом смыслите?

Галина (хлопнула в ладоши). Внимание. Гостей прошу к столу. Прошу.

Все усаживаются. Кушак подошел к окну — взглянул на свою машину.

Вера (Кушаку). Алик, что ты там все высматриваешь, а? Что ты там оставил?

Кузаков. Автомобиль. Всего-навсего.

Кушак (смутился). Нет... то есть да. Именно - автомобиль.

Валерия. Вадим Андреич, вы не беспокойтесь. Мы тут у окна, нам удобнее. (Саяпину.) Посматривай.

Все уселись, кроме Кузакова.

Вера (Кузакову). А вы? (Подвинулась на скамейке.) Садитесь, алик, не стесняйтесь.

К узаков. Спасибо. (Садится.) Но вы ошиблись. Мое имя Николай, а вы назвали меня Аликом.

Вера. Ну какая разница.

Кушак (удивился). Верочка?..

Валерия. Совершенно верно. Он похож на кота. (Кузакову.) Не спорь, ты на него похож. Покажите-ка.

Галина показывает Кузакову плюшевого кота. Все смеются.

Валерия. Копия.

Кузаков. Никакого сходства. Это провокация.

Зилов (Кузакову). Не спорь, старик. Смирись. (Взял в руки бутылку, наливает всем вина.)

Кузаков. Хорошо. (Bepe.) Но позже я потребую у вас объяснения.

Вера. Ладно, объяснимся.

Зилов. Итак, друзья... (Взял в руки рюмку.) Поехали?

Саяпин. Попеслись.

Валерия. Стойте! «Понеслись», «поехали»! Что вы, в пивной, что ли. Здесь новоселье, по-моему.

Зилов. Так, а что ты предлагаешь?

Валерия. Ну есть же какие-то традиции, обычаи... Кто-нибудь знает, наверное...

Молчание. Зилов наливает всем вина.

Вера. Я могу сплясать на столе. Если хотите.

Кушак. Верочка! (Зилову.) Как она шутит... мм... (Вере) поподражаемо...

Кузаков. Смутно вспоминаю. За четыре угла ньют четыре раза. По традиции.

Валерия (передразнивает Кузакова). «Смутно вспоминаю». Эх вы, обормоты. (Кушаку.) Вадим Андреич, вся надежда на вас.

Кушак (поднимается). Друзья! Не будем ломать голову. Вы люди молодые...

Валерия (удивленно). А вы? Вадим Андренч!

Вера. Да, алик, не прибедняйся, ты еще не так плох.

Кушак (Вере и Валерии). Благодарю вас, благодарю. Так вот, мы люди молодые, зачем нам дедовские премудрости. Просто. Поздравим наших хозяев с новосельем. Выпьем за новую квартиру.

Возгласы одновременно: «С новосельем!», «Салют!», «Спасибо», «Ну-ну».

Зилов. Поехали.

### Саяпин. Понеслись.

Громко звучит та же бодрая музыка. Свет гасиет и через несколько секунд зажигается снова, музыка звучит негромко.

Окончание первого воспоминания сопровождается музыкой.

Та же комната. Обстановка того же вечера. Гости прощаются.

Зилов и Вера. Вера в плаще.

Вера. Твоя жепа мне понравилась. Удивляюсь даже, как тебе уданось на такой жениться.

Зилов. Не знаю, Верочка, не знаю. Это было давно, шесть лет назад...

Вера. Представляю, сколько она натерпелась от тебя... Ты аликиз аликов.

Зилов. Ладно. Позвони мне на работу. Завтра.

Вера. Позвоню... Если будет время.

Зилов. Ну как хочешь.

Вера. Этот бодрячок, он, кажется, на что-то надеется?

Зилов. Пусть надеется. Жалко, что ли?

Вера. Может, мне с ним пойти? Как? Ты не против?

Зилов. Ладно, не болтай. Он свое дело сделал, пусть теперы гуляет.

Вера. А то, может, пойти? Начальство все-таки.

Зилов. Послушай. Делай, что хочешь. Ты сама все это затеяла.

Подвыпивший Кушак появляется в прихожей.

К у ш а к. Какой вечер! Волшебный, если так можно выразиться... Я благодарю судьбу...

Вера. А вы не судьбу, вы (о Зилове) его поблагодарите.

Ку m а к. Разумеется! Спасибо, Виктор, за гостеприимство и... за все.

Галина выходит из кухни.

К у m а к. И вам, Галина Николаевна, большое спасибо. Этот вечер я запомню на всю жизнь.

Вера. Я тоже.

Галина. Очень рада. Надеюсь, вы будете у нас бывать. Я буду рада.

Вера (Галине). Счастливо вам. (Зилову и Кузакову.) До свиданья, алики.

Кузаков. До свиданья.

Кушак и Вера выходят.

Галина. Я вас провожу. (Выходит.)

Зилов (Кузакову). Вот и прекрасно. Всем хорошо, все довольны. Приятный вечер.

Кузаков. Слушай, Вера — кто она такая и откуда?

Зилов. Что, понравилась?

Кузаков. Откровенно говоря, да.

Зилов. Ну так займись, в чем же дело.

Кузаков. Но я не пойму, при чем здесь Кушак. Что между ними?

Зилов. Между ними? Почти ничего. Одна только его пынкаи фантазия.

Кузаков. И я так думаю.

Зилов. Говорю тебе, бедияга зря старается.

К узаков. Так, так, значит, все это ее легкомыслие — показное.

Зилов. Ты думаешь?

Кузаков. А ты не видишь? Разве ты таких не встречал?

Зилов. Каких?

К у з а к о в. Да вот таких, как она. Они напускают на себя черг знает что, а на самом деле...

Зилов. Что на самом деле?

Кузаков. Да, Витя, мне кажется, она совсем не та, за кого себя выдает.

Зилов (похлопал Кузакова по плечу). Старик, ты ощибаещься, как всегда.

Кушак появляется из прихожей.

Ку шак. Виктор!.. Мм... Могу я с тобой поговорить? Кузаков. Можете, можете. Я с ним уже наговорился. (Зилову.) До свиданья, Витя.

Зилов. Привет, Коля.

Кузаков уходит.

Tak?

Куша к. Она... мм... я от нее в восторге! Но... каким образом? Зилов (бесцеремонно). Вы что, не знаете?.. Обещайте, клянитесь, угрожайте. Как обычно...

Кушак. Но... мм... в какой форме?

Зилов. Боже мой! Озолочу, женюсь, убыю — что вы еще можете ей сказать? Действуйте.

Кушак (бежит, но возвращается). А ты уверен, что... мм... Не выйдет тут что-нибудь скандальное?

Зилов. Вы как маленький, ей-богу.

Кушак. Нет, пойми меня правильно, я далеко не ханжа, но... Все-таки...

Зилов. Будьте мужчиной, и все будет в порядке.

Кушак уходит. Зилов один. Разглядывает подарки. Появляется Галина.

Галина. По-моему, я напилась.

Зилов. Конечно. Пьяная в лоскуты.

Галина. Серьезно? Что же гости подумали?

Зилов. А! Они мне напоели.

Маленькая пауза.

Галина. Слушай, слушай, что я тебе скажу.

Зилов. Ну.

Галина. Я хочу ребепка.

Зилов. Опять?

Галина. Пора нам с тобой, слышишь?

Зилов. Ты думаешь?

Галина. Никогда я его так не хотела... А ты? Что ты на это скажещь?

Зилов. Я?.. Ну если пора, в самом деле, то почему бы...

Галина. Нет, ты его не хочешь, я знаю.

Зилов. Да пет, с чего ты это взяла? Я не против... Ну чего ты расстроилась? Это же не проблема. Сказано — сделано.

Галина. Тебе он не нужен.

Появляется Кушак. Галина уходит в другую комнату.

Кушак (он сильно раздосадован). Виктор! Виктор...

Зилов. Что такое?

Кушак. Но она... она исчезла!

Зилов. Да?.. Кто исчез? Женщина или машина?

Кушак бросается к окну — взглянул на свою машину.

Кушак. Женщина. Она сбежала... Что это значит?.. Как это называется?

Зилов. Динамо.

Кушак. Что?

Зилов (с раздражением). Динамо, Это называется прокругить динамо... Она вам провернула динамо. Не попимаете?

Кушак *(неожиданно трезво)*. Виктор... Ты меня разочаровываешь.

Веселая музыка превращается в траурную.

Затемнение, во время которого возобновляется декорация начала пьесы.

Зилов пьет пиво, сидя на подоконнике. Вдруг поднимается и швыряет плюшевого кога в угол комнаты.

#### КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната Зилова. За окном по-прежнему дождь. Зило в набирает номер по телефону. Зилов. Скажите, там Кузаков у вас далеко?.. Его нет?.. Ладно. (Нажимает на рычаг, набирает номер.) Бюро информации? Дайте трубочку Саяпину... Нет?.. Не приходил? Ясно. (Бросает трубку.) Работнички... (В задумчивости сидит у телефона.)

Затемнение, во время которого круг снова поворачивается. Сцена освещается. Новая декорация.

Воспоминание второе.

Комната в учреждении. Одно окно, два грубых шкафа, четыре стола. За одним из них сидит Саяпин. Появляется Зилов.

Зилов. Шеф озверел. (Проходит, усаживается.) Знаешь, что он придумал? Требует модеринзацию, поточный метод, молодое растущее производство. Срочно.

Саяпин. Это он придумал еще на прошлой неделе... Ты что, не помнишь?

Зилов. А есть что-нибудь похожее?

Сая пин. Похожее?.. Есть фарфоровый завод. (Достает из стола.) Но он лежит у нас целый год.

Зилов. Дай взглянуть. Так... (Листает.) План реконструкции, поточный метод... То, что надо!

Саяпин. Но это проекты.

Зилов. А чья работа? (Смотрит.) Смирнов. Главный инженер. Знаю такого. Серьезный товарищ.

Саяпин. Но проекты нам не нужным. Нам нужны факты.

Зилов. Факты? А где мы их сегодня возьмем? А завтра?.. Стоп!... Стоп... Стоп... Стоп! Инженер излагает все в настоящем времени.

Саяпин. Нуичто?

Зилов. Как — что? Он излагает так, как будто все уже готово. Понятно?.. А сколько сей труд лежит у нас?

Саяпин. Примерно год.

Зилов. Прекрасно. Будем считать, что за год эти чудесные

проекты осуществились. Мечта стала явью. Я подписываю. (Расписывается.)

Саяпин. Гениально, но... рискованно.

Зилов. Ерунда. Проскочит. Никто внимания не обратит. Кому это надо?.. Подписывай.

Саяпин. Я бы с удовольствием, но...

Зилов. Давай, давай. У нас замечательная работа, но, согласись, она несколько суховата. Немного смелости, творческой фантазии — это нам не повредит.

Саяпин. И все же придется проверить. Придется позвонить на завод, инженеру...

Зилов. Боюсь, что инженер нас разочарует. Старик, будем оптимистами.

Саяпип. Погорим.

Стук в дверь. Зилов открывает.

Голос. Почта.

Зилов. Давайте.

Голос. Распишитесь,

Зилов бросает на стол пачку пакетов.

Саяпин (разбирает почту). Тебе письмо.

Зилов. От женщины?

Саянин. От Зилова А. II. (Бросает письмо через стол.) Письмецо от внука нолучил Федот...

Зилов. От папаши. Посмотрим, что старый дурак пишет. (Читает.) Ну-ну... О, боже мой. Опять он умирает. (Отвлекаясь от письма.) Обрати внимание, раз или два в году, как правило, старик ложится помирать. Вот послушай. (Читает из письма.) «...на сей раз конец — чует мое сердце. Приезжай, сынок, повидаться, и мать надо утешить, тем паче, что не видела она тебя четыре года». Понимаешь, что делает? Разошлет такие письма во все концы и лежит, собака, ждет. Родня, дура, наезжает, ох, ах, а он и доволен. Полежит, полежит, потом, глядишь, поднялся — жив, здоров и водочку принимает. Что ты скажешь?

Саяпин. Пенсионер?

Зилов. Персональный.

Саяпин. А сколько ему лет?

Зилов. Да за семьдесят. То ли семьдесят два, то ли семьдесят иять. Так что-то.

Саяпин. Старый. И в самом деле может помереть.

Зилов. Он? Да нет, папаша у меня еще молодец.

Саяпин. Все-таки ты взял бы да съездил.

Зилов. Когда?

Саяпин. Ну в отпуск, в сентябре.

Зилов. Не могу. Сентябрь - время неприпосновенное: охота.

Маленькая пауза.

Саяпин. Ну так как же со статьей? Что будем делать?

Зилов. По-моему, мы договорились: сдаем. Я подписал.

Саянин. Тебе легко, а вот мне... Сейчас, когда стоит вопрос о квартире, сам понимаешь...

Зилов. Слушай, бросим жребий и делу конец. Орел — сдаем, решка — признаемся, что никакой статьи у нас нот.

Саяпин (вздохнул). Давай...

Стук в дверь.

Зилов. Прошу. (Бросает монету.)

Входит Ирина. Монета остается без внимания. Ирине восемнадцать лет. В ее облике ни в коем случае нельзя путать непосредственность с наивностью, душу с простодушием, так же, как ее доверчивость нельзя объяснять неосведомленностью и легкомыслием, потому главное в ней — это искренность. Но нельзя забывать и о том, что на наших глазах она делает в жизни свои самые первые самостоятельные шаги.

Ирина. Здравствуйте.

Зилов. Добрый день.

Ирина. Извините, это редакция?

Небольшая пауза.

Зилов. Авчем дело, девушка?

II рина. Я хотела напечагать одно объявление...

Зилов. Объявление? Какое объявление?

31 рина. Понимаете, я потеряла одного человека, мы должны были встретиться...

Зилов. Садитесь, расскажите не тороиясь. (Усаживает ее, подмигивает Саяпину.) Думаю, что мы вам поможем.

Ирина. Правда?

Зилов. Постараемся.

Саяпин. Он сделает все возможное.

Ирина. Правда? Спасибо вам, большое спасибо...

Зилов. Пожалуйста. Но в чем дело?

Ирина. Понимаете, очень надо найти одного человека. Мы с ним сюда вместе ехали, в одном вагоне. Его Костя вовут, а вот фамилии не знаю...

Зилов. Дальше.

Ирина. Я его обманула. Но я не виновата, честное слово.

Зилов. Что же случилось?

Ирина. Понимаете, мы договорились с ним встретиться сегодня в двенадцать часов у Главпочтамта. И надо же: как раз сегодня у нас сочинение.

Саяпин. Что, вступительное?

Ирина. Да, я поступаю в иняз. Если бы я знала, где здесь у вас Главпочтамт, я бы сочинение раньше сдала. В общем, прибежала, а его уже нет...

Саяпин. И все?

Ирина. Так нехорошо получилось.

Зилов. Да, неслыханный обман. В нашем городе так не делают. Вы откуда приехали?

Ирина. Из Михалевки.

Зилов. Это где же такая?

Ирина. А это далеко. На севере.

Зилов. А зовут вас как?

Ирина. Ирина.

Саяпин. Хорошее имя.

Зилов. Ну и что, Ирина? Как же вы дальше будете жить?

Ирина. Если вы напечатаете объявление...

Зилов. Ну какое объявление...

Ирина (живо). Я уже обдумала! Можно так... «Костя! Я опоадала. Жди меня у Главпочтамта в двенадцать часов пятого августа. Я все объясню. Ирина...» Можно так?..

Саяпин. «Жди меня и я вернусь, только очень жди».

Ирина, Неужели нельзя?.. Он прочтет. Он все газеты читает. На каждой станции газеты покупал. Он и сам стихи пишет.

Зилов. Э, так он поэт. Может быть, Константин Симонов?

Ирина. Шутите. Симонов старый и живет в Москве.

Зилов. Ничего подобного. Раньше жил в Москве, а теперь -- здесь.

Ирина (удивилась). Правда?

Зилов. Ну конечно. Ну ее, говорит, Москву, надоела. Шум, гам, суета, сколько, говорит, можно. Поживу, говорит, я где-нибудь в тишине. Да, да.

Ирина. Нет, он не Симонов. Он всего два стихотворения написал, а третье — прямо в вагоне.

Зилов. И посвятил его вам, не правда ли?

Ирина. Откуда вы знаете?

Зилов. Он посвятил вам стихотворение, и вы его за это полюбили. Разве не так?

Ирина. Полюбила?.. Нет, что вы...

Зилов. А разве вы его не любите?

Ирина. Ну конечно, нет.

Зилов. Тогда зачем вам его искать?

Ирина. Чтобы объяснить. А то ведь получится, что я его обманула.

Зилов (Саяпину). Что ты на это скажешь?

Саяпин. Люби меня, детка, пока я на воле, люби меня, детка, пока трой...

Входит Кушак.

Кушак. Где статья? Чем вы занимаетесь?.. Вы по какому вопросу, девушка?

Зилов. Ее зовут Ирина. Она по личному вопросу.

Кушак. Только не говорите мне, что она ваша одноклассиица. Зилов (разглядывая Ирину). Молчу. Если бы даже и сказал—никто бы мне не поверил.

Саяпин. Она ищет друга.

Кушак. Здесь? Среди вас?

Ирина. Нет, я хочу напечатать объявление.

Кушак. Объявление?.. У нас? С какой стати?

Саяпин беззвучно смеется.

Ирина. Но ведь это редакция.

Кушак. Редакция?.. (Грозит Зилову и Саяпину кулаком.) Вы ошибаетесь, девушка. Здесь не редакция.

Ирина. Как?

Зилов. Все в порядке, редакция рядом.

Ирина (Зилову). Тогда зачем вы так?.. Я не понимаю...

Кушак (раздраженно). Что туг непонятного? Вам нужна редакция, а наше учреждение называется ЦБТИ. Центральное бюро технической информации, если угодно...

Ирина (поднялась). Извините. (Идет к двери.)

К v ш а к (провожая ее взглядом, смягчился). Ничего... Очевидно, вас ввело в заблуждение слово «информация». Желаю вам всего хорошего.

Ирина (Зилову, в дверях). Зачем же вы так?..

Зилов (идет вслед за ней). Не волнуйтесь, Ирина, все будет хорошо. (В дверях Кушаку и Саяпину.) Минутку. (Уходиг.)

Кушак. Вы думаете сдавать статью?

Саяпин. Думаем.

Кушак. Вижу я, о чем вы думаете. Здесь дом свиданий или учреждение? Сколько вас предупреждать?

Саяпин. При чем здесь я? Вы же знаете, я к женщинам почти равнодушен.

Кушак. Безобразие. В конце концов всему бывает время и место. Предупреждаю в последний раз. И поторопитесь с работой. После обеда я отправляю ее в типографию. (Уходит.)

Саяпин, Ему — девочки, а мне — выговоры. (Звонит по теле-

фону.) Редакция?.. Кузаков?.. Привет. Да нет, какие к черту шахматы. Зилов у тебя?.. Нет? Скотина!.. Да нет, не ты... Ну, если хочешь, ты тоже.

Входит Зилов.

Зилов. Ну, что ты про нее скажешь?

Саяпин. Слушай, иди-ка ты с ней вместе знаемь куда?

Зилов. Ну-ну? Куда — посоветуй. Я думаю, в кино. Для начала.

Саяпин. К черту! Он (показывает на дверь кабинета) требует статью. Что будем делать? Так он этого не оставит... Ты имей в виду, он имеет на тебя зуб — за новоселье. Ты что, забыл?

Зилов. Плевать. (Надевает плащ.) Такие девочки попадаются не часто. Ты что, ничего не понял? Она же святая... Может, я ее всю жизнь любить буду — кто знает. (Идет к двери.)

Саяпин. Стой! Постой же, черт возьми!

Зилов. Ну? Короче. Меня ждет девушка.

Саяпин. Они требуют статью. Что будем делать?

З в л о в. Опять статья! Будь она проклята! Спихнуть, и делу конеп. Подписывай.

Саяпин. Я крупно рискую, сам понимаеть.

Зилов. Черт подери! В первый раз, что ли? (Вспомнил.) Постой! А жребий! Монета! Где она?

Оба ищут брошенную двадцать минут назад монету.

Как у нас было?

Саяпин. Орел — сдаем, решка — нет... Вот она. Решка. Смотри. Зилов. Не повезло... Подожди, по-моему, ты перепутал. Решка — сдаем, орел — нет... Слушай. Давай-ка снова! Решка — сдаем, орел — нет. (Бросает монету.)

Саяпин. Орел.

Зилов (с досадой). Черт возьми!.. Ну ничего не поделаешь — судьба. Займемся этой дурацкой статьей завтра. (Пдет к двери.)

Саяпин (останавливает его). Тогда идем к нему вдвоем, Один я отдуваться не намерен,

Зилов. Вот еще кошмар... Слушай! Бог троицу любит. Бросим третий раз. Решка — признаемся, орея — нет. (Бросает монету.)

Саяпин. Орел.

Зилов (с облегчением). Слава богу, коть одно дело сделали. (Идет к двери.)

Телефонный звонок.

Саяпин (в телефон). Да... Сейчас., (Зилову.) Стой! Тебя.

Зилов. Кто?

Саяпин. По-моему, жена.

Зилов. Меня нет.

Саяпин. Я уже сказал...

Зилов. Идиот! (Берет трубку.) Что такое?.. В чем дело?.. (Зикрыл трубку рукой.) Будь другом, займи ее на минутку. Она ждет у входа. Да смотри, не хами. Ее спугнуть — дважды два. Давай...

Саяпин выходит.

Ну что случилось?.. Увидеться?.. Сейчас?.. Это невозможно... Срочная работа. Отчет... Все в отпуске. Вдвоем тут пластаемся... Нет. Нет... Ну что за спешка? Что с тобой?.. Да пет, что случилось?.. Что?.. Ребенок?.. Ты уверена?.. Пу и прекрасно. Поздравляю... Сын, я уверен... А как же?.. Ну рад... Да рад я, рад... Ну что тебе — спеть, сплясать?.. Увидеться?.. Сегодня увидимся. Ведь не сию же минуту он у тебя будет... Что?.. Подожди! (Видно, что на том конце брошена трубка. Этим он несколько раздосадован.) Ну вот, уже и разобиделась. (Выходиг.)

Затемнение. Круг передвигается, сцена освещается.

Зилов сидит в своей комнате у телефона.

Зилов поднимается, ходит по комнате. У венка останавливается. Иекоторое меновение стоит перед венком.

Зилов. Пошутили, мерзавцы...

Занавес

## ПЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

#### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Компата Зилова. За окном идет дождь. Зилов разговаривает по телефону.

Зилов (истерпеливо). А я вам говорю, по этому телефону звопить бесполезно... Да, бесполезно. У вас там всегда одно и то же: переменная облачность, ветер слабый до умеренпого, Что?.. Вы взгляните в окно... По-вашему, переменная облачность, а по-моему - ливень... Я хочу внать, когда он вакончится... (Примирительно.) Кому же это известно? Господу богу?.. Тоже мне - покорители природы, не знаете даже, когда дождь закончится... Интересно, чем вы там занимаетесь?.. Что? (Торопливо. Можно понять, что ему хочется поговорить.) Минутку! Давайте с вами побоятаем, все равно от вашей работы никакого толку... Да вы девушка, не сердитесь... Сорок лет?.. Ну что ж. Почему бы вам не вспомнить молодость?.. Мне?.. Да как вам сказать. «Я девчонка совсем молодая, а душе моей тысяча лет...» Слышали такую песенку?.. Что?.. Ах, вас вызывают... Жаль. Очень жаль. (Положил трубку, Улегся на тахту, Лежит на спине, руки закинув за голову.)

Затемнение.

Свет на сцене зажигается.

Начинается воспоминание третье.

Квартира Зиловых. Тахта, несколько стульев, на подоконнике подаренный Верой кот.

Ранний час угра.

 $\Gamma$  алина спит, сидя за столом, на котором горит лампа и лежит большая стопа тетрадей.

Щелкиул дверной замок, Галина проснулась и подняла голову. Она в очках, которые сейчас сияла и положила на стол. Отвернулась к окну,

Появляется Зилов.

Зилов. Привет.

Галина. Доброе утро. (Погасила лампу на столе.) Зилов. А почему ты не спишь?..

Пауза.

Что, много работы?.. (Снимает пиджак, бросает его на тахту.) Ты что, совсем не пожилась?..

Маленькая пауза.

Нет, нет. Нельзя так много работать. Мы не лошади. (Садится на тахту.) Я падаю с ног. (Зевает.) Нет, из этой конторы надо бежать. Бежать, бежать... Ну сама посуди, разве это работа?.. Знаешь, где я был?..

Маленькая пауза.

Представь себе, в Свирске. Вчера после обеда — бах! Садись — поезжай. Куда? На фарфоровый завод. Зачем? Грандиозное событие: реконструировали цех. Изучить, обобщить, информировать научный мир. О чем? Заводик-то — ха! Промартель. Гиблое дело. Тоска... Нет, мне это пе нодходит. Я все-таки инженер, как-никак... (Маленькая пауза.) Я звонил тебе в школу, ты была на уроке... Нет, дома нам нужен телефон. Он просто необходим, согласись... Галка!..

Молчание.

Ты что, не хочешь со мной разговаривать?.. Странно...

Пауза. Он примег на тахту.

Что случилось? Чем ты недовольна?.. Может, я в чем виноват, так скажи, сделай милость... Или, может, давно не получала писем? От друга детства, а? Не пишет, что ли?.. Тогда при чем здесь я?.. Я устал и хочу спать. Дай мне постель... Слышишь? Я спал всего два часа. На вокзале...

Маленькая пауза.

Ист, в чем дело? Может, ты мне не веришь?

Галина. Вечером тебя видели в городе.

Зилов. Что?.. Интересно... Кто это меня мог видеть?.. Меня, в городе, вечером... Чудеса! (Маленькая пауза.) А что ты называешь вечером? Если семь часов, то пожалуйста—я объясию.

Галина. Ни одному твоему слову не верю.

Зилов (подумал и оскорбился). Ты это серьезно?

Галина. Не верю ни одному твоему слову.

Зилов (спокойно). Напрасно. Жена должна верить мужу. А как же? В семейной жизни главное — доверие. Иначе семейная жизнь просто немыслима. Так кто же это видел меня вчера в городе? Вернее, якобы в городе и якобы меня?..

Галина. Это не имеет значения.

Зилов. Нет, мы все должны выяснить, чтобы у тебя не было никаких подозрений. Кто и где меня видел?

Галина. В десять часов тебя видели в гастрономе.

Зилов. Кто?

Галина. Не все ли равно! Соседка тебя видела.

Зилов. Марья Васильевна?.. Она?.. Тогда все ясно. Она же близорукая. Подумай сама, она меня видела, а я ее нет. Да этого просто не могло быть. Старука обозналась. (Подкодит к ней.) Галка, ты стала слишком подозрительной. Соседям ты веришь больше, чем мне. Как тебе не стыдно. (Пытается ее обнять.)

Галина (высвобождается). Ты, кажется, устал...

Зилов. Нуи что?

Галина. Ну вот, можешь меня не обнимать. Отдохни, раз устал. Зилов. Ну не так уж я устал... (Снова пытается ее обнять.) Галина (отходит от него). Нет. Мне это неприятно. (Не сразу.) И у нас с тобой больше этого не булет.

Маленькая пауза.

Зилов (забеспокоился). Что значит «не будет»?.. Что с тобой? Как ты на меня смотришь?.. Что такое?.. Так ты можешь смотреть на кого-нибудь другого, на насильника какого-ни-

будь. Я тебе муж как-никак... Ты даже собираешься родить мне ребенка...

Галина. Можешь не беспокоиться. Ребенка у нас не будет. Зилов. Что?.. Что ты хочешь сказать?.. Ты была в больнице?

Маленькая пауза.

(Грозно.) Говори! Ты была в больнице?

Галина. Можно подумать, что ты этого не хотел.

Зилов (расходится). Что ты патворила!.. Как ты могла!.. Почему ты это скрыла?.. Говори!.. Ты не смела распоряжаться одна, слышишь?.. Ты понимаешь, что ты делаешь? Понимаешь?.. Нет, этого я тебе не прощу!

Галина. Перестань паясничать.

Пауза.

Зилов. Это ужасно... Ужасно, что ты со мной не посоветовалась. (Маленькая пауза.) А что теперь? Теперь уж не вернешь... (Подходит к ней.) Ты-то как? Нормально?.. (Маленькая пауза.) Ну не грусти. Это дело мы поправим... Все будет хорошо... (Пауза.) Все будет хорошо, ты слышишь... В слэдующий раз ты шагу не сделаешь без моего совета. Да, да. Будешь находиться под моим наблюдением, не веришь?

Галина. Ни одному слову твоему не верю.

Зилов. Но почему?.. Ведь я же тебе верю.

Галина. А я тебе нет.

Зилов. Странно... (Помолчал.) Когда-то мы обещали друг другу верить, вспомни-ка. Друг другу, а не соседям... Может, этого не было? Или ты этого не помнишь?

Галина. «Когда-то»... Вспомнил. Мало ли что было когда-то.

Зилов. А разве что-нибудь изменилось?

Галина. Изменилось? Ну что ты. Просто все прошло.

Зилов. Слушай. Давай без паники. (Хотел к ней подойти, она отступила. Уселся на сгул посреди компаты.) Ну кое-что изменилось — жизнь идет, но мы с тобой — у пас с тобой все на месте. Во всяком случае, у меня к тебе все в цело-

- сти-сохранности. Как шесть лет назад. Как в тот вечер. Надеюсь, ты его не забыла?
- Галина. Сейчас утро, а не вечер. Брось. Ничего у нас не осталось.
- Зилов. Да нет, все в порядке. А если что не так, мы все можем вернуть в любую минуту. Хоть сейчас. Все в наших руках.
- Галипа. Ничего мы не вернем.
- Зилов. Не веришь?.. А вот мы сейчас посмотрим. Закрой глаза. Сейчас ты все увидишь. Закрой глаза. (Маленькая пауза.) Ну ладно, можешь смотреть. (Осматривает комнату.) Таак... Да, та была поменьше... Стол был вдесь. (Передвигает стол.) Кровать здесь. (Передвигает тахту.) Это (взял с подокопника кота и бросил его под тахту) не годится... Что еще?.. Вино. Было вино... у нас нет вина?.. А жаль... Да! Цветы! Были цветы... Ты не помнишь какие?.. По-моему, подснежники. Ну да, ведь был апрель. Апрель?
- Галина. Прекрати, И не трогай этого. Лучше не трогай.
- Зилов (обиделся). Пе трогай? Что ты этим хочешь сказать?.. Для меня тот вечер — святая вещь. Праздник. И мы его вернем, ты увидишь... Цветы! (Схватил со стола медную пепельницу, показал ее Галине.) Подснежники. Я пришел к тебе с подснежниками.
- Галина. Ты что, издеваешься?
- Зилов. Да нет же! Как ты не можешь этого понять?.. Сядь сюда!.. Ну сядь, я тебя прошу... Когда я вошел, ты сидела у окна. Здесь. Садись... (Усаживает ее силой.)
- Галина (подпимается). Оставь, пожалуйста.
- Зилов (снова ее усаживает). Ты смотрела в окно. Смотри в окно... Оно было раскрыто. (Раскрывает окно, отступил в глубь комнаты.) Так... Что еще было?
- Галина. Прекрати ради бога.
- Зилов. Нет, бога не было, но напротив была церковь, помнишь?.. Ну да, планетарий. Внутри планетарий, а снаружи все-таки церковь. Помнишь, ты сказала: я хотела бы обвенчаться с тобой в церкви?.. А я что тебе ответил?..

Маленькая пауза.

Зилов. По-моему, я тебя поцеловал?.. Так мы и сделаем: ты сейчас скажи это, про церковь, а я тебя поцелую.

Галина. Оставь меня, пожалуйста.

Зилов. Да, не будем забегать вперед. Ты смотрела в окно. Смотри в окно. Когда я вошел, ты оглянулась... Итак, я вхожу. (Изображает.) Ты оглядываешься. Оглянись... Нет, ты должна оглянуться. Когда ты оглянулась, и мы посмотрели в глаза друг другу, я понял, что все случится в тот вечер. А ты?.. Ты ведь тоже это почувствовала... Ладно. Все по порядку и не отвлекаемся. Я вхожу, ты оглядываешься. (Кричит.) Вхожу!

Галина невольно оглядывается.

Э, нет, не годится. Ты смотришь на меня, как на насильника. А взгляд был нежный, уверяю тебя... Попытайся... Я вхожу. (Изображает.) Вхожу... (Громко.) Галка!

Галина оглянулась.

Да... Ну ничего. Сойдет... (Перает.) Я не опоздал?

Галина. Опоздал. Ты должен был явиться вчера вечером, а не сегодня утром.

Зилов. Боже мой! Пойми, что сейчас ты не здесь, а там. Там. Понимаешь? В тот вечер. Давай... (Изображает.) Я не опоздал?

Галина молчит. Зилов подошел к ней и передал ей пепельницу — цветы.

Галина (пронически). Спасибо.

Зилов. Кого ты здесь высматриваеть, признавайся...

Галина (не сразу и насмешливо). Здравствуй, Витя, бывал ли ты когда-нибудь в церкви?

Зилов. Да. Раз мы заходили с ребятами. По пьянке. А ты?

Галина (пасмешливо). А я с бабушкой. За компанию.

Зилов. Нун как?

Галина (пасмешливо). Да ничего. Я котела бы обвенчаться с тобой в церкви. Зилов пытается ее поцеловать.

Не лезь, пожалуйста.

Зилов. Нет, нет. «Не лезь» — это не оттуда. Вспомни-ка, что ты тогла сказала...

Маленькая пауза.

(С сорьким упреком.) Вот видишь, ты ничего уже не помнишь.

Галина. Я-то помню, представь себе... (Вспожинает с легкой насмешкой.) Представь себе, мы поднимаемся по ступеням, входим, а там тишина, горят свечи и все так торжественно...

Зилов. Точно! А потом я сел здесь (садится) и спросил тебя... (Изображает.) Хозяйка дома?

Галина. Это было совсем не так. Тогда ты волновался...

Зилов (играет). Хозяйка дома? (Ждет, потом подсказывает.) Нет, она на дежурстве... Ну!.. (Играет.) Хозяйка дома?

 $\Gamma$  алина (задумчиво). Да... В тот вечер она была на дежурстве... Зилов (играет). Значит сегодня ее не будет?

Он ее обнимает. Она его отстраняет, но весьма мягко. Онитаки увлекается вспоминаниями.

Значит ее не будет?

Галина. Ну, допустим, не так. Я сказала тебе... (Негромко, глубоким голосом повторяет те далекие слова.) Пойдем куда-нибудь...

Зилов (подхватывает). Нет.

Галина. Пойдем в планетарий. Мы ведь ни разу там не были. Зилов. Нет.

Галина. Ну хочешь, я провожу тебя до общежития?

Зилов. Ты хочеть, чтобы я ушел?

Галина. Нет... Идем погуляем, прошу тебя... (Отвлекаясь от воспоминаний.) Ну что же ты? (Подсказывает ему.) Никуда я не пойду.

Зилов. Никуда я не пойду.

Галина. Почему?

Зилов. Потому что... (Затрудияется). Потому что...

Галина (петерпеливо). Почему?

Зилов (вспомиил). Потому что я тебя люблю.

Галина. А если мы немного погуляем, разве ты перестапены меня дюбить?

Зилов (пеуверенно). Нет, но я этого не переживу...

Галина (свободно). Пойдем, прошу тебя. Докажи, что ты меня любишь... (Ждет, потом.) Ну что же ты?.. (Взволнованно.) Говори же, говори!

Зилов (фальшиво). Я жить без тебя не могу.

Галина. Не так! Совсем не так! Неужели ты не чувствуещь?.. Hv!

Зилов (неуверенно). Милая...

Галина. Не то!

Зилов (вопросительно). Любимая?..

Галина. Нет!

Зилов (роковым голосом). Дорогая!

Галина (с болью). Her! Her!.. Неужели ты не можешь?

Зилов (крутится). Не волнуйся... Минутку, минутку... Сейчас все будет на месте... (Наконец его осенило.) Вспомнил! (Взял се за руку.) Иди ко мне!

Галина (освободила руку). Нет! Ты не сказал мне самого главного.

Зилов. Неважно. (Пытается ее обиять.)

Галина. Het! Ты должен это вспомнить... Вспомни, прошу тебя!

Маленькая пауга.

(С отчаянием.) Вспомнишь ты или нет?

Пауза. Она ждет.

Зилов. Черт возьми! Мало ли что мог мужчина сказать в такую минуту!

Галина (почти с ненавистью). Ты все забыл. Все!

Зилов. Ну хватит, (Грубо.) Иди сюда, (Силой привлекает ее к себе.)

Галина вырывается и жедленно от него отступает. Молчание. Галина вдруг опускаестя на стул и плачет.

(Не сразу, с искренним огорчением.) Ну вот... Вспомпили молодость.

Затемиение. Свет зажигается, Зилов, закинув руки за голову, лежит на тахте,

### КАРТИНА ВТОРАЯ

Зилов ходит по комнате. Постоял у окна. Подходит к телефону, набирает номер.

Зилов. Дима?.. Это я, Зилов... Этот дождь, по-моему, никогда не кончится... Он будет лить сорок дней и сорок ночей. А что? Однажды, говорят, так уже было... Дима! Что, если поехать сейчас?.. А что? В Ключах заночуем, а?.. Ну что нам топь?.. А если без коляски? Без коляски мы его перетащим, я ручаюсь... Никак?.. Скверно... Откровенно говоря, отвратительное настроение... Да одно к одному. А тут еще друзья меня порадовали... Еще не слышал?.. Ты знаешь, что они мне прислали?.. Венок... Венок!.. Ну натурально - для гроба, для могилы... Пошутили, мерзавцы... Тебе смешно?.. А мне, знаешь, не очень... Я человек впечатлительный, мне этот юмор теперь по ночам сниться будет... Друзья! Разве это друзья? Это оасовцы какие-то. Слушай, а ты не знал про эту шутку?.. Ну слава богу, хоть один есть приличный человек... (С беспокойством.) Дима! Я тобя вчера случайно не задирал? Ничего?.. Слава богу... (С волнением.) Старина, ты прости за глупый разговор, но скажи, старик, как ты ко мне относишься?.. (Слушает.) А я... Я так тебе скажу. 110сле вчерашнего я остался один... Нет, чувствую, что один. И получается так, что ты — самый близкий мне человек... (Принужденно смеется.) Да нет, не в этом дело... В общем. слава богу, что мы едем с тобой на охоту... (Обычным топом.) Да, я жду твоего звонка... Някуда не выхожу - жду.

(Положил трубку, пошел по комнате, остановился. Стоит лицом к окну.)

Затемнение. Круг поворачивается, зажигается свет.

Воспоминание следующее.

Бюро технической информации. Зилов и Саяпин. Сании что-то пишет.

- Зилов. Шестой час. Шабаш. (Складывает бумаги в стол.) Остановись. Последиее время ты работаешь, как машина.
- Саяпин. А что делать? Хорошо тебе рассуждать, ты человек с квартирой... Что ни говори, отдельная квартира дело великое. Ну возьми хоть эту сторону. В чужой квартире всё на виду, всё на людях. Жена скандалит, а ты, если ты человек деликатный, терпи. А может, мне ее стукнуть хочется? Нет, действительно... Вот дадут нам квартиру, тогда мы еще посмотрим кто кого.
- Зилов (смеется). На новоселье я подарю вам боксерские перчатки.
- Саяпин. Да, с квартирой ты человек свободный. Не нравится тебе эта контора взял, махнул в другую.

Зилов. Куда, например?

Салпин. Ну на завод куда-нибудь или в науку, например. А что такого?

Зилов. Брось, старик, ничего из нас уже не будет.

Саяпин. Почему же?

Зилов. А потому, что ты, как говорит мой папаша, ленив и развращен...

Саяпин. Аты?

Зилов. Я?.. (Усмехнулся.) Впрочем, я-то еще мог бы чем-нибудь заняться. Но я не кочу. Желания не имею.

Саяпин. Лично мне и здесь неплохо, но жена...

Зилов. Нет, старик, наша контора для нас с тобой самое подходящее место. Дом родной.

Саяпин. Посмотрим. (Убирает со стола.) У тебя какая программа? Мы идем на футбол.

Зилов (развалился на стуле). Идите.

Саяпин. А пока (достает из стола шахматную доску) успеем еще сгонять партию.

Зилов. Валяйте.

Саяпин. А футбол будет веселый. Наши и Красногорск. Не хочешь посмеяться? (Набирает номер по телефону.)

Зилов. Не занимай телефон. Я жду звонка.

Саяпин (по телефону). Кузаков?.. Как настроение?.. Хочеть получить мат? Тогда иди, пока у меня есть время...

Зилов. Я жду звонка, слышишь.

Саяпин. Ты не забыл, я играю белыми... Ну живее. (Положил трубку.) Кто тебе будет звонить? (Расставляет шахматные фигуры.) Не та ли девочка?

Зилов. Нуи что?

Саяпин. Я вижу, ты взялся за нее капитально.

Зилов. Она мне нравится.

Телефопный звонок.

(Спимает трубку.) Ира?.. Здравствуй, радость моя... Где ты?... Саяпин. Любовь моя и радость, зачем ты не со мной...

Зилов. Я скучаю... Пе веришь?.. Пу как я тебе докажу?.. Ну увидишь, как я похудел... Да, со вчерашнего вечера... А долго ли. Это все быстро делается... Ты где?.. Что?.. Из автомата?.. Тебе мешают?.. Кто тебе мешает?.. Пристают?.. (Саяпипу.) Пацаны. Вот видишь, она чересчур хорошенькая... (По телефону.) Пошли их к чертовой матери. Пригрози милицией... И не смей им улыбаться, слышишь!.. В шесть я жду тебя в «Незабудке»... В «Незабудке» в шесть. Не оназдывай... Что?.. Ты не вздумай с ними разговаривать. Ни в коем случае! (Положил трубку.) Скажи, как шпана обнаглела.

Саяпин. Я не могу понять — ты влюбился или ты над ней изпеваешься?

Появляется Кушак. В руках у него небольшая брошюра.

Кушак. Вы что, посадить меня хотите?

Маленькая пауза.

Кушак. Где вы взяли эту липу?

Маленькая пауза.

Кто из вас подсунул мне эту наглую дезинформацию? Зилов. Шеф, что случилось?

Кушак. Ах, разумеется, вы ничего не знаете...

Зилов. Что, здесь (показывает на брошюру) есть какие-нибудь неточности?

К у ш а к. Неточности?.. Отлично сказано! Не думал, что вы такой скромный. Неточности! Да тут сплошное вранье! Ложь!

Зилов. А что именно?

Кушак (тычет пальцем в открытую брошюру). Borl Borl Будто вы не знаете!

Зилов. Фарфоровый завод? Пеужели?

Кушак. Никакой реконструкции там не было и нет!

Зилов. Что вы говорите!

Кушак. Здесь нет ни одного слова правды!

Зилов. Если так, то это действительно ужасно. Скандал! Как же это могло случиться? Будем выяснять, что ж делать?.. Сейчас... Где у нас оригинал? (Шарит в столе.)

Кушак. Кто из вас этим занимался?

Маленькая пауза.

Зилов. Нуя.

Кушак. Зилов, вы мне не нравитесь все больше и больше.

Зилов. Что поделаешь. Может, мне смепить прическу?

Кушак. Не острите, Зилов. Все это не так весело, как вам кажется, я вас уверяю. Садитесь и пишите объяснительную. (Саяпину.) Вы тоже.

Саяпин. Я?

Кушак. Вы. Именно вы. Статью вы подписали оба. Оба будете отвечать.

Зилов. Он тут ни при чем.

Кушак. Так. Выходит, вы один тут виноваты?

- Зилов. Выходит так.
- Ку m a к. Я так и думал... Благородно с вашей стороны, очень даже благородно. Прекрасно вас понимаю. Настоящие друавя только так и поступают.
- Зилов. Нет, я понимаю, что я его подвел...
- Кумак (иронически). Ага, значит, вы его подвели. Значит, так: вас надо наказать, а его следует поощрить. Правильно я вас понимаю?
- Зилов. Ну что ж, вполне логично.
- Кушак. Так, так. Хорошо у вас получается. Просто замечательно... Одно только нехорошо... Нехорошо, друзья мои, что других вы считаете глупее себя. Или это тоже хорошо?
- Зилов, Это плохо.
- Кушак. Плохо! Именно плохо. Зачем вы его выгораживаете — это нам всем очень хорошо понятно. И мне в том числе... Так почему же, на каком таком основании я обязаи быть глупее всех, вы не скажете? (Зилову, в упор.) Согласитесь со мной. Этот вопрос я должен был перед вами поставить. Рано или поздно.

Валерия появляется и останавливается у дверей. Они ее не замечают.

- Зилов. Да, вопрос интересный...
- Кушак. А дальше будет еще интереснее. Скажите, вас устранвает работа в нашем учреждении?
- Зилов (не сразу). Да, вполне устраивает... А что, разве вопрос стоит так остро?
- Кушак. Если ответственность за эту (потряс в воздухе брошюрой) вопиющую безответственность ляжет на вас одного —

  я вас уволю. (Маленькая пауза.) Как видите, друзья-приятели, вам придется сказать правду... Так кто же этим занимался? Вы один? Или вы оба?

Небольшая пауза.

Саяпин. Я не в курсе этой статьи. Ее готовил Зилов. Я ему поверил. Кушак. Так... (Зилову.) Ну, а вы теперь что скажете?

Зилов. Я уже сказал. Статью готовил я.

Кушак. В таком случае вопрос исчерпан. (Саяпину.) Но выговор вы все-таки получите. Впредь никогда и ничего не подписывайте до тех пор, пока не прочтете внимательнейшим образом. Это азбучная истина. В свое время она была известна любому младенцу. Безобразие!

Валерия. Здравствуйте!

Кушак. Добрый день.

Валерия (Кушаку). Что они тут натворили, а? Халтурщики! Вадим Андреич, их не ругать, их бить надо. Жаль, я слабал женщина...

Кушак. Да, я вынужден вам пожаловаться. Они допустили серьезную ошибку в работе. Я бы сказал — непростительную ошибку.

Валерия. Вот как?.. Так взгрейте их как следует! Во всяком случае, мужа я проту наказать со всей строгостью.

Кушак. Вашему мужу не хватает вашей... мм...

Зилов (подсказывает). Принципиальности.

Кущак. Вот именно!

Валерия (мужу). Обормот. (Кушаку.) Вадим Андреич, что бы вы с ним ни сделали— мне все доставит большое удовольствие.

К у m a к. Мне очень жаль, но на этот раз действительно не обойтись без последствий.

Валерия. Вадим Андреич! У меня блестящая идея! Лучшего наказания ему не придумаешь! Вы дадите им выговор, что угодно — им все трын-трава. Даже если их прогнать с работы — все равно, их пичем не прошибешь. Кроме одного...

Саяпин. Что это, интересно?

Валерия (Кушаку). Сказать?

Кушак. Скажите, Валерия. У вас, слава богу, есть здравый смысл.

Валерия (о Саяпине). Его мы лишаем футбола! На сегодия. А? Саяпин (пастроился на пужный топ). Слушай! Валерия. Да-да-да! Вместо футбола ты будешь сидеть здесь и будешь работать. Сверхурочно! Ты понял? А на футбол пойдем мы, Я и Вадим Андреич!

Зилов. Неплохо.

Валерия (Кушаку). Как?

Саяпин (в том же топе). Ну знаеть, ты тут не распоряжайся...

Валерия (Кушаку). Решено?

Кушак (деланно смеется). Забавно, конечно... но в то же время... Это вроде бы не мера...

Валерия. Решено! Вы ведь тоже болельщик?

К у ш а к. Я?.. Да я как-то не особенно, не заядлый, а так, знаете, умеренный...

Валерия. Тогда вы не представляете, что значит для него футбол! Идемте! Идемте! Поверьте, это будет ему настоящим наказанием.

Кушак. Но я, право, не знаю...

Валерия. Вадим Андреич! С ним все ясно, он занят, они оба заняты, не пойду же я одна — в конце концов!

Кушак. Нет, я... ничего, но, подумайте, ведь это можно по-разному истолковать...

Валерия. Вадим Андреич! Какие толки! Что тут толковать? (Мужу.) А ну скажи, что ты думаешь.

Саянин. Вадим Авдреич, к сожалению, у нас командует она. Ее не свернешь...

Валерия (взяла Кушака под руку). Вадим Андреич, мы опаздываем. А Зилову, знаете, задержите ему отпуск. На недельку. Если он вовремя не попадет на охоту...

Зилов. Это не твоя забота.

Валерия. Этого он не переживет, как видите. (Увлекает к двери растерянного Кушака.) Ладно, мы торонимся.

Кушак (в дверях). Смотрите, Валерия. Если вы думаете, что теперь им все сойдет с рук,—вы ощибаетесь.

Валерия. Еще бы. Каждому — по заслугам. Так что не надейтесь. Дружба дружбой, а служба... (Исчезает вместе с Кушаком.)

Саянин (не без гордости), Видал?

Зилов. Да, с ней не пропадешь.

Саяпин. Подруга жизни.

Зилов. Да уж, подобралась у вас семейка. И ты-то молодец...

Саяпин. Старик, он тебя не уволит... Старик, пойми! У меня же квартира горела! На твоих глазах! Неужели не понимаеть?

Голос за дверью: «Телеграмма».

Зило в выходит и тут же возвращается с телеграммой в руках. На ходу он раскрыл телеграмму — и вдруг останавливается. Некоторое время стоит неподвижно.

Что случилось?

Зилов. Умер отец. (Пауза. Садится на стул, опустил голову.) На этот раз старик не ошибся...

Пауза.

Саяпин. Когда?

Зилов. Вчера, в шесть часов... (Маленькая пауза.) Батя, батя... Если бы я знал... (Пауза. Поднимается, набирает номер по телефону.) Галка... Умер отец... Да... У тебя есть денсти?.. Неси, какие есть. Я уезжаю... Сегодия. Сейчас... Да... Жду тебя в конторе. Жду... (Положил трубку.)

Саяпин. Успеешь?

Зплов. Должен успеть... Пять часов самолетом, на пароходе полсуток, а там на автобусе... Нацеюсь, что успею.

Саяпин. Да-а... Теперь он тебя наверняка не уволит.

Зилов. Что?

Саяпин. Я говорю, такое несчастье— не уволит, не имеет права.

Зилов. Заткнись-ка, идиот.

Появляются K у заков и B е p a. Зилов  $cu\partial u\tau$ , опустив голову.

Кузаков. Привет, алики!

Маленькая пауза.

Что грустите, что не веселы, соколики, или вынить захотели, алкоголики? (Проходит, садится за шахматиую доску.). Ну-с, гроссмейстер...

Саяпин. Подожди. Тут не до игры.

Кузаков. А что случилось?

Вера. Они разочаровались в жизни.

Кузаков. Что ж. Может, они и правы. Жизнь в основном проиграна.

Саяпин показывает Кузакову телеграмму.

Вера (Зилову). Алик, что с тобой? Похмелье, что ли? Головка болит?

Зилов. Замолчи, дура.

Вера. Он действительно не в духе.

Зилов. Заткнись, тебе говорят!

Кузаков (Вере). Оставь его.

Зилов (Вере). Зачем ты сюда явилась? Чего тебе здесь надо? Кузаков. Она пришла со мной.

Зилов. Водить по учреждениям, ты мог бы найти что-нибудь поприличнее.

Маленькая пауза.

# Вера (Кузакову). Ну? Что ты ему на это ответишь?

Кузаков молча протягивает Вере телеграмму.

Траурная музыка. Затемнение. Круг поворачивается,

Музыка умолкает. Зажигается свет.

Воспоминание продолжается.

Кафе «Незабудка». Зилов и Галина останавливаются у входа в кафе.

Зилов. А теперь ты иди.

Галина. Не успееть зайти домой?

Зилов. Зачем?

Галина. Собраться.

Зилов. Какие сборы? Я еду не па именины... Ну иди, Иди дэмой.

Галина. Все-таки, может быть...

Зилов. Что?

Галина. Может, мы поедем вместе?

Зилов. Нет, нет, решено, я еду один.

Галина. Я думала, так будет лучше...

Зилов. Как?

Галина. Если я поеду с тобой.

Зилов. Чем лучше?.. Тут ничем не поможешь... Сколько времени?

Галина. Без двадцати шесть.

Зилов. До свиданья. Мне пора на самолет. Я загляну сюда, мне надо немного выпить... До свиданья. (Проходит в кафе, садится за столик.)

Галина стоит у входа.

Дима!

Появляется официант.

Официант (Галине). Привет, Галка... Проходи, гостьей будешь. (Подошел к Зилову.) Привет, Витя.

Зилов. Привет, Дима. Принеси, пожалуйста, водки.

Официант (пегромко о Галипе). Витя, почему твоя жена со мной не здоровается?.. Мне, конечно, все равно, но невежливо как-то с ее стороны... Сколько водки?

Зилов. Двести.

Официант уходит. Галина подходит к столику,

Ты еще злесь?

Галина. Я посижу с тобой. (Садится.) Пока ты здесь.

Зилов. Я хочу быть один, ты понимаешь?

Галина. Не понимаю. Мне казалось, что именно сейчас...

Зилов. Именно сейчас я хочу остаться один.

Маленькая пауза.

Галина. Да, я понимаю. Твоему отцу я была чужая... И тебе

я давно чужая... Я тебе хотела сказать, давно хотела сказать... Я получаю письма...

Зилов. Какие письма?

Галина. Я получаю письма каждый день.

Зилов. Да?.. От кого, интересно?.. От друга детства, конечно? Галина. Он меня любит.

Маленькая пауза.

Зилов. Ну, а как ты к нему относишься?

Галина. Я не знаю... Но так, как у нас, так больше невозможно.

Зилов. И ты решила сказать мне об этом именно сегодня?

Галина. Я тебе не нужна. Скажи правду.

Зилов. И тебе не совестно?.. У тебя переписка, шашни, черт знает что, и это ты преподносишь мне именно сегодня! В тот самый день, когда у меня умер папа... Ну спасибо тебе, утешила.

Маленькая пауза.

Галина. Наверное, я виновата, но я больше не могу... Прости, если виновата.

Зилов. Да нет, ты не стесняйся! Чего там! Продолжай! Расскажи, что там у тебя с ним, как. Рассказывай.

Галина. Мне нечего рассказывать.

Зилов. Нечего?.. Не знаю, не знаю. Не уверен. Ты молчала, значит, ты уже меня обманывала. Откуда же мне знать, что там у вас на самом деле!

Галина. Перестань, что ты выдумываеть.

Зилов. Я выдумываю? Ты сама сказала, что уже не знаешь, кого ты любишь.

Галина. Это неправда!

Зилов. Ты повимаешь, до чего ты дошла? И чтобы такую женщину я привел на могилу своего отца? Никогда! Уходи, я не желаю тебя видеть!

Галипа. Ты с ума сошел! Сам не знаешь, что ты говоришь...

Зилов. Уходи, я тебе говорю! И вообще можешь не показы-

ваться! Можешь ехать к своему другу — пожалуйста! Желаю счастья!

Галина. Да что с тобой?.. Я не давала ему никакого повода. Я давно ему не отвечаю... Я написала ему всего два письма. Всего два письма. Как же ты можещь?..

Зилов (едруг спокойно). Ладно... Я психанул, извини... Нервы сдают. Должна понять, в каком они у меня состоянии...

Галина. Я сама виновата. Ты меня прости...

Зилов. Ладно, ты не обижайся... Я ведь чувствовал, что мне надо остаться одному... (Маленькая пауза.) И все-таки ты иди домой, хорошо?

Галина (поднимается). Хорошо.

Зилов. И не сердись.

Галина. Я не сержусь. Когда ты вернешься?

Зилов. Когда?.. Я думаю, через педелю-полторы.

Галина. Плохо, что я тебя не собрала. Ты даже без плаща. Зилов. Ничего, обойдусь... (Подходит к ней, поцеловал ес в щеку.) До свиданья.

Галина уходит. Пауза. Появляется официинт.

Сколько времени?

Официант. Без пяти шесть... Закусить ничего не надо?

Зилов. Нет... Дима, выпей со мной.

Официант (садится). Спасибо, Витя, но на работе я— ни грамма. Это мой закон, ты знаешь. (Не сразу.) Ну как? Считаешь деньки-то? Сколько там у нас осталось?.. Мотоцикл у меня на ходу. Порядок... Витя, а лодку-то надо бы просмолить. Ты бы написал Хромому... Витя!

Зилов. Да?

Официант. Я говорю насчет лодки. Написать бы туда надо. Зилов. Я уже все сделал. Лодка на воде.

Официант. Молодец.

Зилов. Да, ведь восемнадцать дней осталось. Пустяки... (Молчит.)

Официант. О чем грустишь?

Зилов. Несчастье у меня, Дима.

Официант. А что такое?

Зилов. Старика еду хоронить...

Официант (не сразу и сочувственно). Понятно...

Маленькая пауза. Зилов выпивает.

Дело печальное...

Зилов. Скверно, Дима... Хреновый я был ему сын. За четыре года ни разу его не навестил...

Официант. Нда...

Зилов. Теперь вот повидаемся...

Официант. Далеко?

Зилов (утвердительно качает головой). Боюсь, не успею... (Не сразу.) Сколько с меня?

Официант. Рубль шестьдесят.

Зилов (достает деньги). Да. Я тебе должен три рубля...

Официант. Три двадцать, Витя.

Зилов. А, извини... Вот. (Отдает деньги.) Спасибо.

Официант (поднялся, прикинул на счетах). Тридцать пять копеек с меня.

Зилов махнул рукой.

Благодарю.

У входа появляется Ирина.

Зилов (официанту). Пока, Дима.

Официант. Пока. Держись, старик, не падай духом. (Уходит.) Ирина (подходит). Добрый вечер.

Зилов. Иди сюда. Садись.

Ирина садится, дурашливо сложила руки на столе, выпрямилась, подняла голову, все как ва партой. Рассмеялась.

(Положил на ее руки свою ладонь.) Ну? Как ты себя вела? Ирина. Я послушная девочка. Я вела себя, как ты велел.

Зилов. Ты умница. А та шпана?.. Ну у телефона?

Ирина. Ой! Я еле от них убежала. Они сумасшедшие. Сначала они не выпускали меня из телефонной будки.

Зилов. Вот мерзавцы.

Ирина. Да нет, они сумастедшие. Они меня не выпускают, а я им говорю, пустите, а то я вас обругаю. Потом один говорит, не ругайся, пойдем с нами, у меня, говорит, день рождения. Врет, наверное. Я говорю, я иду на свидание. А они, все равно, говорят, мы тебя проводим. Ну разве не сумастедшие? (Без паузы.) А ты меня обманул. Ты не пехудел. Нисколько. Но ты грустный.

Зилов. Я уезжаю.

Ирина. Когда?

Зилов. Сейчас. Попрощаемся, и на самолет.

Маленькая пауза.

Ирина. Обязательно надо?

Зилов. Обязательно.

Ирина. Тогда поезжай. А я буду тебя ждать. А долго ждать? Зилов. Долго. Целую неделю.

Появляется Галина. В руках у нее плащ и портфель. Она входит быстро, но, сделавши несколько шагов к столику, где сидят Зилов и Ирина, останавливается.

Маленькая пауза. Галина смотрит на них, они на нее. Рука Зилова все еще лежит на руках Ирины.

Галина подходит к ближайшему стулу, оставляет на нем плащ и портфель. И вдруг быстро уходит. Маленькая пауза.

Ирина. Кто это?

Маленькая пауза.

Зилов. Это моя жена. Ирина (поражена). Жена?.. Зилов. Па, я женат...

Пауза.

Так... Ты потрясена. Убита... Для тебя все копчено... Маленькая пауза. Ну?.. Можешь назвать меня мерзавцем, можешь встать и уйти... Делай, что хочешь.

Маленькия пауза.

Все кончено, не правда ли?.. А? Что же ты молчишь?.. Ты не знаешь, что говорят в таких случаях? Пожалуйста, я тебя научу...

Ирина (тихо). Иет...

Зилов. Что — «нет»? Говорю тебе, я женат... Разве это вичего не меняет?

Ирина: Да, это ничего не меняет... Все равно...

Зилов (садится с нею рядом, обнимает ее). Радость моя! Ты белая как стенка, успокойся, все это ерунда. Я женат — в самом деле, расписан — действительно, но мы с ней давно уже чужие люди, друзья, добрые друзья. Не больше.

Ирина. Это правда?

Зилов. Я мог тебе все рассказать в первый день, но зачем — подумай?.. Ну что ты! Если бы я хотел тебя обмануть, я бы сегодня тебя обманул, сейчас. Сказал бы, что она моя сестра...

Ирина. Сначала я чуть не умерла... А потом я почувствовала, что мне все равно, женат ты или нет. И мне стало страшно.

Зилов. Бедная девочка! Прелесть моя! Ты понятия не имеещь, какая ты прелесть...

Маленькая пауза. Зилов целует Ирине руку. Она унимает его, смущенно поглядывая по сторонам.

Ирина. Я хочу есть.

Зилов. Прекрасная мысль. Сейчас мы поужинаем. И выпьем чего-нибудь, верно? (Громко.) Дима!..

Ирина. А твой самолет? Ты успеешь?..

Зилов (помрачиел). Да, ты права... Я должен торопиться...

Появляется официант.

Официант (Зилову). Ты меня звал?

Зплов. Да... (Маленькая пауза. Нерешительно.) Что-нибудь поесть и вина... Немного.

Офицпант. Поесть — что именно?

Зилов (Ирине). Что ты желаешь?

Ирина. Что ты, то и я.

Зилов (вдруг решительно). Бифштексы. Что-нибудь холодное, вина бутылку и коньяку — двести. Все.

Ирина. Не опоздаеть на самолет?

Зилов. Я еду завтра. (Официанту.) Ты все понял?

Официант. Все ясно.

Траурная мелодия, которая внезапно обрывается и после секундной паузы сменяется своим развязным вариантом. Круг поворачивается, музыка умолкает, зажигается свет. Зило в стоит посреди своей комнаты. Лицо его обращено к окну.

#### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Зипов (набирает номер по телефону). Общежитие?.. Будьте добры, позовите из сороковой комнаты Ирину... Что?.. А давно?.. С вещами?.. Поступила она в институт, вы не знаете?.. Сегодня?.. Минутку! У вас нет телефона приемной комиссии?.. Два двадцать один тридцать семь... Спасибо. (Нажимает на рычае, потом снова набирает номер.) Два двадцать один тридцать семь... Приемная комиссия?.. Вас беспокоят из редакции... Кузаков... Да, Кузаков... У нас к вам просьба. К вам на первый курс поступала Рожкова Ирина Николаевна... Рожкова. Факультет английского языка... Что с ней поступила или нет? Узнайте, пожалуйста... Да, срочно... Телефон? Пять двадцать сорок восемь... Минут через двадцать?.. Хорошо, я жду. (Положил трубку. Сидит у телефопа.)

Затемнение. Сцена освещается.

Воспоминание следующее.

Квартира Зилова. На виду две комнаты, разделенные сте-

ной и дверью. В одной комнате Зилов, сидя за столом, на котором у него весы, различные коробки, гильзы, занимается охотничьими приготовлениями. В этой комнате в глаза бросается ружье, деревянные утки, большая фотография Зилова, запечатленного на лоне природы, в охотничьем снаряжении и увешанного добычей.

В другой комиате, где происходило повоселье, Галина ванята сборами в дорогу. Здесь на видном месте повенький телефон.

Галина заканчивает сборы, закрывает чемодан, присаживается и сидит молча.

Зилов выходит из своей комнаты.

Зилов. Собралась?.. Ну что ж. Присядем на дорогу. (Садигся.)
Ты подала телеграмму?

Галина. Да...

Зилов. Тебя встретят?

Галина. Да, встретят...

Зилов. А ты уверена, что они дома?

Галина. Они?.. Да, кто-нибудь из них всегда дома.

Зилов. Отдохни как следует. Пусть по грибы тебя сводят, по ягоды... Дядя твой не охотник?

Галина. По-моему, нет...

Зилов. Ажак там с окотой? Не знаешь?

Галина. По-моему, хорошо. Там прекрасный лес, озера... (Вдруг.) Поедем.

Зилов. Туда? На охоту?

Ганина. Нет, я пошутила. Я тебя не возьму... Отдыхать так отпыхать.

Зилов. Верно, лучше мы разъедемся. Ненадолго.

Галина. Да, лучше разъедемся...

Зилов. Охота скоро начинается, так что бросаться сейчас на новое место не годится. Я ждал целый год и не могу рисковать.

Галина. Да... Зачем рисковать... (Пауза. Подиялась.) Знаешь, ты меня не провожай. Чемодан легкий... Я возьму такси. Зилов. Как хочешь... Когда тебя ждать?

Галина. Ждать?.. Разве ты будешь меня ждать?

Зилов. А как же? Когда ты приедешь?

Галина. Приеду... когда-нибудь.

Зилов. Когда-нибудь? Что это значит?

Галина. Да нет, я пошутила. Приеду через месяц... Ну, давай прощаться.

Они целуются.

Счастливо тебе... Вспомипай меня. Иногда... Ну, привет? Зилов. Привет... Будешь возвращаться, обязательно подай телеграмму. Слышишь?

Галина (на пороге). Да, обязательно... (Уходит.)

Зинов (на две секунды присел, задумался, потом прошелся по комнате, взглянул в окно, снова прошелся, потом, усевшись на тахту, набрал номер по телефону). Общежитие?.. Будьте любезны, пригласите из сороковой комнаты Ирину... Рожкову, Ирину Николаевну... Некому идти?.. Не может быль. Я звоню по делу из института... Проректор... Да, проректор... Бульте так любезны... Жду... (Улегся на диван. Пауза. Чужим голосом.) Товарищ Рожкова?.. Ирина Николаевна, если я не ошибаюсь... Вас беспокоит проректор... Видите ли, у нас тут возник один вопрос... Вы комсомолка?.. Нет?.. А почему?.. Это не объяснение... Может быть, вы в бога верите?.. Тогда во что же вы верите?.. А кто, по-вашему, должен анать? Я. что ли?.. Серьезней надо быть, товарищ Рожкова, серьезней... Ну хорошо, в институт мы вас все-таки принимаем, даем вам стипендию... повышенную. Да, повышенную. И знаете почему?.. За красивые глаза... Они у вас голубые, если мне память не изменяет... (Своим голосом.) Здравствуй, моя радость... (Смеется.) Ну, конечно, я... А ты поверила?.. Ну не ругайся... Увидишь, все так и будет... Я дома... (Деловито.) Ты вот что. Давай быстренько ко мне... Прямо сейчас... Да... Я один... Один как перст... Она уехала... Пока на месяц... Никаких, я тебя жду... Очень просто, Я же тебе показывал... Да, второй от остановки... Зеленый балкон, совершенно верно... Этаж пятый, квартира двадцатая... Жду... (Положил трубку, прошелся по комиате, уселся на подоконник.)

Появляется Галина.

Что случилось?.. Что-нибудь забыла?

Галина. Нет, я вернулась, чтобы... Я хочу сказать тебе правду. Я уезжаю насовсем.

Зилов. Насовсем?

Галина. Да.

Маленькая пауза.

Зилов. «Насовсем» — это как понимать? Навеки, навсегда, так, что ли?

Галина. Так... Навеки, навсегда.

Зилов. Ты это серьезно?

Маленькая пауза.

И давно ты это надумала?

Галина. Да.

Зилов. Выходит, ты могла уехать - и ни слова?

Галина. Не смогла, как видишь...

Зилов. И ты уверена...

Галина (перебивает). Меня ждет такси. Прощай.

Зилов. Подожди. Так такие дела не делаются. Собираеться навеки и даже не поинтересуеться, что я об этом думаю.

Галина. Прошу тебя, не надо больше никаких разговоров. Зачем? Мы уже все сказали... за шесть лет... Я больше не могу... Прощай.

Зилов. Нет, так не пойдет. «Навсегда», «навеки», «прощай» — это ты выбрось из головы. Ты едешь на месяц, ровно на месяц.

Галина. Я опоздаю на поезд.

Зилов. Плевать я хотел на этот поезд. Дай слово, что ты вернешься. Иначе я тебя не пущу. Дай слово и оставь мне адрес, слышишь?

Галина. Какой тебе адрес?

Зилов. Какой?.. Твой, конечно. Адрес твоего дяди, какой еще? Маленькая пауза.

Галина. Я еду не к дяде.

Зилов. Что?.. Куда же ты едешь? К кому?.. К другу детства? Маленькая пауза.

К нему?

Галина. Да.

Маленькая пауза.

Зилов (закипает). Так вот оно что...

Галина. Брось. Хватит тебе прикидываться. Куда я еду, к кому — тебе это все равно. И не делай вида, что тебя это волнует. Тебя давно уже ничего не волнует. Тебе все безразлично. Все на свете. У тебя нет сердца, вот в чем дело. Совсем нет сердца...

Зилов (трясет ее). А у тебя, дрянь такая, у тебя есть сердце? А? Где оно? Где оно, я тебя спрашиваю? Покажи мне его, если оно у тебя есть!

Галина. Пусти меня... Пусти.

Зилов. Ах, ты торопишься... Я понимаю, тебе не терпится наставить мне рога... Ну уж нет, черт возьми! (Тащит ее в другую комнату.) Не так-то это просто! (В другой комнате усадил ее на стул.) Сядь и не шевелись! Шлюха! (Выходит на балкон, кричит.) Эй, шеф!.. Шеф!.. Эй! Будьте любезны, позовите водителя!..

Галина сидит, опустив голову.

Когда появится, скажите ему, чтобы поднялся на пятый этаж... Будьте любезны...

Галина вдруг поднимается и выходит в первую комнату.

И пусть прихватит чемодан!.. Спасибо!.. (Оборачивается, бежит к двери, но в это время Галина закрыла ее на ключ.) Открой! (Стучит.) Открой немедленно! (Разбегается, ударил дверь плечом. Безуспешно.) Открой!.. Открой — куже буцет!..

Галина, опустившись перед дверью на пол, плачет.

(Мгновсине постоял молча.) Открой, добром тебя прошу... Не доводи меня, пожалеешь...

Галина плачет громче.

(Некоторое время стучит, потом прекращает стучать. Постоял молча.) Ну падно, открой. Я тебя не трону... А этого друга, слышишь, я его убью... Открывай!.. Никуда ты не уйдешь... Это просто немыслимо.

Галина поднялась, вытерла слезы.

Не забывай, ты моя жена... Когда я услышал от тебя такое — удивляюсь, как я тебя не задушил. (Помолчал.) Послушай! Я хочу поговорить с тобой откровенно. Мы давно не говорили откровенно — вот в чем беда...

Галина тихо уходит.

(Пскрепне и страстно.) Я сам виноват, я знаю. Я сам довел тебя до этого... Я тебя замучил, но, клянусь тебе, мне самому опротивела такая жизнь... Ты права, мне все безразлично, все на свете. Что со мной делается, я не знаю... Не знаю... Неужели у меня нет сердца?.. Да, да, у меня нет ничего — только ты, сегодня я это понял, ты слышишь? Что у меня есть, кроме тебя?.. Друзья? Нет у меня никаких друзей... Женщины?.. Да, они были, но зачем? Опи мпе не нужны, поверь мне... А что еще? Работа моя, что ли! Боже мой! Да пойми ты меня, разве можно все это принимать близко к сердцу! Я один, один, ничего у меня в жизии нет, кроме тебя. Помоги мне! Без тебя мне крышка... Уедем куда-нибудь! Начнем сначала, уж не такие мы старые...

Появляется Ирина.

Зилов. Ты меня слышишь?...

Ирина останавливается,

Слышишь?

Ирина. Да...

Зилов. Я возьму тебя на охоту. Хочешь?

Прина. Хочу.

Зилов. Вот и прекрасно... Знаешь, что ты там увидишь?.. Такое тебе и не снилось, клянусь тебе. Только там и чувствуешь себя человеком. Я повезу тебя на лодке, слышишь? Ведь ты ее даже не видела. Я повезу тебя на тот берег, ты хочешь?

Ирина. Да... (Опа, проникаясь его волнением, стоит перед дверью, не шелохнувшись.)

Зилов. Но, учти, мы поднимемся рано, еще до рассвета. Ты увидишь, какой там туман — мы поплывем, как во сне, неизвестно куда. А когда подымается солнце? О! Это как в 
церкви и даже почище, чем в церкви... А ночь? Боже мой! 
Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, ты понимаешь? 
Нет! Ты еще не родился. И ничего нет. И не было. И не будет... И уток ты увидишь. Обязательно. Конечно, стрелок я 
неважный, но разве в этом дело?.. На охоту я не взял бы 
с собой ни одну женщину. Только тебя... И знаешь почему?.. Потому что я тебя люблю... Ты слышишь?.. Ну открой 
же меня!

Ирина. Открыть?.. Разве ты закрыт?

Зилов толкнул дверь.

В самом деле. (Поверпула ключ.)

Зилов распахнул дверь. Пауза. Зилов поражен, растерян.

Что ты так на меня смотришь?

Маленькая пауза.

Зилов. Черт возьми!.. Ты просто королева!.. Какое платье! Чудо! Где ты его взяла?

Ирина. Это?.. Но оно старое... Я вчера была в нем и позавчера...

Зилов. Не может быть... Все равно, сегодня ты особенная... Такую я тебя еще ни разу не видел.

Ирина (рада). Это правда?.. А кто тебя закрыл?

Зилов. Закрыл?.. Ах, закрыл! Сосед... Вэрослый человек и все придуривается.

Ирина. Ты в самом деле так меня любишь?

Зилов. Как?

Ирина. Так, как ты сейчас говорил.

Зилов (обнимает ее). Ты что, сомневаешься?

Ирина, Нет... Как ты меня узнал? Неужели ты знаешь мон шаги?

Зилов. Конечно.

Ирина (она счастлива). Даже не верится...

Зилов. Ну почему же? Я тебя ждал... Но если признаться честно, я увидел тебя с балкона.

Ирина. А твоя охота, она далеко?

Зилов. Что?.. Да, да, очень далеко. Безумно далеко.

Ирина. Отец тоже брал меня на охоту... Я поеду с тобой, что бы ни было. Поступлю или нет — все равно. А когда?

Зилов. Что - когда?

Ирина. Когда мы поедем на охоту?

Вилов вдруг начинает смеяться.

Почему ты смеешься?

Он смеется, не может ответить.

Что с тобой?.. Почему ты смеешься?

Зилов (сквозь смех). Нет, нет... Не обращай внимания. Это и так... Вспомнил кое-что... Сейчас... Сейчас... (Перестал смеять-ся.) Ну вот и все.

Ирина (испусанно). Ты не надо мной смеялся?

Зилов. Ну что ты. Конечно, нет. Просто я вспомнил... Вспомнил один анекдот. Вчера в конторе рассказали. Неожиданно вспомнил. Бывает же так.

Ирина. Расскажи.

Зилов. Что рассказать?

Ирина. Анекдот расскажи.

Зилов. Да не стоит.

Ирина. Нет расскажи.

Зилов. Пу хорошо... Муж уехал в командировку... Иля нет, жена уехала в командировку... Да ну его к черту!

Ирина. Нет расскажи.

Вилов качает головой: нет.

Но почему?

Зилов. Тебе нельзя. Этот анекдот нехороший. Мерзкий анекдот. Ирина. Когда же мы поедем на охоту? Зилов. Скоро. Скоро поедем.

Затемнение. Из темноты слышны телефонные звонки. Зажигается свет. Зило в сидит у телефона. Телефон звонит.

Зилов (очнувшись, хватает трубку). Да... Да... Что? Взяла документы?.. Не прошла по конкурсу—вы это точно знаете?.. Минутку! Когда она взяла документы?.. Ясно... Нет, минутку! У меня к вам большая просьба... Скажите, вы ее знаете?.. Так вот, если случайно она еще к вам зайдет, передайте ей... ну вдруг!.. Передайте ей, что звонил Зилов... Зилов. И что он умоляет ему позвонить... Да, умоляет. Так н передайте... (Положил трубку.) Уехала...

Занавес

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Квартира Зиловых. На столе огромный рюкзак и ружье в брезентовом чехле.

За окном по-прежнему дождь.

Вилов разговаривает по телефону. Сейчас он в свитере, в

широких брюках, босой, на голове у него кепка. На тахте лежит телогрейка, на полу — охотничьи сапоги.

Зилов. Нет. больше не могу... Знаешь, Дима, я плохой охотник, но, видит бог, я неплохой товарищ, я бы не стал, как ты... Нет, ждать не буду... Не могу... Ладно, бог с тобой и с твоим мотопиклом... Да, прямо сейчас... Да, по дождю... Как-нибудь... По Ключей автобусом, а там пешком... Да так. Не знаешь, как ходят пешком?.. Правильно, значит, ты еще не забыл... Что?.. Лодка?.. Как всегда - пожалуйста... Ну моя, ну и что из этого? Пополам, как обычно... Да нет, лодки мне не жалко, зря беспоконшься... Минутку, Дима, минуточку!.. Я котел тебя спросить... спросить... подожди... Да! Слушай, не ты ли это двинул мне вчера по скуле?.. Да вот никак не вспомню... Да нет, при чем тут подозрения, просто спрашиваю... Ну если б знал, не спрашивал бы... Ну извини, не придавай этому значения... Да так, интересно все-таки... Ладно, извини еще раз - не обижайся... Ладно, там увидимся... Увидимся... Привет. (Положил трубку, Собирается. Сел, натягивает сапоги.)

Стук в дверь.

Дa!

Голос за дверью: «Телеграмма».

(Поднимается, выходит в прихожую, возвращается, развернул телеграмму, читает ее вслух.) «Дорогой Алик... Выражаем глубочайшее соболезнование по поводу преждевременной кончины нашего лучшего друга Зилова Виктора Александровича... Группа товарищей...» (Пауза.) Группа товарищей... Ну-ну... (Медленно рвет телеграмму.)

Звучит музыка — причудливое чередование траурной мелодии с ее веселой вариацией. В темноте круг поворачивается. Свет зажигается, музыка умолкает, начинается в оспоми на ние последнее.

Кафе «Иезабудка». Сдвинуты два стола.

Зилов и официант. Официант накрывает на стом. Зилов сидит во главе стола. Он в черном костюме, торжественный и возбужденный.

Зилов. Ну так... И пару шампанского. А как же? Праздник у нас или нет?

Официант. Сколько будет человек?

Зплов. Семь. Семь персон.

Официант. Кто да кто?

Зилов. Все те же. Друзья! А кто еще?.. Откровенно говоря, я и випеть-то их не желаю.

Официант. Поссорился?

Зилов. Поссорился?.. Вроде бы да... А может, и нет... Да разве у нас разберешь?.. Ну вот мы с тобой друзья. Друзья и друзья, а я, допустим, беру и продаю тебя за копейку. Потом мы встречаемся и я тебе говорю: «Старик, говорю, у меня завелась копейка, пойдем со мной, я тебя люблю и хочу с тобой выпить». И ты идешь со мной, выпиваешь. Потом мы с тобой обнимаемся, целуемся, хотя ты прекрасно знаешь, откуда у меня эта копейка. Но ты идешь со мной, потому что тебе все до лампочки, и откуда взялась моя копейка, на это тебе тоже наплевать... А завтра ты встречаешь меня — и все сначала... Вот ведь как. А ты говоришь поссорился... Просто я не желаю их видеть.

Официант. Тогда зачем ты их пригласил?

Зилов. Да так, для души.

Официант. Не понимаю.

Зилов. Для полноты счастья. Сам подумай, какая разница: сегодня я гляжу на эти рожи, а завтра я на охоте.

Официант. Чудишь, старичок...

Зилов. Завтра мы отправимся пораньше, верно? Часиков бы в шесть, а, Дима?.. Если выедем рано, к вечеру будем на месте.

Официант. Успеем. Официально охота разрешается послевавтра.

- Зилов. В том-то и дело. Значит, завтра надо быть там. А как же? Иначе мы пропустим первое утро.
- Официант. Не волнуйся, мы успеем.
- Зилов. Черт возъми! Какие-то сутки и мы с тобой уже в лодке, а? В тишине. В тумане. Выпей, Дима. Выпей за первое утро.
- Официант. Витя, не уговаривай. Я на работе.
- Зилов. Да ведь последний вечер. Считай, что уже в отпуско.
- Официант. Я сказал: нет. Мне отчитываться, деньги сдавать, и вообще ты мой закон знаешь.
- Зилов. Да наплюй ты на свой закон. (Подает официанту стакан.) Одну. За первое утро.
- Официант. Ни одной. Завтра пожалуйста. Хоть сто порций. Зилов. Ладно... Говоря по совести, этот кабак мне опротивел. Мы не увидим его целый месяц. И слава богу... Итак, за утиную охоту. (Выпивает.) У меня предчувствие, что на этот раз мне повезет.
- Официант. Предчувствия побоку. Если не можешь стрелять, предчувствия не помогут. Как мазал, так и будешь.
- Зилов. Дима, ну сколько я могу мазать? Неужели и в этот раз?
- Официант. Витя, я тебе сто раз объясняю: будешь мазать до тех пор, пока не успоконнься.
- Зилов. Да что это такое? «Не волнуйся», «успокойся»! Дима, шутишь ты надо мной, что ли? Я понимаю, нужен глаз, рука, как у тебя...
- Официант. Витя, глаз у тебя на месте, и рука нормальная, и все ты понимаешь, но как дойдет до дела—ты не стрелок. А почему? Потому что в охоте главное— это как к ней подходить. Спокойно или нет. С нервами или без нервов... Ну вот сели на воду, ты что делаешь?
- Зилов (поднялся). Как что я делаю?
- Официант (перебивает). Ну вот. Ты уже вскакиваешь, а зачем? Ведь это все как делается? Спокойно, ровненько, аккуратненько, не спеша.
- Зилов. Авлёт? Тоже не спеша?

- Официант. Зачем? Влёт бей быстро, но опять же полное равнодушие... Как сказать... Ну так, вроде бы они летят не в природе, а на картинке.
- Вилов. Но они не на картинке. Они-то все-таки живые.
- **Официант.** Живые они для того, кто мажет. А кто попадает, для того они уже мертвые. Соображаешь?
- Зилов (легкомысленно). Ясно... Выпью-ка я еще. За то, чтоб не волноваться. (Выпивает.) На этот раз все будет вот так. (По-казывает большой палец.) Ты увидишь...
- Официант (насмешливо). Ну посмотрим... Только бы погода не испортилась.
- Зилов. Не может быть. Упаси боже...

Маленькая пауга.

- Официант. Витя, у тебя, кажется, жена уехала? Точно?.. Говорят, ты остался один?
- Зилов. А что? Ты насчет ключа?.. Я не один. Я живу с невестой.
- Официант. С невестой? (Ухмыльнулся.) Неплохо сказано...
- Зилов (вдруг с раздражением). А что ты ухмыляешься? Может, ты с ней спал?
- Официант (озадачен). Да нет... Чего это ты?
- Зилов. Я ничего. А ты не ухмыляйся, когда не следует... Невеста как невеста. Я на ней женюсь, понял?
- Официант. Разве я против?.. (Закончил работу, шагнул назад, одновременно взмахнул салфеткой.) Порядок.
- Зилов. Ты вот что. (Вынимает деньги, дает их официанту.) Ты неси сюда еще пару бутылочек. Раз в году могу я раскрутиться? Имею право?
- Официант. Конечно, Витя. Хозяин барин. Как обычно.

Появляются Вера и Кузаков. В руках у Веры несколько астр.

Кузаков. Привет, алики! Зилов. Привет, привет... Официант. Привет.

Зилов. Присаживайтесь.

Вера (о Зилове). Смотрите, какой он сегодня шикарный.

Кузаков. Красавчик.

Вера. Имениппик.

Кузаков. Принц.

Зилов. Ладно, не болтайте. Садитесь за стол.

Вера (передает цветы официанту). Алик, будь добр, поставь их в вазу.

Официант (насмешливо). Спутаюсь. (Уходит.)

Кузаков (Вере об официанте). Ты с ним знакома?

Вера. Знакома, к сожалению.

Зилов. Ты лучше спроси, с кем она не знакома.

Кузаков. Он мне не правится.

Вера. Мне тоже, Коля. Но делать вид, что я его пе знаю, зачем?

Зилов. Бросьте, он отличный парень. (Кузакову.) А ты, кажется, ее ревнуещь?

Кузаков (привлек Веру к себе). Ты прав — ревную.

Вера. А что в этом плохого? (Слегка обнимает Кузакова.)

Зилов. Какие нежности, черт возьми... (Кузакову, насмешливо:) Слушай, ты на ней женись.

Кузаков. Знаешь, я так и сделаю.

Зилов (удивленно). Серьезно?

Кузаков. А ты что-пибудь имеешь против?

Зилов (насмешливо). Я против?.. Ну что ты. Наоборот. Благо-

Появляются Валерия, Саяпин и Кушак.

## Саяпин. Привет, алики!

Все поздоровались. O ф u  $\psi$  u a h  $\tau$  принес цветы, вино u yдалился.

Зилов. Милости прошу к столу. Рассаживайтесь. Сюда, Вадим Андреич.

Кушак. Да, пожалуй, я сяду здесь. (Садится рядом с Зиловым.) Рядом с отпускником. Зилов. Ну вот, все в сборе. Сейчас придет моя невеста... (Ждет замечаний.)

Валерия. Невеста?

Зилов. А что?.. Может, вас это не устраивает?

Валерия. Ну, во всяком случае, - новость...

Вера. У тебя невеста?

Зилов. Да, невеста. Если уж у тебя есть жених, то почему бы...

Валерия (перебивает). Ну хорошо, хорошо. Невеста так невеста. Но мне кажется, если ты нас пригласил, ты мог бы не пить заранее. Мог бы воздержаться.

Зилов. Так вот. Сейчас придет моя невеста и мы будем выпивать. Давненько мы с вами не выпивали, а, Вадим Андреич?

Кушак (ему явно не по себе). В самом деле... (Озирается.) Но ведь я по этой части не особенно...

Зилов. Ничего неизвестно. По-моему, вы пьете дома. По ночам. В алерия. Какая глупость. Вадим Андреич — единственный здесь мужчина, которого нельзя назвать пьяницей.

Саяпин. Братцы! Что я вижу! Гляньте на стол!

Зилов. В чем дело?

Саяпин. Крабы!

Валерия. Крабы?.. Красота! Роскошь!

Кушак. Действительно, крабы теперь большая редкость.

Появляется Ирина. Она веселая, в светлом платье.

Ирина. Добрый вечер.

Все поздоровались.

Зилов (довольно мрачно). Где ты была?

Его тон сразу же сбивает с Ирины веселость. Она молчит. Лапно. Или сюда.

Ирина подходит.

(Всем.) Вот. Прошу любить и жаловать. Ее зовут Ирина. (Ирине.) Знакомься. Это вот Вадим Андреич.

Кушак. Очень приятно.

Зилов. Мой шеф. Руководитель, стало быть. Большой либерал.

Ирина слегка кланяется всем поочередно.

(Церемонными жестами представляет ей своих друзей.) Саянин. Тоже крупный деятель... Его боевая подруга. Дальше... Кузаков. Жених, как я только что выяснил... (О Вере.) А это... ты сама видишь. Тоже оказывается невеста... Все они мои лучшие друзья.

Ирина (мягко). Я очень рада.

Зилов. Они тоже очень рады. (Всем.) Или вы недовольны?

Маленькая пауза. Саяпин не удержался, прыснул.

Все довольны? Я так и думал. А теперь давайте выпьем. За утиную охоту.

Маленькая пауза. Зилов выпивает один.

Кузаков *(насмешливо)*. Ну и как? Хорошо прошла? Зилов. Замечательно.

Кузаков. Ты что же, пригласил нас посмотреть, как ты напиваешься?

Зилов. Нет, зачем же. Я вас пригласил, чтобы посмотреть на трезвых людей.

Валерия. И долго ты намерен на нас смотреть?

Зилов. Уже налюбовался. Можете выпить. За охоту. Предупреждаю, пить вы сегодня будете только за охоту. Исключительно.

Маленькая пауза.

Кушак (осторожно). Я понимаю, Виктор, охота — это твое хобби, но...

Зилов (перебивиет). Какое еще к черту хобби? Охота она и есть охота. (Фыркиул.) Хобби! Чем говорить такие пошлости, выпьем-ка лучше за открытие сезона.

Валерия (Зилову). Послушай, со своей охотой ты совсем помешался.

Кушак. В самом деле, Виктор. Я полагаю, здесь у каждого есть свои увлечения, нельзя же так, ведь мы твои гости...

Зилов. Ерунда. Вы будете пить за охоту — и никаких. А если нет, то зачем вы здесь собрались?

Иесмотря на выпитое, Зилов пока еще в трезвом уме и твердой памяти.

- Кузаков. Не понимаю, чего та добиваеться? Хочеть, чтобы мы ушли?
- Саяпин. Да нет! Витя шутит. Как всегда. Вы что, его не знаете?
- Зилов (*Прине*). Ты только посмотри на эту компанию. Посмотри, какие они все серьезные. Они не выпивают, не закусывают. У них совсем другое на уме. Они пришли учить меня жить.
- Вера. Мне это уже надоело.
- Зилов. Надоело? Ну конечно! Ты ведь не привыкла к длинным разговорам.
- Ирина (она растеряна, негромко, Зилову). Перестапь...
- Зилов. Подожди! Ты их не знаешь. Это такие порядочные люди, что им просто стыдно сидеть со мной за одним столом. (Bepe.) Не правда ли, Верочка? Признайся, что ты умираещь от стыда. Ты ведь у нас невеста. (Смеется.)
- Кузаков (подпимается). Слушай! Сколько я тебя знаю, ты всегда был мелким шкодником. Что случилось? На этот раз, я вижу, ты размахнулся не на шутку. Чего доброго, ты устроишь здесь настоящий скандал.
- Вера. А мы будем ждать? А может, лучше пойдем отсюда?
- Зилов. Нет, зачем же? Не торопитесь, дайте нам на вас полюбоваться. Вы такая замечательная пара. Вас же надо по телевизору показывать. Особенно невесту.
- Кузаков. Ты еще не наговорился?
- Зилов. Невеста! Вы меня не смешите. Спросите-ка ее, с кем она здесь не спала.
- Ирина. Виктор!

Кузаков поднимается и направляется к Зилову. Саяпин поднимается и приближается к Зилову с другой стороны.

Вера (всканивает и кричит). Не трогайте его!

Кузаков и Саяпин останавливаются. Маленькая пауза.

He будете же вы бить пьяного... И потом он... Он говорит правду.

- Валерия (Вере). Да как вы можете! Да он совсем обнаглел. Ему кажется, что он уже на болоте со своей двустволкой!
- Кушак (Зилову). Виктор! Ты забываешься. Ты не в лесу. В конце концов, здесь общественное место, семейные люди, девушки...
- Зилов. Ах да! Конечно! Семья, друг семьи, невеста прошу прощения!.. (Мрачно.) Перестаньте. Кого вы тут обманываете? И для чего? Ради приличия?.. Так вот, плевать я хотел на ваши приличия. Слышите? Ваши приличия мне опротивели.

Ирина (трясет Зилова). Виктор!..

Кушак (necodyer). Ну знаешь ли! Я далеко не хапжа, но это уже слишком! (Поднимается.)

Зилов (Кушаку). Ну конечно! Вы пришли провести вечер — тихо, благородно, и вдруг такое безобразие. Так, что ли? Зачем вы пришли, скажите-ка лучше откровенно. Ну зачем?.. Молчите? А я вам скажу, зачем вы сюда пришли. Вам нужна девочка — вот зачем вы сюда пожаловали.

Кушак. Прекратите, хулиган!

Ирина. Виктор!

Появляется официант.

Официант. Витя, не шуми, старик, шуметь не разрешается... Зилов (вырывается. Всем). Хватит вам валять дурака! Сколько можно! Нужна девочка — так и скажите.

Валерия. Хам да и только.

Зилов (Кушаку). Нужна, ну и пожалуйста! Выбирай любую. Хоть ту (показывает на Веру), хоть эту (показывает на Валерию), вы же друг семьи, так в чем же дело? Он (показывает на Саяпина) вам уступит. С удовольствием!

Ирина (трясет Зилова). Замолчи! Или я уйду.

Валерия. Хам! (Cannuny.) Чего стоишь? Не слышишь, нас оскорбляют!

Саяпин направляется к Зилову, но официант его останавливает.

Официант. Спокойно... У нас не разрешается.

Зилов (Кушаку). Ну что же вы? Выбирайте!

Ирина (сотчаянием). Я уйду, ты слышишы!

Валерия. Хамі (Кушаку и Саяпину.) Идемте отсюда!

Валерия, Кушак и Саяпин направляются к выходу. Вера и Кузаков за ними.

Зилов (кричит). Постойте!

Уходящие останавливаются.

(Хватает Ирину за руку и быстро выводит ее из-за столл.) Вот вам еще! Еще одна! Берите ее! Хватайте!

Прина (кричит). Виктор!

Зилов. Рекомендую! Восемнадцать лет! Прелестное создание! Невеста! Ну! Что же вы растерялись? Думаете, ничего не выйдет? Ерунда! Поверьте мне, это делается запросто!

Официант. Спокойно, спокойно... (Оттесияет Зилова к столу.) Ирина смотрит на Зилова с ужасом.

Кузаков (Ирине). Идемте с нами...

Зилов. Вот, вот. Возьмите ее с собой и убирайтесь... (Кричит.) Убирайтесь, я вам говорю! Вон отсюда!

Валерия (на пороге). Придурок!

Саяпин. Браконьер!

Кушак, Вера, Кузаков, Валерия и Саяпин уходят. Официант усаживает Зилова за стол. Ирина стоит посреди комнаты. Она как бы в оцепенении.

Зилов (вслед уходящим). Вот и прекрасно! Катитесь к чертям собачьим! Знать вас больше не желаю! Подонки!.. Алики! Чтоб вам пусто было! (Наливает себе водки и залпом выпивает. Только сейчас он окончательно пьянеет. Обращаясь к Ирине.) И ты убирайся вместе с ними.

- Официант. Кого-кого, а девушку ты зря обижаешь. С такой милой девушкой я бы на твоем месте так не разговаривал.
- Зилов. А ты еще кто такой?.. Ах, лакей... И ты туда же? Пу и хватай ее, если она тебе нужна. Мне плевать... Она такая же дрянь, точно такая же. А нет, так будет дрянью. У нее еще все впереди...
- Официант (обращаясь к Ирине, как бы извиняясь за себя и за Зилова). Отключился. Сам не знает, что говорит.
- Зилов (*Ирипе*). Что ты так на меня уставилась? Что тебе от меня надо? (*Официанту*.) Слушай, ты, лакей! Убери ее отсюда. И сам уходи. Я хочу остаться один... Я вам не верю, слышите?..

Ирина медленно, как во сне, идет к выходу и исчезает. Зилов уронил голову на стол.

Официант (подходит к Зилову, толкает его в бок, подни. ему голову). Я — лакей?

Зилов (смутно). В чем дело?..

Официант. Я спрашиваю: я — лакей?

Зилов. Ты?.. Конечно. А кто же ты еще?

Официант оглядывается, потом бьет Зилова в лицо. Зилов падает между стульев. Официант без всякого перерыва начинает убирать со стола.

Появляются Кузаков и Саяпин.

Саяпин. Где он?

Официант (показывает). Готов. И рогом не шевелит.

Саяпин. Герой.

Кузаков (поднимает Зилова, Саяпину). Помоги.

Официант. Хорошо, что вы вернулись. Я с ним таскаться по собираюсь. По долгу службы. (Уходит с подпосом.)

Кузаков и Саяпин усаживают Зилова на стул и приводят в чувство.

Кузаков. Очнись, скандалист. Зилов *(смутно)*. В чем дело? Кузаков. Пошли домой.

Зилов. Домой?.. Зачем? Что я там забыл?.. Нет, домой я не хочу. Никуда не хочу. Я остаюсь здесь. Решено!

Саяпин (сромко, Зилову на ухо). Уже ночь, чучело. Кафе закрывается, Ночь, понимаешь! Ночь!

Зилов. Ночь?.. (Вдруг энергично.) Где ночь? Где ты ее видишь. Ночью должно быть темно. А это что такое? (Тычет пальцем в открытую дверь, через которую видна освещенная улича.) Что это?.. Разве это ночь? Ну? Светло как днем! Какая же это к черту ночь! Нет, мне все это опротивело... (Вдруг обмяк.)

Кузаков. Пьян мертвецки... (Зилову.) Ты можеть передвигать ногами?...

Зилов. Пока — да... Но сначала выньем. Выньем и пойдем... (Вдруг.) Подождите! А где моя невеста?

Саяпин. Хватился!

Зилов. Где моя невеста? Где она? Верните ее! Верните! Мы обвенчаемся в планетарии...

На улице возникает шум и вид начинающегося дождя,

Саяпин. Дождь пошел.

Кузаков. А вот мы его по дождичку. Взяли.

Они поднимают Зилова со стула. Он сопротивляется.

Зилов. Куда вы меня ведете?

Саяпин. В планетарий. Сочетаться законным браком.

Зилов (уперся). Не хочу.

Кузаков (Саяпину). Подожди... (Зилову, громко.) Слушай, хулиган! Ты едешь завтра на охоту. Забыл?

Зилов. На охоту?.. (Воспрянул.) Черт возьми! Вы правы, надо торопиться. (Поднялся, едва не упал.)

Они его подхватили.

Кузаков. Труп. Берем его под руки.

Саяпин. Труп?

Кузаков. Ну да, покойник. Боюсь, что нам придется его нести.

Саяни н (потирает руки). Покойничек! (Смеется.) У меня блестящая идея! (Смеется.) Завтра мы ему устроим!

Кузаков. Что устроим?

Саянин. Вот такой (показывает большой палец) сюрприз! Он нам устроил сегодня, а мы ему устроим завтра! Покойничек! (Хохочет.) Пошли!

Берут Зилова под руки, уводят. Шум дождя усиливается. Траурная музыка. Секундное затемнение, после чего, как в первой картине, последовательно зажигаются два прожектора. Первым, неярким, освещен Зилов, стоящий у дверей, так, как оставили мы его в начале этой картины. Вторым, ярким прожектором в середине комнаты высвечен круг, на котором сейчас возникнут видения Зилова из первой картины.

Теперь эта сцена с начала до конца должна сопровождаться траурной музыкой. Поведение лиц и разговоры, снова возникшие в воображении Зилова, на этот раз должны выглядеть без шутовства и преувеличений, как в его воспоминаниях, то есть так, как если бы все это случилось на самом деле.

Из комнаты, в свет яркого прожектора являются К у заков и Саяпин.

Саяппн. Да нет, что ты. Не может этого быть.

Кузаков. Факт.

Саяпии. Да нет, он пошутил, как обычно. Ты что, его не зна-

Кузаков. Увы, на этот раз все серьезно. Серьезнее некуда.

Саянин. Спорим, что он распустил этот слух, а сам сидит в «Незабудке».

Появляются Вера и Валерия, потом Кушак.

Валерия. Вы только подумайте, вчера он собирался на охоту, шугил... Еще вчера! А сегодня?!

Вера. Такого я от него не ожидала. Он был алик из аликов...

Кушак. Какое несчастье!.. Я никогда бы этому не поверил, но

знаете ли... Последнее время он вел себя... Я далеко не ханжа, но я должен сказать, что он вел себя весьма... мм... веосмотрительно. К добру такое поведение не приводит.

Все исчезают. Появляется Галина, за ней Ирина.

Галина. Я не верю, не верю, не верю... Зачем он так сделал? Ирина. Зачем?

Галина (Ирине). Скажи, он тебя любил?

Ирина. Я не знаю...

Галина. Мы прожили вместе шесть лет, но я его так и не поняла. (*Прине.*) Мы будем с тобой дружить, хорошо? Ирина. Хорошо.

Обиимаются и обе плачут.

Галина. Я уезжаю... навсегда... Напишешь мне письмо? Ирина (скеозь слезы). Хорошо...

Галина исчезает. Появляются Кушак и официант.

Кушак (Ирине). Очень, очень приятно...

Официант. Девушка, в таком состоянии вам нельзя быть одной.

Кушак. Да, но... Нет, конечно... И все-таки...

Официант. В шесть часов мы ждем вас в «Незабудке». Придете?

Ирина (сквозь слезы). Хорошо...

Все исчезают. Появляется К у заков.

Кузаков (задумчиво). Кто знает... Если разобраться, жизнь в сущности проиграна... (Исчезает.)

В траурном шествии последовательно проходят Галина, Куваков, Саяпин, Валерия, Кушак, Ирина, официант. Последним проходит мальчик, несущий венок.

Оба прожектора внезапно гаснут, музыка обрывается. Дветри секунды на сцене — темнота.

Сцена освещается. Зило в один в своей комнате. Он стоит перед окном долго и неподвижно.

За окном дождь.

Он хогем закрыть окно, но вдруг распахнул его и высунумся на умину.

Зилов (кричит). Витька!.. Куда ты?.. А как уроки?.. Порядок?.. Ну молодец... Что? Пе волнуйся, все как надо... Давай... Прощай, Витька... Прощай. (Закрыл окно. Сиял с головы кепку, бросил ес на пол. Подошел к телефону, набрал номер.) Дима?.. Знаешь, я не поеду... Да нет, хочу тебя предупредить: я вообще не еду... Раздумал... Да вот раздумал... У меня другие планы... Да, другое место... Нет, что ты. Где мне с тобой тягаться... Слушай, ты чем сейчас занимаешься?.. Да вот хочу тебя пригласить... На поминки... На мои... Да вот надоела. Или я ей надоел. Одно из двух... Короче, я приглашаю тебя на поминки. Ну да, по-соседски... Что, лень перейти улицу?.. Выпить? Конечно, будет. А как же?.. Придешь?.. Все, договорились. (Положил трубку, поднял ее снова, набрал номер.) Мне Саяпина... Привет. Зилов... Да, живой... Получил, спасибо, Очень смешно... И Кузаков там? Отлично... Молодцы. Я умираю со смеху... Конечно... Все правильно, ребята.... Ну, так что ж? Приходите на поминки... Ну конечно. Уж доведем это дело до конца... Вот я вам и говорю, приходите на поминки... Как - что делать?.. Выпьете, вакусите - как водится... Да, прямо сейчас... Идете?.. Вот и прекрасно. (Положил трубку, уселся за стол, достал бумагу, ручку, что-то написал. Поднялся, взял ружье, вынул его из чехла, собрал, поставил его у стола. Развязал рюквак, достал из него патроиташ, вынул из него патрон, зарядил ружьс — все это довольно торопливо. Уселся на стул, ружье поставил на пол, навалился грудью на стволы. Примерился к курку одной рукой, примерился другой. Поставил стулк столу, уселся, ружье устроил так, что стволами оно уперлось ему в грудь, прикладом — в стол. Отставил ружье, стянул с правой ноги сапог, снял носок, снова устроил ружье между

грудью и столом. Большим польцем ноги нащупал курок...)

Раздается телефонный звонок.

Он сидит неподвижно.

Телефон звонит настойчиво и долго.

Он подпимается и быстро подходит к телефону. Снимает трубку. Трубка у него в одной руке, в другой — ружье.

Зилов. Да... Говорите, я вас слушаю... Говорите!.. (Чрезвычайно взволнованно.) Кто это?.. Послушайте, мне не до шуток...

В дверях появляются Куваков и Саяпин. Они появляются без стука. Вид Зилова с ружьем, в одном сапоге, яон его разговора их настораживает, и они, остановившись в дверях, ничем не выдают своего присутствия. Зилов стоит к ним спиной.

Кто это?.. Кто звонит? Отвечайте! (Мгновение держит трубку перед глазами, снова подносит ее к уху, затем руку с трубкой медленно опускает вниз.)

Так с ружьем и трубкой в руках некоторое время он стоит у телефона.

Не глядя бросает трубку мимо телефона. Возвращается к столу, устанавливает на должном расстоянии сдвинутый недавно стул, и как только он на него усаживается, Кузаков набрасывается на него сзади и выхватывает из его рук ружье. Зилов вскакивает. Небольшая пауза.

Дай сюда! (Бросается к Кузакову.)

Борьба.

Саяпин. Витя... Витя... Что с тобой?

Вдвоем они его одолели и усадили на тахту.

Кузаков *(с ружьем в руках)*. Псих. Нашел себе игрушку. Зилов *(тяжело дышит)*. Нахалы... Саяпин. Имы же — нахалы! Зилов. Стучаться надо, черт вас возьми!

Саяпин. Озверел. (Взял со стола записку, читает ее вслух.) «В моей смерти прошу никого не винить»... Витя, да ты что, старик? С ума ты сошел, что ли!

Кузаков (переломил ружье, вынул патрон, разглядывает его). Ты и в самом деле спятил.

Саяпин (взял патрон, спрятал его в карман, Зилову). Да за такие вещи... (Кузакову.) А если бы мы пошли пешком, а? Что тогда? (Зилову.) Неужели бы ты...

Зилов. Вы пришли раньше времени. Уходите.

Кузаков. Никуда мы не уйдем.

Саяпин (садится). Мы тут у тебя посидим. Отдохнем, перекурим. Верно, Коля?.. Ну, дела. (Кузакову.) А ты еще говоришь, пойдем пешком. А я гляжу—такси, пет, говорю, давай прокатимся, как будто чувствовал.

Кузаков (Зилову). Опомпись, милый мой, возьми себя в руки... Обуйся. Для пачала.

Пауза.

Зилов. Уходите.

Кузаков. Никуда мы не уйдем, даже не думай.

Зилов. Пу как хотите. Мне торопиться некуда.

Кузаков. Что случилось? Ты что, жизнь тебе не дорога?

Зилов. Только не надо меня уговаривать. Напрасный труд. Это дело я доведу до конца.

К этому времени в комнате чуть светлеет, и на полоске неба, видимой в окно, появляются редкие проблески синевы.

Кузаков (подходит к телефону, поднимает трубку, набирает номер). Магазин?.. Веру позовите к телефону... Вера?.. Ты меня не теряй, я задержусь... Непредвиденное обстоятельство... Когда? Точно не знаю. Будь дома, хорошо?.. Счастливо. (Положил трубку.)

Саяпин. Витя, может, ты из-за венка расстроился, а?.. Витя?.. Неужели ты на нас обиделся?

- Зилов. Какого черта вы полезли в такси? Кто вас просил? Вы что, не могли нешком пройти четыре квартала?
- Кузаков. Да что же все-таки случилось? В чем дело?.. Чем ты недоволен? Чего тебе не хватает? Молодой, эдоровый, работа у тебя есть, квартира, женщины тебя любят. Живи да ра-дуйся. Чего тебе еще надо?
- Зилов. Мие надо, чтобы вы ушли.
- Саяпин. Витя, ты что говоришь, соображаешь? Ведь мы же твои друзья, как же мы можем уйти? Покинуть тебя в такую минуту! Да ты что?
- Зилов. Это дело я доведу до конца. И никто, черт вас подери, ни одна душа на свете мне не помещает. Вам ясло?.. Всё. Пауза.
- Саяпин. Ребята, что же вы молчите?.. Поговорим о чем-пибудь, а?

Маленькая паува.

(Простодушно.) Витя, ты замечаеть, у тебя полы рассыкаются. Придется ремонтировать. (Поднимается, подходит к кухопной перегородке и стучит по пей.) Картон... Картон и штукатурка. Халтура... Плохо дома стали делать... (Подходит к другой перегородке.)

Зилов наблюдает за ним с возрастающим любопытством.

А тут? (Стучит.) То же самое...

Небольшая паува.

- Зилов. Ну, ну. Что же ты остановился? Давай, дружище, продолжай. Пройдись по комнатам, прикинь, что куда поставить.
- Саяпин. Витя! Да ты что! Неужели ты думаешь, что я претендую...
- Зилов. Претендуеть? Нет, старина, ты не претендуеть, ты прител сюда за ключами. Так вот они. (Вынул из кармана ключи, бросил их Саяпину.) Бери... Бери, не стесняйся,

Саянии. Старик, ты с ума сошел!

Кузаков. Перестань, ты его не так понял.

Саяпин. Да за кого ты нас принимаешь!

- Зилов. Бросьте, ребята, не будем сентиментальничать, чего уж тут. Признавайтесь, вам обоим это на руку. Разве нет?.. Так в чем же дело? Какого же черта вы здесь ждете? Дайте сюда ружье и уходите. Пока я не нередумал.
- Кузаков. Чего ты мелешь, опомнись. Кому она нужна, твоя смерть, подумай сам. Ему она нужна?.. Мне?.. Да и тебе она пе нужна. А если тебе пе нравится твоя жизнь, ну и отлично, живи по-другому, кто тебе мешает?.. И не суди по себе, не думай о людях скверно.

Зилов. Ладно, хватит. (Саяпину.) Толя, гони этого праведника из своей квартиры.

Саяпин. Почему же, я разделяю...

К узаков. А что касается венка, я готов просить у тебя прощения.

Зилов. Замолчи, я тебе не верю.

К у з а к о в. Я в этом и не участвовал, но о венке я знал, и раз он здесь, значит и я тут виноват.

Зилов. Не верю я тебе. Не верю. Ты понял?.. Вот и уходи.

К у з а к о в. Не уйду. Я не уйду отсюда, пока это твое глупое самоубийство, эта дурь не выйдет у тебя из головы,

Появляется официант.

Официант. Привет... Чего базарите?

Саяпин. Вот, вот. Хорошо, что ты пришел. Ты посмотри на него и послушай, что он тут себе позволяет.

Официант. А где же поминки?

Зилов. Видишь ли, я не успел как следует подготовиться.

Официант. А где выпивка?

Зилов. К тому же я здесь уже не хозяви.

Саяпин (официанту, показывает пальцем у головы). Не видишь? Взгляни. (Передает официанту записку Зилова.) И скажи ему нару слов... Официант (чигает). «В моей смерти прошу никого не випить...»

Саяпин. Одна попытка уже была. На наших глазах.

Официант. Да?

Кузаков. В самом деле.

Саянын. Вот. (Протягивает официанту патрон.) Из ружья.

Официант (разглядывая патрон). Картечь... А пистоны у тебя пенадсжные. Замени на простые, они безотказные.

Зилов. Спасибо за совет.

Официант (присаживается). Смени обязательно. Дождь кончился. (Взял в руки ружье.) Через часок (переломил ружье) можно будет (играючи, двумя движениями зарядил ружье) отправляться. Понял? Копчай базар, через час я подъеду.

Зилов. Никуда я не еду. Я тебе уже сказал. (Кузакову и Саяпину.) Не беспокойтесь, ваше дело верное.

Саяпин. Витя! Хватит сходить с ума! Собирайся на охоту.

Кузаков. Обувайся. (Взял в руки рюкзак.) Одевай рюкзак. (Саяпину и официанту.) Выведем его на улицу.

Кузаков и Саяпин подступают к Зилову.

Зилов. Не трогайте меня. Не прикасайтесь.

Официант. Короче, Будещь шизовать или поедещь на окоту? Зилов. Никула и не поеду.

Официант. Ну что тебе сказать?.. Дурак. Больше пичего не скажешь. (Поднимается.)

Саяции. Ты что, уходишь?

Официант. А что я могу сделать? Ничего. Сам должен соображать.

Зилов. Правильно, Дима. Ты жуткий парень, Дима, по ты мне больше нравишься. Ты коть не ломаешься, как эти... Дай руку...

Официант и Зилов жмут друг другу руки.

Кланяйся там...

Официант. Ну пока, Витя. Жалко, что мы не едем вместе. Не вовремя ты расстроился... А то смотри, лучше будет — приезжай...

Зилов. Ладно, Дима, прощай.

Официант. Подожди, а где твоя лодка?

Зилов. Лодка у Хромого.

Официант. В сарае?

Зилов. Да, в сарае.

Официант. Значит, я...

Зилов (хрипло). Бери.

Официант. Спасибо, Витя. А если что...

Зипов (голос его дрогнул). Считай, что она твоя... Берите... Все берите...

Саяпип. Витя, ну что ты говоришь...

Зилов. Вы все уже поделили. Вы рады моей смерти. Рады!

Кузаков. Врешь!

Зилов (едруг со злобой). Я еще жив, а вы уже тут? Уже слетелись? Своего вам мало? Мало вам на земле места?.. Крохоборы!

Он бросается на них. Борьба.

Кузаков. Врешь... Врешь... Врешь...

Официант. Спокойно... Возьми себя в руки!.. Ты можешь взять себя в руки?

Зилов (вдруг перестает сопротивляться). Могу... (Спокойно.) Я могу... Но теперь вы у меня ничего пе получите. Ничего. (Неожиданно берет у Саяпина ружье и отступает на шаг.) Воп отсюда.

Пебольшая пауза.

Официант (удивленно). Серьезно?

Зилов (спокойно). Уходите.

Официант. Брось, старичок...

Зилов. Убирайтесь.

Саяпин пятится к двери. Кузаков остается на месте. Он стоит перед Зиловым. За ним ближе к двери стоит официант.

Зилов (Кузакову), Уходи.

Кузаков. Не уйду. И сказал тебе, что не уйду, пока...

Зилов. Уходи.

Кузаков. Пе уйду.

Зилов. Я буду стрелять. (Паправляет стволы на Кузакова.)

Кузаков. Стреляй.

Официант. Ружье заряжено.

Зилов. Вот и прекрасно.

Саяпин исчезает.

Официант. Давай-ка. (Хватает Кувакова, выталкивает его за дверь.) Так будет лучше... А теперь опусти ружье. Зилов. И ты убирайся.

Меновение они смотрят друг другу в глаза. Официант отступает к двери.

Живо.

Официант задержал появившегося в дверях Кувакова и исчез вместе с ним.

Зилов некоторое время стоит неподвижно. Затем медлени опускает вниз правую руку с ружьем.

C ружьем в руках идет по комнате. Подходит к постели бросается на нее ничком.

Вздрагивает. Еще раз. Вздрагивает чаще.

Плачет он или смеется, понять невозможно, но его тело долго содрогается так, как это бывает при сильном смехе или плаче. Так проходит четверть минуты. Потом он лежит неподвижно.

К этому времени дождь за окном прошел, синеет полоска неба, и крыша соседнего дома освещена неярким предвечерним солнцем.

Раздается телефонный ввонок. Он лежит неподвижно. Долго ввонит телефон. Он лежит неподвижно. Звонки прекращаются.

Звонки возобновляются. Он лежит не шевелясь. Звонки прекращаются.

Он поднимается, и мы видим его спокойное лицо. Плакал он или смеялся — по его лицу мы так и не поймем.

Он взял трубку, набрал номер. Говорит ровным, деловым, несколько даже приподнятым тоном.

Зилов. Дима?.. Это Зилов... Да... Извини, старик, я погорячился... Да, все прошло... Совершенно спокоен... Да, хочу на охоту... Выезжаешь?.. Прекрасно... Я готов... Да, сейчас выхожу.

Занавес

# ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

Трагическое представление в двух частях



Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают.

Н. В. Гоголь

### **АНЕКДОТ ПЕРВЫЙ**

#### ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ

КАЛОШИН — администратор гостиницы «Тайга».

ПОТАПОВ — командированный, по профессии метранпаж.

РУКОСУЕВ - врач, приятель Калошина.

КАМАЕВ - молодой человек, преподавателд физкультуры.

МАРИНА — жена Калошина, официантка ресторана

ВИКТОРИЯ - девушка, устраивающаяся на работу.

Одиночный номер провинциальной гостиницы. Кровать, етол, шкаф, два кресла, тумбочка, на тумбочке репродуктор и телефон. Дальняя стена вакрыта яркими дешевыми портыерами.

Щелкает дверной замок, и в комнате появляется Виктория, миловидная девушка лет двадцати. На ходу она синмает плащ и туфли, открывает шкаф и, невидимая за дверцей шкафа, меновения переодевается. Теперь на ней легкий халат и домашние туфли.

Она подходит к стене и раздвигает портьеры. За ними окавывается окно, в которов видны светящиеся окна на противоположной стороне улицы, а рядом, прямо под окном, горит обратиля сторона неоновой вывески «Гостиница «Тайга». Меновение Виктория смотрит в окно, потом оборачивается, идет по комнате, закрывает дверь на ключ, берет со стола книгу, открывает ее. Не отрываясь от книги, приближается к кросати, сдергивает с нее покрывало, сбрасывает с ног туфли. Прилегла на кровать.

В это время раздается нетерпеливый стук в дверь.

Виктория вскакивает, надевает туфли, набрасывает на кровать покрывало, поправляет прическу.

Стук повторяется, Виктория открывает дверь.

В дверях появляется Потапов, небольшой, сухощавый мужчина лет сорока. На нем серыв брюки, светлая рубаха, галстук и дешевый вельветовый пиджак. Этот скромного вида человек сейчас явио раздосадован.

Потапов. Здравствуйте! У вас радио работает? Виктория. Радио? Потапов (нетерпеливо). Радио! Риктория. А что такое? Потапов. Работает или нет?

Виктория включает радиоприемник, раздается голос комментатора, ведущего футбольный репортаж. Потапов входит в комнату и крадется к радиоприемнику.

Голос комментатора. ... у Хусаинова, он передает его Янииву, Янкин переходит на правую половину поля...

Потапов останавливается рядом с радиоприемником, слушает.

…его атакуют, он передает... но нет, пас неточен, и вот уже атаку пачипает Шалимов... Шалимов передает мяч... но нет, снова неточно, и мяч снова у Хусаинова...

Виктория. Футбол, а я-то думала...

Потапов. Тите!

Голос комментатора. Хусаннов обыгрывает Шалимова...

Виктория. Вы меня напугали...

Потанов (строго). Тихо!

Голос комментатора. ...его атакуют два защитника...

Виктория. Да вы присаживайтесь...

Голос комментатора. Хусаинов посылает мяч па штрафную площадку, а там...

Виктория. Садитесь...

Потапов (свирепо). Вы можете помолчать?

Голос комментатора. ...там пикого не оказалось, увы, пикого, кроме защитника команды «Торпедо»... А вот и свисток судьи... Итак, первая половина игры закончилась безрезультатио... Поль-ноль... Ноль-ноль. Команды отправляются на отдых, отдохнем, товарищи радиослушатели, и мы... Отдохнем, а через пятнадцать минут встретимся снова, чтобы узнать, кто же победит в этом увлекательном, напряженном поединке.

Голос диктора. Передаем легкую музыку.

Музыка.

Потапов (опускается в кресло). Если в этот раз они проиграют — я... Я за себя не отвечаю!

Небольшая пауза.

Виктория (осторожно). Можно мне что-нибудь сказать?

Потапов. Что?.. (Вдруг очень вежливо.) Извините меня! Я, это самое, сам не знаю как... Футбол, сами понимаете...

Виктория. Не понимаю. Смотреть на пего — еще туда-сюда, а так — не понимаю.

Потапов. Простите за беспокойство.

Виктория. Да ладно уж, ничего...

Потапов. Видите ли, я сосед ваш, мой номер рядом, сидел у себя, слушал, и раз — радио испортилось — на самом интересном. Я — в коридор, туда-сюда. Двенадцатый час — у всех уже темно, а у вас свет. Как я сюда ворвался, и сам не заметил. (Пятится к двери.) Еще раз извините.

Виктория. Подождите.

Потапов останавливается.

Куда же вы? Где же вы дальше будете слушать? Потапов. Не знаю. Поищу где-нибудь... Риктория. А то забирайте мой приемник, утром всрпете.

Потанов. Разрешаете?

Виктория. Забирайте.

Потапов. Большое нам спасибо. (Взял радиоприемник.) Извините еще раз, спокойной ночи.

Иотапов уходит, но, как только Виктория снова приготовилась лечь, опять раздается стук в дверь — на этот раз деликатный.

Виктория открывает дверь. Входит Потапов. При этом дверь в коридор остается открытой.

Потанов. Простите, но в моем номере он не работает. (Передает Виктории радиоприемник.)

Виктория. Вот беда-то.

Потапов. Очевидно, испортилась проводка.

Виктория. Ну и что теперь?

Потапов. Ума не приложу. Большое вам спасибо... (Миется.) Пойду искать кого-нибудь...

Виктория. Ладно уж. (Включила радиоприемник.) Садитесь, слушайте.

Потапов. В самом целе?

Виктория. Ну а что? Будете рыскать по всей гостинице.

Потапов. Но ведь вам спать надо.

Виктория. Да ничего. Я ложусь поздно. (Придвинула кресло к радиоприемнику.) Устраивайтесь поближе.

Потапов. Ну спасибо, девушка. (Усаживается.) За вашу доброту дай вам бог хорошего жениха.

Виктория. Благодарю.

В дверях появляется Семен Николаевич Калошин. Ему около шестидесяти, он лыс, кругл и вальяжен. Он невысок ростом, но держится очень прямо. При этом голова его почти постоянно откинута чуть назад, брови чаще всего чуть сдвинуты, а глаза обычно слегка прищурены. Благодаря всему этому общий вид его довольно внушителен, а людей выше сго ростом для него не существует.

Одет он в хороший темный костюм, который сидит на нем, впрочем, довольно мешковато.

Прежде чем заговорить, он критически осматривает присутствующих.

Калошин. Товарищи, одиннадцать часов. Посторонних прошу покинуть помещение.

Небольшая пауза.

Виктория. Здесь посторонних нет, здесь все свои. Товарищ живет рядом.

Потапов. Да, мой номер за стеной.

Калошин. Не имеет значения. Согласно распорядку, после одиннадцати все расходятся по своим номерам.

Виктория. Да, но тут такое дело...

Калошин (перебивает). Дела, товарищи, будете обделывать завтра. А сегодня прошу вас по своим номерам.

Потапов. Послушайте...

Калошин (перебивает). Не знаю, товарищи...

Виктория (перебивает). Хорошо, хорошо. Он уйдет.

Калошин. Давайте, товарищи, давайте.

Виктория. Уйдет, сейчас уйдет.

Калошин. Предупреждаю, я проверю. (Уходиг.)

Виктория. Лучше с ним не спорить.

Потапов. Да, придется уходить.

Виктория. Нет, вы меня не поняли. Закройте свой номер на ключ и возвращайтесь.

Потапов. Знаете, лучше с ним не связываться.

Виктория. Закроемся, радио сделаем потише — обойдется. Идите, закрывайте номер.

Потапов. Ну что ж... (Выходит и тотчас возвращается.) Закрыл.

Виктория. А все почему? У нас двери были открыты. (Убавляет звук радиоприемника.) Дерут такие депыги, да еще им на цыночках ходи.

Потапов. Вы в командировке?

Виктория. Я — нет. Я здесь одну почь, завтра в общежитие уйду. Я на строительство приехала, на работу. А вы?

Потанов. Я здесь в командировке. (Усаживается.)

Виктория. Откуда вы?

Потапов. Из Москвы.

Виктория. Ладно, вы слушайте, а я буду читать. А дверь мы... (Подошла к двери, хотела ее запереть.)

Но дверь внезапно раскрылась, и на пороге возник Калошин.

Калошин (миролюбиво). Так. Хотели закрыться...

Виктория. У него радио испортилось...

Калошин (многозначительно). Я понимаю...

Виктория. Он футбол послушает и уйдет.

Калошин (игриво). Футбол, говорите?

Потапов. Футбол, совершенно верно.

Калошин (весело), Футбол?

Виктория. Ну конечно.

Калошин. Так, так. Значит, футбол?

Потапов. Да футбол же. Неужели вы не понимаете?

Калошин. Я понимаю. Я все понимаю. Я, товарищи, уже не маленький.

Потапов. То есть? Что вы этим хотите сказать?

Калошин. Да то. Сами понимаете что.

Потапов. Да что именно?

Калошин. Да то, товарищи, что дураков вы здесь пе ищите.

Потапов. То есть?

Виктория. Ну?.. Ну что скажете?

Калошип. А вы что скажете?.. Футбол?

Потапов. Да, футбол.

Калошин. Ну вот, опять футбол... А закрываться для чего, разрешите вас спросить? Если футбол, то для чего тогда двери на ключ закрывать?

Виктория. Я не могу... Да от вас закрылись, от вас! Чтоб не лезли здесь, не мешались...

Калошин (перебивает). «Не мешали»? Вот и я так думаю, чтоб не мешали. Кому же правится, когда мешают?

Потанов. Да вы... Да с вами просто нельзя разговаривать!

К а лошин. Разговаривать со мной можно. Но вы, товарищи, разговаривать не умеете. К сожалению. (Официально.) Поэтому пропцу вас в свой номер.

Потапов. Хорошо. Я уйду, но...

Виктория (перебивает). А вы не уходите. (Калошину.) Вы уходите. (Открывает дверь.) Пусть он уходит.

Калошин. То есть как?

Виктория. Вот так. Уходите, и все. Как-нибудь без вас обойдемся. Здесь я хозяйка.

Калошин. Что?

Виктория. Да ничего. Никто вас сюда не звал с вашими разговорчиками.

Калошин. Да вы что? Вы что, уважаемая, законов не знаете? Риктория. Не знаю.

Калошин. Не знаете? Так могу вам разъяснить.

Потапов. Послушайте...

Калошин (перебивает). И вы не знаете? И вам могу разъяснить

Виктория. Ну?

Калошин. Вы зарегистрируйтесь сначала, а потом уже вакрывайтесь. Потом — пожалуйста. Милости просим. Не знали? Допустим, что не знали. Будете знать. А сейчас прошу вас из женского номера.

Виктория. Нет! Я не могу...

Потапов. Хорошо. Я уйду. Но вы... вы извинитесь. Перед девушкой извинитесь.

Калошин. Это за что, интересно?

Потапов. За оскорбление. Неужели вы не понимаете, что вы ее оскорбили?

Калошии (сердится). Во-первых, извиняться буду пе я, во-вторых, извиняться будете вы, и притом не перед пей, а перед вашей законной супругой. А пока прошу вас пройти в свой номер. По-хорошему.

Музыка в радиоприемнике умолкает. Включается стадион. Шум стадиона.

Потапов. Нет, хватит! Теперь я отсюда не уйду.

Виктория. Правильно.

Калошин. Уйдете.

Потапов. Нет, не уйду. (Усаживается в кресло рядом с радиоприемником.)

Голос комментатора. Итак, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», где на кубок страны встречаются две столичные команды — «Спартак» и «Торпедо»...

Калошин. Это вы так думаете, что не уйдете, а на самом деже вы не только уйдете, но вполне еще и выскочить можете. Шум стадиона.

Потапов. Нет, не уйду. Делайте что хотите, зовите милицию, а я... Я буду слушать репортаж.

Голос комментатора. Первая половина матча, как вам известно, закончилась ничейным результатом и...

Калошин (подошел, выключил радиоприемник). Все.

Потапов. Не мешайте, я вам не советую. (Включил радиоприемник.)

Голос комментатора. ...нападение и защита...

Калошин выключил радиоприемник. Потапов включил. Калошин выключил радиоприемник и схватил Потапова за руку.

Потапов. Не трогайте!

Калошин (тащит Потапова к двери). Добром не хотите... Слов не понимаете...

Потапов. Не смейте. (Упирается.)

Виктория (помогает Потапову). Не имеете права!

Потапов. Отпустите!

Возия у двери, в результате которой Калошин взашей выталкивает Потанова за дверь.

Стоят друг против друга, один по ту сторону порога, другой — по эту. Оба тяжело дышат.

Калошин. Предупреждал?.. Предупреждал...

Потапов. Вы мне за это ответите!

Виктория. Вы ответите!

Потапов. Даю вам слово, так я это не оставлю.

Калошин. Давай, давай...

Потапов. Вы меня попомните...

Виктория. Попомпите!

Потапов. Я вам обещаю. (Уходит.)

Калошин. Давай, давай... Видали мы таких... доижуанов...

Виктория. Уходите.

Капошин. Да погоди ты... (Идет к креслу, уселся.) Уф...

Виктория (с презрением). Что, притомились?

Калошин. А ты думала...

Виктория. Довольны? Эх вы, пожилой, можно сказать, человек...

Калошин. Так вот и зарабатываеть свой хлеб...

Виктория. Как только не стыдно...

Калошин. Досталась мне работенка. Вот уж действительно наградили меня должностью. С этажа на этаж — целый день, целый день! Да еще со скандалами... Нет, ты скажи мне, скажи, ну как с вашим братом, с приезжим, работать? Как? С вами по-хорошему — вы не понимаете, начинаещь с вами по закону — вы в бутылку. Ведь он мне руку чуть не выставил.

Виктория. А вы? Как вы его толкнули?

Калошин. Пусть знает.

Виктория. А если бы он об стенку ударился?

Калошин. Ничего бы ему не сделалось. Почесался бы и дальше. Невелик барин.

Виктория. Откуда вы знаете?

Калошин. Вижу. Тут вашего брата пятьсот человек, если каждый будет свою амбицию показывать, что же такое получится?.. Ну чего он взъерепенился? Разве нельзя было похорошему? Он что, не знает, как это делается?

Виктория. Что делается?

Калошин. Ну тебе еще, скажем, простительно, по малолетству, а оп-то о чем думал?

Виктория. Вы сами виноваты. Чушь всякую стали городить. Он вас не трогал. Он только что болельщик, а так человек воспитанный, из Москвы приехал...

Калошин (живо). Откуда?

Виктория. Из Москвы.

Калошин (тень сомнения). То есть как — из Москвы?

Виктория. Да так, что из Москвы... А что? Струсили?

Калошин. Ерунда... Подумаешь, из Москвы. И в Москве шантрапы хватает.

Виктория. А если он начальник, тогда как?

Калошин. Да ты что, не знаешь его, что ли?

Виктория. Конечно, нет.

Калошин. Не врешь?

Виктория. Говорю вам, не знаю. (Злорадно.) А вдруг начальник?

Калошин. Он?.. Ерунда. Учителишка или около того.

Виктория. А вдруг?

Калошин (забеспокоился). Чего «вдруг»? Какое «вдруг»? Вельветовый пиджачок, галстучек барахольный — видать птицу по полету.

Виктория. По одежке, значит, встречаете?

Калошин. А ты думала? На этой работе глаз—первое дело. Если бегать каждому в анкету заглядывать— без ног останешься.

Виктория. А что — одежда? Есть большие люди, а одеваются скромно, и мне кажется...

Калошин (поднялся). Крестись, если кажется. А мне голову не морочь. (Подходит к телефону, набирает номер.) Я устал, меня там, поди, уже жена ищет... Кажется ей... (Положия трубку, набирает номер снова.) Нет, не в добрый час я свявался с гостиницей, не в добрый час. Предлагали же мпо спокойную работу, так нет же, погнался я за дурными депьгами... (В трубку.) Регистратура?.. Администратор говорит... Посмотрите там, кто у пас проживает в двести одиннадцатом немере... Двести одиннадцать. Потапов?.. Кто он такой, откуда?.. Из Москвы?.. А кто таков?.. Как, как?.. Ме-

транизж?.. Это что такое?.. (Отвлекся от телефона, Виктории.) Что такое метранизж?

Виктория (искрепне). Не знаю.

Калошин (в трубку). Выясните, кто такой метранпаж... Срочно... Он как вселился — по брони или... По командировке?.. А куда прибыл? В какую организацию?.. Не записано?.. Сколько раз вам указывалось, чтобы апкеты заполнялись от корки до корки... Безобразие... Он когда вселился?.. Сегодия?.. Кто же он такой?.. Я спрашиваю, что это обозначает? Что такое метранпаж?.. Что? Никто не знает?.. Как же так?.. Срочно выясняйте... У него?.. Нет-нет, у него не спрашивать... Если он к вам подойдет — разговаривайте вежливо... (Бросил трубку.) Метранпаж... Что это?

Виктория (не без коварства). Метранпаж... По-моему, это из ОБХСС.

Калошин (ucnyeauno). Но-но! Скажешь тоже... Метраниаж... Слово-то какое-то... Черт знает, что за слово!.. Может, по профсоюзу?

Виктория. А вдруг он депутат?

Калошин. Но-но-но! Поосторожнее... В «пюксе» бы поселился, и это... предупредили бы нас. Всегда предупреждают.

Виктория. Пу и что, что всегда. А он взял и так приехал, без предупреждения. Посмотреть, что вы тут вытворяете.

Калошин. Но-но-но-но! Ты, знаешь, говори, да не заговаривайся!.. Метран-паж... паж... Паж? В царское время при дворе чего-то такое было, а? Было?

Виктория. Да вроде было.

Калошин. Черт его знает... (Набирает номер по телефону; в трубку.) Ресторан?.. Музу Ханановиу... А кто это? Слушай, друг, не знаешь ты случайно, что такое метранпаж?.. Ну да, откуда тебе... где тебе, говорю... Калошин... Погоди... Там жена моя еще не ушла?.. Работает?.. Да нет, не надо. Уж она-то подавно не знает... Ладно... (Вросил трубку.) Никто не зпает! И что за учреждение такое? Темнота, невежество... Вот же предлагали мне кипохронику, ведь вполне же культурное предприятие, так нет же... (Набирает другой

номер.) Андрей Васильевич?.. Добрый вечер... Калошин... Извините, что так поздно, но... Да по делу, то есть нет, не по делу... По делу, Андрей Васильевич... Андрей Васильевич, будьте так любезны, объясните вы мне, неучу, кто такой метранпаж... Ме-тран-паж... Не встречали?.. Да вот тут случай небольшой... Нет, нет, ничего особенного. Извините... Извините... Спокойной ночи. (Опустил грубку.) В двух институтах обучался. Невежа! Вот ведь! На кинохронике так там наверняка каждый гардеробщик скажет, а тут? (Набирает номер; е трубку.) Регистратура?.. Ну что? Выяснили?.. Кто такой метранпаж?.. Что? Из газеты?.. Кажется? А точно вы не могли узнать?.. Там редактор есть, корреспонденты, а это, это кто?.. Не узнали, так какого же черта... Выясняйте... Немедленно! (Бросил грубку.) Кажется, из газеты.

Виктория. Из газеты?

Калошин (трусит и не скрывает, что трусит). А из какой газеты?... Из «Труда»? Или из «Известий», чего доброго?.. А вдруг он над всеми газетами сразу? Что же тогда будет, а? Что же он тогда со мной сделает? Ведь тогда он... Ведь он что захочет, то и сделает... Посадит на ладошку, дунет и полетины! Да еще, может, так полетинь, что пигде и не сядещь, не приземлинься пикогда, а так и будещь вечно летать по воздуху!

Виктория. Ага, запрыгали.

Калошин, Где он?.. Извинюсь! Сию минуту извинюсь! ( $B \omega = x o \partial u \tau$ .)

Из коридора слышен стук в соседнюю дверь и голос Калошина: «Товарищ Потапов...» Стучит очень деликатно. «Товарищ Потапов... Товарищ... э-э... метранпаж...»

Калошин (полеляясь в компате). Где оп? Куда ушел? Куда? Виктория. Я не знаю. Может, в милицию.

Калошин. Что же делать?

Виктория. Вот уж не знаю. Вы кашу заварили, вы и расклебывайте.

- Калошин. Так что же это выходит? Если он... да еще и в милицию...
- Виктория. Так вам и надо. Лично мне вас пи капли не жалко. Калошин. А за что? Что я ему сделал?.. Почему он молчал? Почему не назвался? Разве так можно? Я ведь тоже человек не овца какая-нибудь. Покрутись-ка здесь целый день, побегай-ка. У меня склероз, гипертония, мне до пенсии три года. Я вообще немного нервный. Я, может... (Остановился, как бы ухватывая идею, ваговорил решительно.) Ну нег! Всякое со мной бывало, но до суда еще никогда не доходило. И не дойдет! (Эпергично, но просительным тоном.) Дочка! Будь добра, беги-ка ты, разыщи его!.. Слышишь?

Виктория. С чего ради я побегу?

- Калошин. Найди его! Поговори с ним! Скажи, что кается, мол, администратор, землю, скажи, грызет, дрожит, мол, на глаза попадаться и вообще, скажи, что-то, мол, не в себе... Ну! Не в службу, а в дружбу!
- Виктория. Какая это у нас с вами дружба? Бегите сами, а мне спать пора.
- Калошин. Дочка! Мне позвонить надо, иди, я тебя очень прошу! Ведь я по-хорошему хочу. Я извиняться буду. Перед ним... и перед тобой! Перед тобой хоть сейчас!
- Виктория. А! Нужны мне ваши извинения.
- Калошип. Отблагодарю, дочка!.. Скорей, а? Моя судьба сейчас, может, от секупды зависит! (Хватается за телефон.)
- Виктория. Ладно. Да не думайте, что ради вас. Звоните и уходите отсюда. Я спать хочу. (Уходит.)
- Калошин (набирает номер). Врешь... врешь... врешь... Голыми руками меня не возьмешь! (В трубку.) Катя? Это Калошин... Супруг дома?.. На дежурстве?.. Все, Катя, потом, потом! (Нажимает на рычаг, набирает две цифры; в трубку.) «Скорая помощь»?.. Мпе Рукосуева!.. Да, да! Бориса Петровича! (Ждет.) Врешь не возьмешь... (В трубку.) Борис?.. Это Семен... Борис, спасай!.. Меня спасай!.. Мепя!.. История... В гостинице... Нарвался... Я нарвался!.. Вези меня в большипу!.. Здоров, но мне нужна справка... Что вроде бы

я... не в себе, вроде бы!.. Не в себе, говорю, понимаешь?.. Псих я, понимаень? Припадочный я!.. Да нет же! Здоров я!.. Здоров. говорю!.. Ну как булто бы!.. Милипию, кажись, вызвали... Судом пахнет... Судом, говорю, пахнет!.. Понял? Выезжай сию минуту!.. Что?.. Машины нету?.. А скоро?.. Скорей, Борис, скорей!.. Горю!.. Гибну!.. Век буду благодарить! Жду!.. В гостинице... второй этаж... двести десятый... Борис! Борис! Погоди... Что такое метраппаж?.. Ме-тран-паж!.. Не внаешь?.. Что?.. В постель?.. Понятно... Борис! Борис! Погоди!.. (Понивил голос.) Может, мне пока здесь... это самое... попсиховать?... Ну это... пошуметь, побуянить?.. Не очень? Так... Значит, не очень?.. Понимаю... Ну я тут так — по-тихому... В постель?.. Ясно... Скорей! Давай скорей! (Бросил трубку, вытер пот со лба.) Врешь! (Пабрал номер; в трубку.) Регистратура?.. Не выяснили?.. Это я уже слышал! Я вас спрашиваю, какую должность занимает?.. Бросайте все! Выясняйте немедленно!.. Там жена моя не подходила?.. Когда подойдет, скажете ейпусть едет домой... Да, без меня... Задержался по важному делу... Да, может не ждать... Не ждать!.. Когда узнаете, что такое метранпаж, позвоните в двести десятый номер... Пост! Пост какой занимает? Да чтоб в точности! (Бросил трубку.) Врешь... Кто бы ты ни оказался, все равно, брат, Калошина голыми руками ты лучше не бери. Калошин хоть и не метраппаж, но тоже и не водовоз какой-нибудь... (Снимает с себя пиджак, галстук, башмаки, ложится на кровать и забирается под одеяло. Поднимается, разбрасывает снятую одежду по номеру, чуть подумав, расстегивает ворот, выпускает рубаху поверх штанов.) Такую вам, уважаемые, видимость устрою, такое вам нокажу представление, что и не возгордитесь и не возрадуетесь! (Снова ложится. Но тут же садится на постели и внимательно рассматривает номер: что бы такое еще придумать. Достает очки, надевает их, берет с тумбочки книгу и, раскрыв ее, ложится.)

Появляется Виктория.

Виктория (на пороге). Его пигде не... не... (Полагая, что она

попала не в ту компату.) Извините! (Выскочила и закрыла дверь.)

Калошин. Не нашла... Ну ничего, товарищ метранпаж! Теперь неизвестно еще, кто у кого будет прощения просить...

Виктория снова, на этот раз осторожно, открывает дверь.

(Спокойно.) Вам кого?

B и к r о p и я  $\,$  в  $\,$  полном недоумении снова закрывает дверь.

(С удовлетворением.) Не узпает.

Виктория входит в третий раз.

Вы ко мие?.. Ну так проходите.

Виктория. Что это?

Калошип. Вы проходите, не стесняйтесь.

Виктория. Что это значит?

Калошил. Вы очем?

Виктория. Что вы делаете?

Калошин. Я?.. Лежу, как видите.

Виктория. Да, но... Что это значит?

Калошин. Ничего. Лежу, и все... Решил немного отдохнуть, полежать, почитать книжечку. Что ж тут удивительного?

Виктория. Но это... Очень даже странно!

Калошип. Об чем разговор, не понимаю.

Виктория. Это же просто... просто... я даже не знаю...

Калошин. А что такое? Что вас волнует, не понимаю. Есливы насчет того, что я ваше место запял, то так и скажите. Я подвинуться могу.

Виктория. Что?

Калошин. Могу подвинуться. Пожалуйста.

Виктория. Да вы что, на самом деле?.. Вы хулиганите или вы рехнулись?

Калошин. Нет, зачем же? Я невелик барин, пе метраппаж какой-нибудь, могу и подвинуться. (Подвинулся.)

Виктория (пегромко). Сошел с ума... (Громче.) Что с вами?.. Как вы себя чувствуете?

Калошин. Спасибо, хорошо. Самочувствие отличное, перехожу на прием.

Виктория (негромко). Рехнулся! (Громче.) Я вызову врача, хорошо?

Калошин. Замечательно.

Виктория (подходит к телефону, стоит спиной к Калошину. Набрала номер, негромко). «Скорая помощь»?

Калошин сел на постели, прислушивается к разговору.

Приважайте в гостиниду... Тут с человеком плохо... По-моему, он сошел с ума... Приважайте!.. Номер двести десятый... Чего нет?... Машины?.. Скоро будет?.. Хорошо... (Положила трубку.)

Калошин улегся.

Виктория (оборачиваясь к Калошину, тоном, каким разговаривают с детьми). Ну вот. Скоро он приедет.

Калошин. Кто приедет?

Виктория. Врач приедет.

Калошин. А зачем он приедет?

Виктория. Зачем?.. (Осторожно.) Да так просто. В гости.

Калошии. В гости?... Ну что ж, пусть приезжает. А я лока почитаю, не возражаете? (Раскрывает книгу, читает вслух.)
«С утра покинув приозерный луг, летели гуси дикие на юг...»

Раздается стук, и тут же дверь открывается. Появляется М ар и н а — жена Калошина.

Марине чуть ва тридцать, она довольно привлекательная, по грубоватая и чрезмерно крашенная женщина. На ней плащ, яркие чулки, модные туфли. На голове кружевная наколка, которую официантки носят во время работы.

При ее появлении Калошин приподнимается, но тут же ложится снова.

Пауза, во время которой никто из присутствующих не знает, как следует себя вести и что следует сказать.

Капошин (не найдя ничего лучшего, продолжает читать стихи).

«А позади за ниткою гусиной спешил на юг... э-э... косяк перепелиный...»

Марина. Это как же понимать?

Калошин. Э., что?

Марина. Как это понимать?

Калошин (неуверенно). Я думаю, так надо понимать, что дело к осени...

Марина. Чем же вы это здесь занимаетесь, а? (Кричит.) Чем занимаетесь, я спращиваю! Отвечайте, бесстыдники!

Виктория. Подождите.

Марина (перебивает). Это как же называется?

Виктория. Да подождите вы кричать...

Марина (Калошину). Как это навывается? Это важное дело называется? Важное дело?

Калошин. Да... дело серьезное.

Марина. Серьезпое?

Виктория. Послушайте...

Марина. Стыд-то какой - надо же!

Виктория. Послушайте меня! Он же пенормальный!

Марина. Что-о?

Виктория. Ненормальный, говорю. Оп с ума сошел.

Марина. А ты и рада! Вместо того чтоб надавать ему по роже... Виктория (перебивает). Да не кричите вы, вам говорят! У него с головой не в порядке!

Марина. А у тебя с головой в порядке? Связалась со стариком, бесстыдница!

Виктория. Перестапьте! Сначала разберитесь...

Марина. Молчи, вертихвостка!

Виктория. Слушайте!

Марина. Молчи!

Виктория. Послушайте!

Марина. Замолчи, пегодяйка!

Виктория (вышла из себя). Сама вы негодяйка!

Марина. Мерзавка!

Виктория. От мерзавки слышу!

Марина. Да я тебе сейчас все космы повыдергиваю!

Виктория. Раскричалась тут, испугался ее кто-то!

Калошин. Давайте, давайте, давайте...

Виктория. Чего вы раскричались? Вы кто такая?

Марина. Я?! Я кто такая?

Виктория. Ну вы, вы! Кто вы? (Калошину.) Кто она? Жена, что ли?

Калошин (мужественно). Она?.. Не знаю... Первый раз ее вижу.

Марина ахает и замирает на некоторое время, раскрыв рот и выпичив глаза.

Виктория. Вот и нечего кричать. Сначала надо разобраться, а потом...

Марина (подступая к Калошину). Ты... ты... Да ты что, бессовестная твоя рожа? Ты что говоришь, ты соображаешь или нет?

Виктория. Вот и именно, что не соображает.

Марина. Кто я такая?.. Ну!

Калошин. Вы?.. Вы... эээ...

Марина (подступая ближе). Кто я?

Калошин (отодеигаясь). Ты?.. Ты... эээ...

Марина, Ну? (Выхватила из его рук книгу.) Не узнаешь?

Калошин (струсил). Узнаю, узнаю!.. (Спохватился.) Кажется... э... где-то видел, по... (Виктории.) По кто такая— не припомию.

Марина. Что-о? (Замахивается на него книгой.)

Калошин. Вспомнил, вспомпил!

Марина. Ну? Кто я тебе такая? (Снова замахивается.) Отвечай! Калошин. Жена, моя жена! (Виктории.) Она очень похожа на мою жену.

Марина. Похожа?

Калошин. Как две капли воды! (Виктории.) Но моя жена не такая дура...

Марина. Что-о?

Калошин. Нет, нет! Моя жена умная жепщина...

Виктория (Mapune). Кто же вы на самом деле? Жена или нет? Марина. Говори, злодей!

Калошин (твердо). Это не моя жена.

Виктория. Ну? Теперь вы понимаете?

Марина. Да ты что, старый черт, смеешься падо мной?

Калошип. А вы пе шумите. Шуметь и скандалить — это вы можете. Грубости и разные неприятные слова — это вы тоже хорошо знаете. А вот что такое метраннаж — это вам известно?

Марина. Слушай, Семен! Ты это брось! Ты мие идиота не разыгрывай.

Виктория. А он и не разыгрывает. Он забрался на кровать, когда меня не было в помере.

Марина. Что-о?.. Да за кого вы меня принимаете?

Виктория. Да говорят вам, оп свихнулся! Неужели вы до сих пор не видите?

Марина. Вижу, пе волнуйся! Я его, паршивца, насквозь вижу! С ума он сошел, надо же! Так я вам и поверила!

Виктория. Нет, с вами бесполезно. Вот приедет врач...

Марина. Что, что?

Виктория. Я говорю, приедет врач, тогда...

Марина (перебивает). Ты врача вызвала?

Виктория. Конечно.

Марипа (Калошину, панически). А ну поднимайся!.. Поднимайся и чтоб духу твоего здесь не было! Вставай немедленно! Калошин. Нет, нет! Ни в коем случае.

Марина. Ты что же, подняться не можешь?

Калошин. Не могу.

Марина. Стыд-то какой! До врача дошло, надо же! Нашел себе дело на старости-то лет, да еще с больным сердцем! Тьфу! Бесстыжие твои глаза!

Виктория. Я не могу...

Марина. Поднимайся как хочешь! Не хватало еще, чтобы тебя видели в этой кровати! Поднимайся сию же минуту!

Калошин. Нет, пет... нельзя!.. Невозможно... Вы знаете, кто я? Я букашка, жучок я, божья коровка. Если я сейчас поднимусь — меня ветром унесет!

Марина (пытается его поднять). Вставай, мошенник! Калошин (вцепился руками в кровать). Нет, нет, цет... Марина (Виктории). А ну помоги!

Виктория. Да не трогайте вы его.

Марина. Подпимайся, Семен! Хуже будет...

Калошин. Хуже не будет!

Марина. Издеваетесь?.. Мало вам всего, так вам меня еще осрамить надо? Опозорить по всему городу?.. Ну уж, нет! Ничего не выйдет. Уж я-то найду на вас управу? (Подошла к телефону, пабрала помер.) Думаете, я одна и надо мной издеваться можно?... Ошибаетесь. (В трубку.) Муза?.. Это Марина... Муза, посмотри-ка, Олег еще там?

Калошин (привстал). Какой Олег?

Марина (в трубку). Да он обычно за крайним столиком сидит... Позови... (Калошину.) Пеняй теперь на себя.

Калошин. Кто такой Олег?

Марина (вызывающе). Да так, один знакомый. (В трубку.) Олег?.. Это Марина... Олег, поднимись-ка в двести десятый номер... Скорей. (Бросает трубку.)

Калошин (с возмущением). Ты вызвала его сюда?

Марина. Что, не правится?

Калошин (с большим возмущением). Его — сюда?

Марина. Что? Я гляжу, тебе лучше стало?

Калошин (спохватился, спокойно). Значит, ты позвала его сюда? (Ложится.) Вот и хорошо... Веселее будет.

Виктория. Представляю. А может, здесь без него обойдется? Марина. А это уже не твое дело. Он мой друг, понятно вам?

Между прочим, между мужчиной и женщиной я больше обожаю дружбу. Не то что некоторые. (Калошину.) С этого дин он будет ходить к нам в гости, так и знай.

Стук в дверь. Калошин вздрагивает.

(Открывает дверь.) Заходи, Олег.

Появляется Камаев, молодой человек лет около тридцати. Он здоров, румян и неплохо одет. За норму поведения нм принята некая развязная галантность. В руках у него сверток — явно бутылка.

Камаев. Всеобщий привет.

Марина. Проходи, Олег... Знакомься. Это с журналом, мой муж.

Камаев. Муж? Двадцать копеск!

Марина. Он самый.

Камаев (озадачен). Ну что ж... Очень приятно... (Поклон.) Камаев... Преподаватель... Вы... вам неэдоровится?

Марина. Он немного устал.

Камаев. Ну что ж... значит, надо немного отдохнуть... (Калошипу.) Это ваша дочь?

Марина. Да нет, это козяйка номера.

Камаев. Да? Очень приятно. (Поклон.) Олег... Камаев. Преподаватель...

Виктория. Уже слышали.

Камаев. А почему девушка такая сердитая?

Марина. А ты не понимаешь?

Камаев. Я не понимаю. Я человек веселый, я... А что, собственно, я должен понять?

Марина. Представь себе, я им номещала.

Камаев. Что-что?

Марина. Я им помешала.

Камаев. Им? (Удивляется, смотрит сначала на Викторию, потом на Калошина.) Не может этого быть...

Марина. Ты что, мне не веришь?

Камаев. Нет, это серьезно?

Марина. Олег, ты просто ребенок.

Виктория. Может, хватит?

Камаев (Виктории и Калошину). Ну я вас поздравляю! (Калошину.) Поднимайтесь, по этому поводу надо вышить.

Марина. Представь себе, он не может подняться.

Камаев. Да?

Марина. Тебе придется ему помочь.

Камаев. Не может подняться? Что ты говоришь! (Разглядывает Викторию.) Я тебя поздравляю...

Калошин (негромко, но еле сдерживаясь). Ну подождите...

Марина. Что ты сказал?

Калошин. Подождите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет п свисток...

Камаев. Что такое?

Марина. Представь себе, он прикидывается сумасшедшим.

Камаев. Да?.. Это зачем же?

Марина. Выкручивается, ясное дело.

Виктория. Он не прикидывается, он сумасшедший. А вы...

Марина (перебивает). А ты помолчи. (Камаеву.) Послушал бы ты, что она здесь заливала. Доказывала мпе, что он лег в постель, когда ее пе было в помере. Ты представляещь?

Камаєв смеется.

Виктория. Нет, я больше не могу... К черту! (Садится в преслепиной к присутствующим.) Разбирайтесь сами.

Калошин. Подождите, детки...

Марина. Вот, возьми его.

Калошин. ...дайте только срок...

Марина. Ведь кто его не знает - и поверить может. Псих и псих.

Камаев. Да я вижу, вы тут весело время проводите.

Виктория. Что и говорить!

Камаев. Что ж. Я к вам присоединяюсь. Но поцачалу падо пемного выпить.

Марина. Нет, спачала надо его поднять.

Камаев. Зачем? Пусть отдыхает.

Марина. Нет, нет! Вот-вот сюда заявится врач.

Камаев. Ну и что?

Марина. Как— что. Представляеть, какие будут разговоры, если...

Камаев. Уже попял.

Марина. Ведь по всему городу пойдет, а зачем нам это надо? Камаев. Да, это никому не надо. (Калошину.) Онаправа, придется вам подняться.

Калошин. Подождите, детки...

Камаев. Ждать нет никакого смысла.

Калошин. ... дайте только срок...

Камаев. Хоть вы и сумасшедший, по неплохо бы вам подумать сейчас о своей репутации.

Калошин. ...будет вам и белка, будет и свисток!

- Камаев. Поторопитесь. Пока здесь все свои, и инцидент пока имеет частпый характер. Но как только сюда войдет кто-нибудь посторонний... Подумайте, как вы будете выглядеть в общественном мнении.
- Марина. Ладно, хватит с ним разговаривать. Бери его и поднимай.
- Калошин (вцепился в кровать). Нет, нет!.. Не трогайте меня... Я букашка, я мошка, но я... я ужалить могу! Лучше не трогайте.
- Марина (Камаеву). Бери его за шиворот и никаких.
- Камаев. Ну зачем же так? (*Калошину.*) Мы и сами в состоянии, мы люди интеллигентные, не правда ли?

Калошин. Мы мошки, мы букашки...

Камаев. Перестаньте. Вы человек цивилизованный и не хуже меня спаете, что значит моральное разложение. Поднимайтесь.

Марина. Олег, ты провозишься.

Камаев. Прошу вас. Не припуждайте меня к физическому воздействию. Я человек воспитанный, но...

Калошин (вдруг садится на постели, с тихой яростью). Если ты человек воспитанный... (громче и выше тоном) если ты человек цивилизованный... (произительным голосом и потрясая в воздухе кулаками) если ты человек интеллигентный!.. тогда... (остановился, опустил кулаки, потом — с просьбой, отчаянной, но одновременно и смиренной) тогда скажи мне, что такое метраппаж?

Небольшая пауза.

Виктория (подпимается). Нет, я больше не могу. (Камаеву.). Отвечейте, если знаете. На этом он и помещался.

Камаев. На чем?

Виктория. На метраппаже!

Камаев. Это как же?

Виктория. А вот так. Ко мне в номер зашел человек, а он его отсюда вытолкал.

Камаев. Так.

Виктория. А потом спохватился. Вытолкал, а кого вытолкал — пеизвестно.

Камаев. Так...

Виктория. Кто такой? Позвония в регистратуру, а там ему и говорят: метранцаж. А кто такой метранцаж — никто не внает.

Камаев. Так. так...

Виктория. Кто такой, откуда? Может, это пишка какая-нибудь? Тут уж он по-настоящему сдрейфил. Куда ни позвонит—никто не знает. Сказали— из газеты, а в точности неизвестно. Тут он и вовсе.

Камаев. Так...

Виктория. Ну и вот. И тропулся. С перепугу.

Марина. Врет она.

Камаев (Марине). Подожди. (Виктории.) Значит, никто не знает, кто такой метраннаж?

Виктория. В том-то и дело! Если знаете — объясните ему! Вдруг это ему поможет.

Камаев (забавляется). Навряд ли. Боюсь, как бы ему не стало куже...

Калошин, до сих пор жадно прислушивающийся к разговору, теперь не может скрыть своего волнения и испуга.

Оскорбить метранпажа, знаете...

Виктория (с нетерпением). Да кто он такой?

Камаев. Нда... (Калошину.) Вы его не били?

Калошин (вне игры). Нет! Нет!

Камаев. Признавайтесь честно, вдесь все свои. Было рукоприкладство?

Калошин. Н-ничего такого! Клянусы!

Виктория. Он его вытолкал.

Камаев, Вытолкал?.. Это нехорошо... А не выражались?

. Калошин. Как?

Камаев. Употребляли пецензурные выражения?.. Не матерились? Калошии. Ип разу!

Виктория. Оп назвал его допжуаном.

Камаев. Метранпажа — донжуаном?.. Нда, это уже... Это совсем нехорошо.

Виктория. Да кто же такой метранпаж?

Марина. Кто?

Виктория. Знасте вы или нет?

Калошин ( $\partial powur$ ). Что такое метраниаж?

Камаев. Я вижу, к вам верпулся рассудок. Тем хуже для вас. В вашем положении лучше оставаться сумасшедшим.

Калошин (тяжело дышит). Что такое метранпаж?

Камаев. Метранпаж — это... да, дорогой мой, плохи ваши пела.

Виктория. Да не тяните вы!

Камаев. Метраннаж — это, друзья мон, не что иное, как человек из министерства. Большой человек...

Небольшая паува.

Да, друзья мои, это так, ничего пе поделаешь...

Стук в дверь. Калошин вздрагивает и опускается на постель. Стук в дверь повторяется. Марина осторожно приоткрывает дверь и выглядывает в коридор.

Марина. Борис?.. Это ты? (Открывает дверь.)

Появляется Рукосуев, человек одного с Калошиным возраста. Он в белом халате, в очках, в руках белый ящичек.

Нам повезло. Это Борис, его старый друг.

Бамаев.. Камаев... Преподаватель...

Рукосуев (проходит). Ну? Где наш больной? В постели? (Чуть пасмешливо.) Стало быть, дело серьезное... (Садится на постель.) Семен, ты что это, голубчик?

Калошин лежит неподвижно.

Что с тобой стряслось?

Марипа. Да ты не волнуйся, он больше притворяется.

Рукосуев (изображая удивление). Притворяется?.. Для чего же притворяется?

Марина. Да вот. Натворил здесь делов, вот и крутится теперь. Рукосуев. Семеп... Семеп! Марина. Ты что, оглох? Рукосуев. Семен!

Марина трясет Калошина. Он стонет.

Марина. Хватит придуряться!

Рукосуев (чуть посмеивается). Семен, это уже лишнее.

Марина. Хватит, говорю, придуриваться. Это же Борис, ты что, не винишь?.. Оглох он. что ли?

Рукосуев. Семен... Это ты, брат, уже через край...

Камаев. Ну артист...

Виктория. Поднимайтесь, хватит вам паясничать.

Рукосуев. Семен... (Берет руку Калошина, слушает пульс.) Что с тобой?

Марина. Отвечай, шут гороховый! Рукосуев (едруг серьезно, с тревогой). Подождите! Марина. Надо же, до чего обнахалился... Рукосуев (строго). Тихо!

Небольшая пауза.

Ему плохо.

Марина. Что?

Рукосуев. Он без сознания.

Камаев. Вы серьезно?

Рукосуев. Никаких шуток. (Достает из ящичка шприц и прочее.)

Марина. Как же так? Рукосуев. Тише!

Пауза.

(Измеряет Калошину давление.) У него сердечный приступ. Марина. Ну вот... Доигрался...

Рукосуев делает Калошину укол. Все молчат. Рукосуев снова прослушивает у Калошина пульс и сердце.

Риктория Ну что?

Марина. Как оп?

Рукосуев. Тише... Оп... Да, он умирает.

Марина (громко). Умирает?

Калошин стонет.

Семен!

Калошин (вдруг). Что ты сказала?.. Борис? Это ты?.. Это ты сказал?

Марина. Семец!

Калошин. Я слышал... Она сказала, что я помираю... Это правда?

Рукосуев. Спокойно, Семен. Ничего не говори.

Калошин. Нет, это правда... Я и сам чувствую, что помираю...

Марина (плаксиво). Семен, дорогой!

Калошин. Не притворяйся, Марина... Всю жизнь притворялась, хватит.

Рукосуев. Семен! Тебе нельзя разговаривать.

Калошин. Борис, не обманывай... Мне конец... Ты сам сказал...

Марипа. Семен, не надо! Я не хочу...

Калошин. Врешь...

Марина. Семен...

Калошин. Все месть лет...

Марина. Молчи, Семен...

Калошин. Ты ждала этого часа.

Марипа. Тебе нельзя разговаривать...

Калошин. Вот и радуйся.

Рукосуев. Тише, Семен, тише.

Камаев. Доктор, я полагаю, посторонним здесь делать нечего...

Калошин. Опеще здесь? (Приподнял голову.) Ты еще здесь?

Камаев. Вы мпе?

Калошин. Вои отсюда, сутенер!

Рукосуев. Спокойнее, прошу тебя!

Калошин. Вон отсюда!

Марина. Семен...

Калошин. И ты, змея... воп отсюда!

Рукосуев. Тише, тише!

Калошин (*Марине и Камасеу*). Вон отсюда!.. Я желаю помереть среди порядочных людей!

Камаев выходит.

Марина. Семен...

Калошин. Вон!

Рукосуев (выводит Марипу). Выйди, выйди. Так будет лучше. (Закрывает дверь.) Семен, я запрещаю тебе разговаривать.

Калошин. Ничего... Я и так долго молчал.

Рукосуев. Тебе нельзя волноваться. Успокойся. (Прослушивает у Калошина пульс.)

Раздается стук. Виктория подходит к двери.

Калошин. Кто это?

Рукосуев. Не открывайте.

Калошин. Может, это метранлаж?

Рукосуев. Никому не открывать.

Калошин. Почему? Пусть он заходит... Метранпаж так метраппаж. Все равно... Плевать я на него хотел... Присхал тоже... Как он приехал, так порядочные люди не приезжают. Так воры приезжают и аферисты.

Стук повторяется.

Откройте... Я ему скажу кое-что... на прощанье. Пусть знает... Рукосуев. Успокойся, Семен.

Калошин. Хоть он и метранцаж, а помирать-то и ему придется.

Виктория (у дверей). Это пе метраппаж, это ваша жена.

Калошин. Ее не пускайте. Житья мне не давала, так пусть хоть даст помереть по-человечески.

Звонит телефон.

Виктория (подходит, берет трубку). Да, двести десятый... Семена Инколаевича?

Рукосуев. Пикаких разговоров. Положите трубку,

Виктория (по телефону). Он... он занят... Что передать?.. Метраннаж?.. Откуда?.. Из типографии?.. Что?.. Наборщик?.. Это точно?.. Хорошо, я передам... (Положила трубку.) Метраннаж — это из типографии.

Калошин. Из типографии?

Виктория. Наборщик.

Калошин. Наборщик? (Небольшая пауза. Затем начинает смеяться, но тут же стонет.) Наборщик! (Смеется и стонет.) Мышь типографская... Тля!.. Букашка!.. А ведь как напугал... До смерти напугал...

Рукосуев. Перестань, Семен! Тебе нельзя шевелиться.

Калошин. Ну не иднот ли я?.. Слова перепугался, звука... скрипа тележного... Стыд... Позор...

Рукосуев. Помолчи, я тебя прошу.

Калошин. Да так, видно, мне и надо... Как был невежа, так невежей и помираю...

Рукосуев. Лежи спокойно... (Делает Калошину укол.) Воды! Виктория подает стакан с водой.

Калошин. Зачем?.. Помираю я, Борис, чего уж тут... Сердце... Чувстную, как оно останавливается...

Рукосуев (подает Калошину лекарство). Выпей.

Калошин. Напрасно это... Все напрасно...

Рукосуев. Пей, Семен.

Калошин. Нет, Борис. Видно, от судьбы не уйдешь...

Небольшая пауза. Стакан с водой Рукосуев поставил на тумбочку.

Давно, когда я еще баней заведовал, сказал мне как-то один грамотный человек. С вашим характером вы, говорит, далеко пойти можете, но, говорит, учтите, погубит вас ваше невежество. Так оно и вышло... Хотел я от судьбы уйти: следы заметал, вертелся, петли делал, с места на место перескакивал. Сколько я профессий перемения? Кем я только не управлял, чем не заведовал?.. И складом, и бапей, и загсом, и рестораном. И по профсоюзу, бывало, и по сапожному делу, и

по снебжению, и по спортивному сектору - в каких только сферах я не вращался? С кем только дела не имел? И с туристами, и с невалидами, и со шпаной, бывало. Большим начальником, правда, никогда не был, но все же... Одно время был я даже директором кинотеатра... И везде, бывало, чтонибудь да получится. То инвентаря, бывало, не хватит, то образования... Всякое со мной случалось, но ничего, везло мне все же. Хлебнешь, бывало, а потом, глядишь, снова выплыл... Судьба только меня и остановила. Сколько ни прыгал, а досталась мне в конце концов эта самая гостиница. И метраннаж в результате... (Чуть передохнул.) Начальства я, Боря, всегда боялся... Ничего я на свете не боялся, кроме начальства. Больше скажу: я так его боялся, что, когда сделался начальником, я самого себя стал бояться. Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю - я это или не я. Думаю - как бы мне самого себя, чего доброго, под суд не отдать... После привык, конечно, но все равно. По сути дела, так всю жизнь и прожил в нервиом напряжении. Дома, бывало, еще ничего, а придешь на работу - и начинается. С одними одно из себя изображаешь, с прочими — другое и все думаешь, как бы себя не принизить. И не превысить. Принизить нельзя, а превысить и того хуже... Цень и ночь, бывало, об этом думаеть. Откровенно, Борис, тебе скажу, сейчас вот только и дышу спокойно... Перед самой смертью...

Рукосуев. Да подожди ты, Семен...

Калошин. Нет, Борис, моя песенка спета... Кончено...

Снова стучат. Виктория снова подходит к двери.

Увидишь жепу мою... первую жепу, Клаву... Дочь мою увидишь — передай им, что помирал, мол, о них думал...

Виктория приоткрыла дверь, и шепчет что-то, очевидно, Марине.

Рукосуев. Закройте дверь.

Калошин. Эх, Борис! Только и было жизни, что в молодости... Помнишь?.. Помнишь, на реке работали?.. Буксир был «Григорий Котовский», помнишь?.. А «Лейтенант Шмидт»? (Плачет.) Помнишь...

Рукосуев. Помню, помню. Ты только не волнуйся.

Калошин. А «Иван Тургенев»? (Плачет.) Эх, Борис... Пропала моя жизнь... пропала... А кто виноват?.. Метраниаж виноват?

Стук в дверь.

Жена новая виновата?

Рукосуев. Никто не виноват, лежи спокойно. (Пытается завладеть гукой Калошина.)

Калошии (убирает руку). Нет, Борис. Сам я виноват... Сам во всем виноват.

Спова стук в дверь.

Виктория (у двери). Жепа ваша просится.

Калошин. Впустите ее.

Рукосуев. Ист, пст.

Ії а л о ш и н. Пусть войдет... Что она мпе сделала? Ведь я знал, все знал... Только вид делал, что не знаю... А ей что? Она молодая, красивая, ей жить хочется. Ведь она меня в два раза моложе, я ей, можно сказать, жизнь испортил... Пусть войдет, проститься нам надо.

Виктория впускает Марину.

Марина. Семен!.. Как он?.. Семен, как ты?

Калошин. Марина, бог с тобой, прощаю я тебя... И ты меня прости. И не поминай лихом... Похорони меня и выходи замуж... Ничего. Выходи, пока не поздно...

Марина (удивилась и растрогалась). Семен! Да что же это ты? Калошин. Да вот за него и выходи, за этого... Если он тебе нравятся.

Марина заплакала.

Да пусть он войдет.

Марина (плача, открывает дверь). Олегі.. Иди сюда, Олег...

Камаев появляется в дверях.

## Калошин. Войди.

Камаев входит, останавливается рядом с Мариной.

Ну что, Борис?.. Погляди на них...

Марина (в голос). Семе-ен!.. Век тебя не забудем...

Калошин. Ну и бог с вами... Живите.

Камаев (ошеломлен). Что?

Калошин. Женитесь, говорю... Разве ты не хочешь?

Камаев. Я?.. Нет, я... Признаться, я об этом не думал.

Марина (перестала плакать). Как — не думал?.. Ты всегда говорил...

Камаев. Разве я говорил?

Марина. Ну как же, Олег...

Камаев. Значит, говорил. Но еще не думал.

Марина. Даты что, Олег? Выходит, ты меня обманывал?

Камаев (пришел в себя). Совсем нет, но... Нельзя же так. Человек умирает, а мы про женитьбу... Нехорошо.

Калошин. Ничего... Дачу отдадите Клаве, а квартиру себе берите. Да живите дружно. За деньгами не гоняйтесь, за чинами тоже... Главное, чтобы совесть была чиста...

Рукосуев. Подожди, Семен... (Пытается взять руку Калошина, чтобы прослушать пульс.)

Калошин (убрал руку). Хватит, Борис... Мое дело ясное... Мне конец... Сердце... Вот-вот оно разорвется... (Камаеву.) А метраннаж — это не из министерства, запомните... Это из типографии, наборщик...

Камаев. Что вы говорите?

Калошин. Учиться надо, молодой человек...

Рукосуев наконец завладел рукой Калошина, прослушивает пульс.

Если бы я мог прожить еще одну жизнь... разве бы я так ее прожил?

Рукосуев. Подожди-ка...

Калошин. Марина... Плиту мне положите... Небольшую... она иедорого стоит. Марина снова заплакала.

На плите напишите...

Рукосуев. Подожди-ка... Ничего не понимаю...

Ії а лошин. Хотя... Не надо ничего писать. Только фамилие, ими, отчество, год рождения и...

Рукосуев (возбужденно). Семен! Ты... У тебя... Ну конечно! У тебя приличный пульс...

Небольшая пауза.

У тебя вполне приличный пульс!.. Минутку! Посмотрим давление... (Измеряет Калошину давление.)

Паува.

Семен! Тебе лучше.

Калошин. То есть как?

Рукосуев. Так! Считай, что ты выкарабкался.

Камаев (Рукосуеву). Серьезно?

Рукосуев. Какие могут быть шутки? Он будет жить.

Марина. Семеп...

Калошин. Жить?.. (Садится на постели.) Но... но как же так? Рукосуев. Будешь жить, Семен... Ты что, недоволен?

Калошин. Но как же?.. Что же это получается?

Камаев. А что вас смущает? Живите на здоровье. Вам крунно повезло.

Марина. Живи, Семен, к-конечно...

Калошин. Но что же я теперы... как?

Камаев. Ав чем, собственно, дело? Если вас смущает ваше завещание, так вы... вы не стесняйтесь. Пусть все будет по-старому. У меня, папример, никаких претепзий.

Марина. Вот как?

Камаев. Да. (Калошину.) Откровенно говоря, мне даже так больше нравится.

Марина. Но ты... ты всегда говорил...

Камаев. Что я говория? Послушай, что за навязчивая идея? Даже неловко, честное слово. Человек жить остался, радоваться надо, а ты что? Нет, я этого не понимаю. Виктория. Я не могу...

Марина (Камаеву). А я тебя, кажется, поняла.

Рукосуев. Семен, что с тобой?.. Ты что, не рад?

Марина. Так вот нет же! Не бывать по-старому!.. Семен! Прости меня! (Приближается к Калошину.) Прости, Семен... Я... Если ты... Я останусь с тобой! А он... этот... Я знать его не хочу!

Камаев. И слава богу.

Марина. Семен! Прости...

Рукосуев (Калошину). Да очнись ты!

Марина. Семен! Посмотри на меня! Скажи что-нибудь...

Стук в дверь.

Виктория. Кто там еще?.. Я не могу...

Стук повторяется.

Войдите!

Появляется Потапов. Он сильно возбужден.

Потапов. Можете меня поздравить. Они выиграли... А что тут у вас происходит?.. Здесь в коридоре вся гостиница собралась.

Калошин. Вся гостиница?.. (Энергично.) К черту гостиницу! Я начинаю новую жизнь. Завтра же ухожу на кинохронику. Виктория. Нет, я больше не могу!

Занавес

## АНЕКДОТ ВТОРОЙ

# ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ХОМУТОВ — агроном.

АНЧУГИН — шофер упациа.

БАЗИЛЬСКИЙ — скрипач, прибывший на гастроли.

СТУПАК — инженер от молодожены.

ВАСЮТА — коридорная гостиницы «Тайга».

Двухместный номер той же гостиницы. В комнате беспорядок, на столе пустые бутылки. Шторы закрыты, комнату освещает дешевия люстра.

Из соседних номеров доносятся звуки: пассажи, исполняемые на скрипке, и время от времени женский смех.

На одной из постелей сидит Угаров. Он только что проснулся и теперь сидит попуря голову. Его гнетет похмелье. Он поднимается, шарит в тумбочке и под столом. Он уже одет, но на ногах у него один ботинок.

Угарову лет тридцать с лишним, он проворен, суетлив, не лишен оптимизма, который сейчас, правда, ему трудно про-явить.

Он осматривает бутылки. Видно, что они пусты. С отвращением пьет воду из графина. Напился. Отдышался. Шарит по карманам. В кармане ни гроша, это становится понятным. Идет по комнате, открыл шторы. За окном, оказывается, белый день.

### Угаров (громко), Подъем!

Анчугин просыпается, приподнимает голову, тупо смогрит на Угарова.

Анчугин угрюм, медлителен, тяжеловат на подъем. Энергия дремлет в нем до поры до времени.

# С добрым утром!

Анчугин (сообразив, где он и что с ним, собственно, происходит). Выпить, (Протянул руку в сторону стола.)

Угаров. Вынить?.. Сколько хочешь. (Подает Анчугину графин с водой.)

Анчугин (отстранил руку Угарова с графином). Выпить.

Угаров. Не хочешь? А чего ты хочешь? (С горькой усмешкой.) Водки, пива или, может, коньяку?

Анчугин. Водки.

Угаров (помолчал). Так. Водку, значит, предпочитаещь.

Анчугин. Нету?.. Ничего?.. (Поднимается, осматривает пустые бутылки.) А деньги есть?

Угаров (бросает Анчугину его пиджак). Обследуй.

Анчугин (шарит по карманам, трясет пиджак). Тишина... А у тебя?

Угаров. Ни копейки... Слушай, а где мой ботинок? Ты не знаешь? (Ходит по комнате, ищет ботинок.) Где он делся?.. Ты сго не видел?..

#### Молчание.

А есть у нас в этом городе знакомые?

Анчугин. У меня — никого.

Угаров. И у меня. Я здесь в первый раз. (Маленькая пауза.) Надо соображать. Хотя бы три рубля.

Анчугин. Три шестьдесят две.

Угаров. А закусь?

**Личугин** (помолчав). А где их взять?

Угаров. На заводе?

Анчугин. Правильно, на заводе. А то где?

Угаров (рассуждает). Нежелательно... Первый раз. Служебные отношения, сам нонимаешь...

Анчугин. Звопи.

Угаров. Вот положение... Ну падно. (Придвинул к себе телефон. Колеблется.) Нарушаю этикет...

Анчугии. Хрен с ним, с этикетом.

Угаров. Нежелательно... У нас ведь как? Экспедитор дает, а экспедитору пикто пичего не дает — закон... Ну ладно. (Пабирает номер.) Молчит... (Достает записную книжку.)

Анчугин (поставил бутылки рядом). Тридцать шесть конеек. Угаров. Полста семь — пятнадцать, начальник сбыта. Строгал женщина... (Набирает номер.) Не отвечает.

Анчугин. Триддать шесть, а бутылка пива — тридцать семь. Но получается.

Угаров. Полста семь — тридцать четыре, проходная. (Набирает номер.) Фарфоровый?.. Почему у вас контора не отвечает... Серьезно? (Положил трубку.) Вот, Федор Григорьевич, сегодня воскресенье... выходной...

Молчание, а за стеной — скрипка.

Анчугин. Да... Оригинальный случай...

Угаров. Слушай! Где же мой ботинок? Украли его, что ли?

За стеной скрипка активизируется.

Анчугин. А этому (жест головой в сторону стены) горя мало. Пилит и пилит.

Угаров. А что ему делать? Артист. Обеспеченный человек. Анчуги п. Падоел.

Женский смех.

Вот еще тоже. Кобыла.

Угаров. А тут парочка поселилась. Молодые. Веселые... И водки им не надо. (С надеждой.) Федор Григорьевич! А кто пил с нами вчера?

Анчугин. Не помию. (Пауза.) Беда... Отправили меня с тобой на

мою голову. Я три месяца пе пил, а ты, змей, за три для всего меня испортил.

Угаров. Да ладно, Федор Григорьевич, этим ты себе не поможешь. Где денег-то взять?

Анчугин. Где их возьмешь.

Угаров. Занять.

Анчугин. У кого?

Угаров. В том-то и вопрос. Думать надо. Соображать.

Анчугин. Не могу я думать, у меня голова болит.

Молчание. Слышна скрипка.

(Вдруг вскакивает.) Замолчит он или нет? (Хотел ударить кулаксм по степе, по Угаров его удержал.)

У гаров. Спокойно, Федор Григорьевич, так ты себе тоже не поможень.

Анчугип. Душу оп мне выматывает.

Угаров. У него работа такая, зачем шуметь. Наоборот, артистов уважать надо. Они большие деньги заколачивают. (Изображает игру на скрипке.) Туда провел — рубль, обратно — опять же рубль. (Неожиданно.) Даст он нам трояк или нет?

Апчугин. Оп?

Угаров. А что тут такого? Так, мол, и так, не одолжите ли до завтра. Сегодня даем телеграмму— завтра получаем. А?.. Давай, Федор Григорьевич.

Анчугии. А почему я? Почему, к примеру, не ты?

Угаров. Пу, Федор Григорьевич. Я же твой начальник как-пикак.

Анчугип. Какой ты начальник. (Помолчал.) Не пойду.

Угаров. Федор Григорьевич! Ты посмотри на меня. Куда же я пойду? Я же без ботинка!.. Ведь в таком виде пельзя появляться в обществе. Неприлично...

Апчугин. Не пойду.

Угаров. Ладно. Ты иди к молодоженам, а музыканта я беру на себя, так уж и быть... Ну?.. Они сюда на машине прикатяли—богатые, вдвоем опять же — добрые. Ты постучись, извинись, как полагается, поздоровайся. Мужа вызови в коридор...

Апчугин. А кто он такой?

Угаров. Он? Да вроде бы инженер. Вызови его в коридор... Хотя— нет, не вызывай, проси при женщине, при женщине лучше...

Анчугин. Учи ученого. (Поднимается.) Хрен с ним, к инжеперу — попробую. (Уходит.)

Угаров (пабирает номер телефона). Товарищ скрипач?.. (Этак пепринужденно.) Доброе утро... Ну и как?.. Как вам спалось?.. (Сбавил топ.) Виноват... Соседи ваши... Мы в основном, видите ли, по промышленности... Да нет, по номеру соседи, по гостинице... Да, да... Вот вы играете, а мы с другом слушаем и буквально наслаждаемся... Что?.. Вчера-то?.. Да, да. Было, было! (Хихикает.) Не говорите... (Оправдывается.) Это гости, знаете ли, гости... опи, все опи... Люди, сами попимаете, простые, бесхитростные, чуть что — петь, плясать... Я с вами согласен. Совершенно верно... Приму к сведению... В чем дело?.. Дело, знаете ли, щекотливое, вопрос, можно сказать, обоюдоострый... Короче? Хорошо. Можно покороче... Не дадите ли вы нам взаймы — немного? Вы извините, конечно, но завтра мы получаем сумму... Что?.. Попятно... (Видпо, что разговор окончен. Бросил трубку.) Жлобина!

Стук в дверь. Входит Васюта со шваброй в руках. Васюта— пожилая, усталая женщина, с резким рассерженным голосом.

Васюта (осматривает компату). Убирать будем?

Угаров. Можно. А можно и не убирать. Все равно.

Васюта. Который день пьете? (Прибирает номер.)

Угаров. Который?.. Третий, Анна Васильевна. Третий, с твоего разрешения.

Васюта. В честь чего пьете? На что? На какие такие капиталы? Угаров. На свои, Анна Васильевна, на трудовые.

Васюта. Господи! Что люди с депьгами делают! Видеть этого не могу.

Угаров. Это вы о чем?

Васюта. О том. Я вот, к примеру, по копейке собираю, никак

внучку одеть не могу, а вы на водку — сотнями, сотнями фугуете. Зло меня берет. (Прибирает в шифоньере.) Это что? Господи! Срам да и только!

Угаров. Что, Анна Васильевна?

Васюта. Да где же это видано, чтобы ботинок-то в урну класть.

Угаров. Что вы говорите! Как же он туда попал?

Васюта. Вот и я говорю — как?

Угаров. Как? Самому удивительно.

Васюта. Чистый срам... (Пауза. Убирает компату.) А вот, пока не забыла. От администрации вам напоминание: за помер не илачено за трое суток да графин разбили третьего дня. Приготовьте денежки...

Угаров. Анна Васильевца! Ты меня убиваець.

Входит Анчугин.

Анна Васильевна, Анна Васильевна... Я понимаю... впуки, они заботу требуют, по бывает так, что и не выпить нельзя. Вот ты, Анна Васильевна (об Анчугине), на него посмотри... Посмотри.

Васюта (отелекается от уборки). Ну?.. Чего я на нем не видела?

Угаров. Ведь он человен нездоровый. Больной... (Врасилох.) Анна Васильевна, голубушна! Спаси. Дай три рубля до завтра.

Расюта (быстро). Нет, нет. Не дам. (Расстроилась.) Ни стыда у вас, ни совести! Сотнями швыряете, а просите — у кого? Нет! И не говорите и не думайте! (Уходит.)

Анчугин. Удавится — не даст.

Пауза.

Угаров. А как соседи?

Анчугин. Кто? (Показывает.) Они?.. Держи карман шире. Парень-то не дурак, образованный. У нас, говорит, свадебное путешествие, большие расходы, извини, говорит, друг, и закрой дверь с той стороны. Отрубил. (Жест в сторону стены.) А этот?

Угаров. Отказал — то же самое.

Анчугин. Это дело гиблое. Никто не даст. (Сел на постель, держится за голову.) Не могу я. Черепок раскалывается...

Женского смеха больше не слышно. Слышна скрипка. Анчугин поднимается и колотит кулаками в стенку. Угаров его удерживает.

Угаров. Не скандаль, Федор Григорьевич. Что толку? Анчугин. Мозги он мне сверлит, зараза.

Быстро стучит и входит Базильский, весьма горячий человек, со смычком в руках. Ему лет около пятидесяти.

Базильский. Что это значит? Зачем вы стучите в стену? Анчугин. Ваща музыка мне надоела.

Базильский. О! Так я вам помешал? Извините! Я мешаю вам орать, реветь, рычать, простите великодушно.

Угаров (снисходительно). Ну па первый раз, я думаю...

Базильский. Виноват, виноват! А вчера вы даже визжали. Вот вы (показывает на Анчугина) именно визжали. Это-то как вам удается— не понимаю.

Угаров. А вот так — получается.

Базильский. А теперь еще стучать в степу? Не слишком ли это, друзья мои?

Анчугин. Ваша музыка нам надоела. (Помолчал.) На нервы она действует.

Угаров. Да, товарищ скрипач, у нас нервы не железные.

Базильский. Нервы? Разве у вас есть нервы?

Угаров. А то как же? У вас нервы есть, а у. нас, выходит, нет?

Базильский. Представьте— не подозревал. (Ходит по комнате.) И сию мипуту, представьте, не разумею, откуда у вас первы и зачем вам нервы. (Останавливается.) А если опи у вас есть, какого же черта вы стучите в стену?

Анчугин. Ваша музыка нам осточертела.

Угаров. Здесь вам пе Дворец культуры, здесь гостипица, здесь люди отдыхают, между прочим.

Анчугин. Все. И больше чтоб — ни звука. Ясно?

- У гаров. Гот придем к вам на концерт там играйте, пожалуйста, а тут...
- Базильский (ncuxanya). Что? Вы на мой концерт?.. Зачем?.. За-че-ем?
- Угаров. Как это зачем? Послушать. Получить удовольствие.
- Базильский. Удовольствие... Не пугайте меня, черт подери! Не надо! (Бегает по помнате.) Сто лет не ходили и еще сто лет не ходите — ради бога! Вы в балаган отправляйтесь, в кабак! Туда, туда — прямиком!
- Угаров (несколько озадачен). Что вы против нас имеете?
- Базильский. А ко мне нет! Ко мне не надо! У меня но смешно! Не смешно! И пикаких удовольствий! Лучше я буду играть в пустом зале! И не мешайте мне работать, черт вас возьми! (Уходит стремглав.)

Маленькая пауза.

Апчугин. Заводной мужик.

Угаров. Ридно, народ на него не ходит — деньга не идет.

Анчугин. Деньга есть. Жмется.

Вновь слышна скрипка.

Угаров (осматривает бутылки). Тридцать шесть конеек. Даем телеграмму?

Анчугин. Кому?

Угаров. Надо подумать. Подать в управление — протянут дня три, наверняка. Жене — не поймет. Остается матери... сй...

Анчугин. Мать — конечно. Мать не подведет.

- Угаров (пишет в записную киижку). «Лопацк. Перова два, Угаровой. Срочно сорок. Белореченск, главночтамт. До востребования. Целую. Виктор». (Считает количество слов.) Раз, два, три... По три конейки... Уложились.
- Анчугин (держится за голову). Три рубля—всего и надо-то. Я когда в геологии работал, три рубля мне было— раз плюнуть. Плюнуть и растереть. (Презрительно.) Три рубля! (Помолчал.) А ведь без них подохнуть можно.

Угаров. Да не ной ты, Федор Григорьевич. Придумаем что-ни-

будь. В лесу мы живем, что ли. Неужели на свете нет добрых людей? Найдем. (Поднимается, распахивает окно.) Смотри, сколько народу. Полная улица...

Анчугин (подходит к окпу). Ну?.. Вот и попроси у них. (Помолчал.) Чего не просищь? Проси...

Оба смотрят в окно.

Все они добры, когда у тебя деньги есть. А когда — нет?.. Вот я тебе сейчас покажу. (Кричит в окно.) Люди добрые! Граждане! Минуту внимания!

Угаров. Что ты? Зачем?

Анчугин (Угарову). Гляди, что получится. (Кричит.) Люди добрые! Помогите! Тяжелый случай! Безвыходное положение!

Угаров. Чего ты хочешь?

Анчугин (Угарову). Погоди. (Кричит.) Граждане! Кто даст взаймы сто рублей?

Угаров *(смеется)*. Не шути, Федор Григорьевич, милиция такие шутки не любит.

Анчугин. Гляди на них. Смеются... (Кому-то на улице.) Ну, чего лыбишься? (Угарову.) Вишь, расплылся на сытый-то желудок... А другие будто и не слышат... А толстяк, гляди, даже ходу прибавил.

Угаров смеется.

Вот так. Вот они, твои люди добрые.

Оба отходят от окна.

Деньги, когда их нет, -- страшное дело.

Помолчали.

Угаров. Смех смехом, а где же действительно взять три рубля? Анчугин. Фуфайку мою толкнуть? Новая.

Угаров. Или часы. Черт с ними!

Анчугии. Часы теперь не в цене. Фуфайку -- опо вернее.

Стук в дверь.

Угаров. Да! Заходите.

Входит Хомутов. Ему лет сорок. Одет он опратно, держится скромно, даже неуверенно. Бывают мгновения, когди на него нападает внезапная задумчивость, растерянность, невнимание к собеседнику. Но, впрочем, отвлечься от разговора у него почти не будет возможности.

Хомутов. Добрый депь.

Угаров. Здравствуйте.

Хомутов. Скажите, это вы просили денег?

Молчание.

Ну вот сейчас, из окна... Вы?

Анчугин. Ну и что?

Хомутов. Так вот я... Если депьги вам необходимы, то...

Угаров. Что?

Анчугин. Может (усмехнулся), хочошь нам дать денег?

Хомутов. Да. Могу вам помочь

Молчание.

Анчугин. А по шее ты получить не желаешь?

Хомутов. По шее?.. За что?

Анчугин. Ну так. Для смеха.

Хомутов (улыбается). По шее не хочу.

Угаров. А что вы, собственно, котите?

Хомутов. Хотел вам помочь. Но я вижу, что вы пошутили... Что ж. Возможно, это смешно... Извините. (Идет к двери.)

Анчугин. Подожди. А зачем ты приходил?

Хомутов (остановился). Я же говорю: собрался вас выручать.

Анчугин (усмехнулся). Хотел нам дать денег?

Хомутов. Да.

Маленькая пауза.

Угаров. Вы что, шутите?.. А может, издевастесь? Хомутов. Да нет, выходит, вы падо мной подшутали...« Угаров. Нам, знаете ли, не до шуток, мы сегодня не завтракали еще...

Хомутов (пе сразу). Я не понимаю, вам деньги пужны или нет?

Угаров (Анчугину). Он предлагает на троих.

Хомутов. Ничего подобного.

Анчугин. Тогда не придуривайся. Говори, зачем пришел.

Хомутов. Я хотел вас выручить, но я не настаиваю. (Идет к двери, но в это время Анчугии его окликает.)

Анчугин. Слушай, друг... (Подошел к Хомутову.) Слушай. Полезай ты хоть в самую свою душу, разве ты вырвешь оттуда хотя бы три рубля? Нет?.. То-то...

Хомутов. Товарищи! Вы меня удивляете и обижаете даже... (Достает деньги..) Вот. Держите...

Угаров. То есть?

Хомутов. Держите, держите.

Угаров. В каком смысле? (Деньги берет.)

Хомутов. Берите, берите, пользуйтесь, что вы, действительно. Надеюсь, и вы меня выручите, если придется... (Задумчиво.) Всем нам, смертным, бывает нелегко, и мы должны помогать друг другу. А как же иначе? Иначе нельзя... (Маленькая паува.) Ну хорошо. Раз уж вы так щенетильны — вот мой адрес. (Подошел к столу, написал адрес.) Вот адрес. Верпете, если вы иначе не можете. Но предупреждаю, можете и не возвращать...

Угаров. Как — пе возвращать?

Хомутов. Так, не возвращать. Стастливо вам. До свидания. (Уходит.)

Молчание. Потом Угаров боязливо считает деньги.

**Личугин.** Сколько?

У гаров. Сто! (Вросает деньги на стол. Пауза.) Слушай, мне это не нравится... (Небольшая пауза.) Тут что-то не то... У меня такое внечатление, что нас сейчас будут бить... А, Федор Григорьич?

Апчугин (считает деньги). Сто...

Угаров. Слушай, вроде я его где-то видел. Ты не видел?.. А вчера его здесь не было?.. Нет?.. Вроде — нет...

Анчугин. Погоди-ка! (Быстро уходит.)

Угаров (садится у стола перед деньгами). Не было печали... (Оглядывает комнату, быстро и как-то воровато прибирает постели, наводит в комнате порядок, деньги прикрывает гиветой.) Черт внает что... (Размышляет. Открывает дверь, ваглядывает в коридор. Потом — громко.) Анна Васильевна!..

Васюта появляется, останавливается в дверях.

Анна Васильевна, вы умная женщина, а вот скажите... Вот, допустим, приходит к вам незнакомый человек, адоровается честь по чести, разговаривает, потом им с того им с сего достает начку ассигнаций и говорит: «Вам надо сто рублей — держите». И уходит. Может такое быть? А?

Васюта. Глупости... Чего звали? Денег не дам, не просите.

Угаров. Спасибо, Анна Васильевна. Все. Вы — умпая женщина. Дай вам бог здоровья, живите еще сто пятьдесят лет.

Васюта. Делать вам, пьяницам, нечего. (Уходит.)

Угаров прикрывает дверь, подходит к столу, снова считает деньги, просматривает их на свет. Появляется Хомутов, ведомый Анчугиным.

Анчугин. Вот. (Указывает Хомутову на деньги.) Забирай ссуду. Ну тебя к черту.

Хомутов. Но ведь я их вам отдал, ведь это некрасиво. И потом они вам нужны, зачем же...

У гаров (перебивает). Послушайте, вас как — совсем отпустили или так... Ненадолго?

Хомутов. Откуда отпустили?

Угаров. Ну... Из дома...

Хомутов. На педелю, какое это имеет значение.

Угаров. На неделю да еще без присмотра. Непорядок.

Хомутов. Эти деньги... Как вам сказать... Словом, у меня есть деньги, а эти — они мне не нужны.

Анчугин. А может, денежки вовсе и не твои, а?

Хомутов. А чын они, по-вашему?

Угаров. Я извиняюсь, но опи у вас не фальшивые?

Хомутов. Да что такое, товарищи! Это же глупо, паконец. Я же от души, поймите!

Анчугип. Скажи откровенно: «Леизолото» или «Мамслюда»?

Хомутов. Не попимаю.

Анчугин. Откуда аванс, подъемные то есть? «Лензолото?» Или «Мамслюда»?

Хомутов. Какое «Лензолото»? Какая «Мамслюда»? Бог с вами!

Угаров. Так... А между прочим, вы в бога верите?

Хомутов. В бога?.. Нет, но...

Угаров. Но?.. В секте случайно не состоите?

#### Хомутов разводит руками.

А кто вы, собственно, такой? Где работаете?

Хомутов. Я?.. Ну агроном я.

Апчугин. Агроном?

Хомутов. Агроном.

Анчугин. Сеем, значит, пашем.

Хомутов. Сеем, пашем.

Анчугин. Колхоз, конечно, миллионер?

Хомутов. Миллионер, да...

Анчугин. Рабочей силы, конечно, не хватает?

Хомутов. Рабочей силы?.. Да, не хватает. Ну и что?

Апчугин. Так сразу бы и говорил. Дом, конечно, срубите, корову дадите, а?

Хомутов. Да нет же! Просто даю, Выручаю. Почему же вы мис не верите?

## Маленькая пауза.

(Вдруг.) Скажите, у вас родители живы?

Угаров. А что? Почему вы спрашиваете?

Хомутов. Да так, интересно...

Анчугин. Из милиции, что ли? (Достает документы.) Тогда — па, смотри.

Угаров. А может, из органов? А какой интерес? Мы люди маленькие — он шофер, я экспедитор. Какой интерес?

X о м у т о в. Ерунда. Еще раз повторяю. Просто даю... Бескорыстно... Не возьмете?..

Анчугин. Воздержимся.

Угаров. Я чувствую, возьми я эти деньги— и на мне потом долго будут возить воду.

Анчугин (отдает Хомутову деньги). На. Пересчитай.

Хом у тов (положил деньги в карман). Я вижу, простое человеческое участие вам непонятно. К сожалению... Что ж. До свидания. Не поминайте лихом. (Идет к двери.)

Анчугин (останавливает Хомутова, положил ему руки на плечи, получается — обнял). Послушай, друг, ну не морочь ты нам голову. Объясни хоть на прощанье, признайся. А то ведь я и спать не буду, ну в самом деле. Сто рублей просто так, за здорово живешь — ну кто тебе поверит, сам посуди..

Хомутов (не сразу). Я хотел вам помочь.

Анчугин. Врешь. (В $\partial$ руг скрутил Хомутову руки.) Полотенце!

Угаров полотенцем связывает Хомутову руки.

Хомутов (ошеломлен). Товарищи!.. В чем дело? Товарищи! (Пытается освободиться.)

Анчугин. Не дергайся... Расскажи все по порядку.

Хомутов. Товарищи! Что вы делаете?..

Угаров. Спокойно... спокойно.

Возня. Вторым полотенцем они привязывают его руки к спинке кровати.

Вот так... Поговорим спокойно, в деловой обстановко.

Анчугин. Рассказывай.

Хомутов. Развяжите меня. Сейчас же развяжите.

Анчугин. Скажи сначала, зачем приходил.

Хомутов. Я все сказал. Не понимаю, что вам от меня надо. Угаров. Это мы вас спрашиваем: что вам от нас надо?

Анчугин. Откуда гроши, рассказывай. Где ты их взил?

- Хомутов. Товарищи, но ведь это насилие, настоящее насилис. Развяжите меня, слышите.
- Анчугин ( $no\partial$  nocom у Хомутова покрутил своим кулаком). Если ты хлопочешь пенсию, то смотри, я могу тебе помочь.
- Хомутов. За что?.. За то, что я хотел вас выручить?
- Анчугин (вдруг дружески). Ну хватит, кирюша. Хватит томнить. (Сел рядом с Хомутовым. Доверительно.) Слушай, ты можешь на нас надеяться.
- Угаров. Целиком и полностью.
- Анчугин. Не продадим, будь спокоен... Скажи-ка, деньжата-то ворованные, верно?
- Угаров. Ну украл, ну что особенного, подумаешь редкость. Анчугин (с надеждой). Украл?
- Хомутов (обозлился). Да! Да! Да! Украл! Это вас устранвает? Украл! Это вы понимаете?

Молчание.

- Анчугин (эло). Зачем же ты людим нервы трепал, а? Богородицу из себя выламывал, доброго человека! Приятно тебе было, а?
- Хомутов (растерянно). Но ведь вы же сами хотели... Вы даже добивались, чтобы я сказал вам, что эти деньги ворованные. Чего же вы нервпичаете?
- Угаров (с сожалением). Не крал он, видно, что не крал. Другое... А что?
- Анчугин. Минутку. (Из пиджака Хомутова достает документы, протягивает их Угарову.) Посмотрим, что ты за птица.
- Угаров (читает.) «Хомутов Геннадий Михайлович... Агроном». Анчугин. Агроном?
- Угаров. Агроном. И фамилия, как у агронома.
- Анчугин. Слушай, агроном, откуда же у тебя столько лишинх денег?.. Вот мы отведем тебя в ОБХСС, пусть-ка опи поинтересуются...
- Угаров (не сразу). А может, вы оттуда и есть?
- Анчугин. Откуда деньги? (Подступает к Хомутову.) Скажешь или нот?

Угаров. Пе надо, Федя, не надо! Хуже будет. (Удерживает Анчугина.)

Хомутов. Развяжите или вы за это ответите.

Анчугин. Я тебе сейчас... (Вырывается.)

Угаров. Слушай... Давай-ка его развяжем. Мало ли что? Пусть идет себе подальше...

Борьба между Угаровым и Анчугиным.

Анчугин. Нет... Он мне расскажет... Разъяснит по-человечески...

Угаров. А я тебе говорю... отпустим...

Анчугин. Ая говорю — нет.

Они таскают друг друга по комнате.

Угаров. Отпустим...

Анчугин. Не выйдет...

Хомутов. Прекратите, товарищи, прекратите!.. Остановитесь.

Борьба продолжается, но, поскольку силы у них оказываются равными, оба устают и падают на кровать...

Анчугин (тяжело дышит. Угарову). Фраер... Барбос...

Угаров (тяжело дышит). Дурак ты, Федор Григорьевич...

Анчугин. Молчи, паразит.

Угаров. Нарываешься сам не знаешь на что... (Поднимается и делает попытку развязать Хомутова.)

Анчугин бросается на Угарова. И снова они сидят на крэвати.

Дурак, дурак и есть.

Хомутов. Ну, а теперь?.. Может, вы меня развяжете?

У гаров. Действительно, что нам с ним делать?

Анчугин. Пичего... Так он у меня не уйдет.

Угаров. Что делать, тебя спрашивают.

Маленькая пауза.

Анчугин. Позвать кого-пибудь... Людей позвать. Пусть рассу-

цят. (Поднимается, стучит в одну стену, потом в другую, выходит в коридор. Возвращается, распахнув дверь, стоит у порога.) Проходите, граждане. Помогите, если можете.

Входят Базильский и Ступак со своей женой Фаиной. Ступак — упитанный молодой человек лет тридцати. Держится уверенно. Фаине лет двадцать, не больше. У Базильского в руках смычок скрипка — по рассеянности. В а с ю т а появляется вслед за ними.

Базильский. В чем дело?

Ступак. Что случилось?

Васюта. Это еще что такое?

Анчугин. Садись, Анна Васильевна, и слушай. Садитесь, граждане. (Угарову.) Введи в курс.

Угаров. Уважаемые соседи! Вы видите перед собой человека, который буквально за полчаса истрепал нам все нервы.

Базильский. Покороче.

Хомутов. Развижите мне руки.

Ступак. А почему он связан? Он что, преступник?

Угаров. Может, и преступник, а может, и почище преступника.

Так вот, поднимаемся мы сегодня, извиняюсь, с похмелья. Анчугин. В общем, дело такое. Тут я давеча шутки ради крикнул в окно, мол, граждане, займите сто рублей.

Ступак, Мы слышали. По-моему, эта шутка возмутительная.

Базильский (Анчугину, нетерпеливо). Продолжайте.

Анчугин. Ну пошутил, и забыли мы это дело. Тут вваливается этот гусь...

Угаров. Буквально нам незнакомый...

Анчугин. И говорит: «Это вы просили деньги?»

Угаров. Деньги нам нужны, конечно. Перехватить у соседей рубля три, ну десятку — это понятно...

Анчугин. А этот достает сотню, сто рублей то есть...

Васюта. Господи!

Анчугин. Достает и говорит: «Нужны, так берите, пользуйтесь».

Ступак. Не может быть,

Анчугин. Оставляет вдесь эту сотию и уходит. (Хомутову.) Так или нет?

Хомутов. Рассказывайте дальше.

Анчугин. Ну я его, конечно, догоняю, волоку сюда, как, что, почему— растолкуй нам честно. Сто рублей— не шутки...

Угаров. Не за красивые же глаза, сами понимаете...

Анчугин. А он нам — мораль. Помочь, говорит, хотел, от души, говорит, от всего сердца. Ну вот и бъемся мы тут с ним, а он на своем — просто, говорит, даю, бескорыстно... Что же это такое, а? Рассудите, люди добрые.

Ступак. Мда... Интересно...

Угаров. Может, мы не понимаем, действительно. Он тофер, я добываю унитазы для родного города — может, мы жизни не понимаем?

Васюта. Да он, поди, пьяный.

Анчугин. Трезвый он. Ни в одном глазу, в чем и дело.

Угаров. Вот вы, товарищ скрипач, вы человек серьезный, поговорите с ним как следует.

Хомутов. В самом деле, объясните им, втолкуйте...

Базильский. Скажите, а все, что они тут расписали...

Хомутов. Да, так и было.

Базильский. Но... Что же, сто рублей? В самом деле?

Хомутов. Да. Сто рублей.

Ступак. И как же --бескорыстно?

Хомутов (с досадой). Да. Бескорыстно.

Ступак. Интересно... Интересно, почем нынче бескорыстие...

Базильский (Хомутову). Подарить этим молодцам сто рублей?.. Загадочно...

Угаров. То-то и дело, что загадочно.

Ступак (Базильскому). Ну это вы напрасно. Что тут тапиственного? Жулик. Жулик, и только.

Фаина (мужу). Зачем же ты так? Ведь неизвестно...

Ступак (перебивает). Что неизвестно? Неизвестны мотивы, недаром же он их скрывает. Такую штуку может выкинуть только аферист, пройдоха, заведомо песерьезный человек. Словом, жулик.

- Васюта. Позвать администратора?
- Базильский. А может быть, врача? (Хомутову.) Вы уверены, что вы здоровы?..
- Хомутов. Я здоров. А вот с вами что, товарищи? Неужели все вы этого не понимаете? У одного человека ни копсики, у другого червонцы. Одному деньги необходимы, а другой их копит. Так вот, второй дает первому, делится с ним, помогает. Что же тут особенного? Это же так просто.
- Ступак. Это ерунда. Идеализм, но, скорей всего, жульничество. Хомутов. Послушайте, все мы больше всего заботимся о себе...
- Но при этом нельзя, поверьте мне, нельзя вовсе забывать о других. Приходит час, и мы дорого расилачиваемся за свое равнодущие, за свой эгонзм. Это так, уверяю вас...
- Ступак. Бред. И притом религиозный. Бред и вранье.
- Хомутов (Ступаку). Да-а, я вас понимаю. Сами вы, как видно, инкому не поможете. Так хотя бы поймите другого, того, кто помогает. (Всем.) Неужели не понимаете?
- Угаров. Здесь не такие дураки, как вы думаете.
- Ступак. Возможно, вы ищете популярности? Наживаете моральный капитал? Тогда понятно.
- Базильский. Непостижимо! В этом городе никто, кроме старух и вундеркиндов, не посещает концертов. А интеллигентные люди, вместо того чтобы заботиться о культуре, пьют водку и стараются во что бы то ни стало удивить белый свет. Зачем вы это делаете? Для чего? Этим самым вы развращаете публику, понимаете вы это?.. Нет, не верю и в вашу доброту! Это чертовщина какая-то наверняка! Но удивительно, если завтра эта история попадет в газету.
- Ступак. Может, вы журналист и добываете себе фельетоп? А может — новый почин?
- Фаина (мужу). Перестань.
- Хомутов. Вот уж в самом деле: сделай людям добро, и они тебя отблагодарят.
- Ступак. Бросьте эти штучки. Кто вы такой, чтобы раскидываться сотнями? Толстой или Жап-Поль Сартр? Ну кто вы та-

кой?.. Я скажу, кто вы такой. Вы хулиган. Но это в лучшем случае.

Васюта. Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли ты небеспый, прости меня господи.

Базильский. Увы, с ангелом у него никакого сходства. (Xoмутову.) Вы шарлатан. Или разновидность шарлатана.

X о м у т о в. Ну, спасибо. Буду теперь знать, как соваться со своим участием.

Ступак. Бросьте. Пикто вам здесь не верит.

Маленькая пауза.

Фанна (всем). А что, если в самом деле?.. Если он хотел им помочь. Просто так...

Ступак (кричит). Не говори глупостей!

Фаина (ужаснулась). Почему ты на меня кричишь?

Ступак. Потому что — не лезь куда не следует!

Фаина (Хомутову). Слышите, я вам верю. Верю, что вы делаете это просто так...

Ступак. Дура! Просто так ничего не бывает. И никогда! Запомни это!

Угаров. Это уж факт, девушка. Просто так инчего не бывает.

Фаина (всем). Вы так думаете?

Васюта. А то как еще?

Фаина (Базильскому). И вы так считаете?

Базильский. Как я считаю, что я считаю — это еще ничего и никогда не изменило. (Встал в стороне, скрестил руки на груди.)

Ступак (Фаине). Не суйся тут со своей наивностью! (Сбавил тон.) Прошу тебя.

Фаина. Значит, все, что ни делается, - все не просто так?

Васюта. Все, милая, все — даже и не сомневайся. И помощь, и участие — все теперь не просто. Уж любовь, и та...

Фаина. Что - любовь?

В а с ю т а. Что — любовь? А то, милая, что любовь любовью, а, сама знаешь, с машиной-то, к примеру, муж лучше, чем без машины.

Ступак (кричит). Замолчите!

Васюта. А что, разве неправду говорю?

Фаина садится на кровать рядом с Хомутовым.

Ступак (Васюте). Чего вам тут надо?

Васюта. Дая не вам говорю— ей. Пусть знает свое место. Вам же на пользу.

Ступак. Заткнитесь вы, старуха!

Васюта. А вы чего орете?

Фанна. Чего он орет?.. Да машина-то не его. Машина-то моя.

Анчугин *(Хомутову, с угрозой).* Смотри, агроном. Смущаешь ты людей...

Ступак (Фаипе). При чем здесь машина? Как тебе не стыдно? (Всем.) Товарищи! Что здесь происходит? Это просто чудовищно! Мы же все перегрыземся. И все из-за него! Из-за него! Он провокатор! Он всех нас оскорбил! Оклеветал! Наплевал нам в душу! Его надо изолировать! Немедленно! А н ч у г и н. Пусть скажет сначала, зачем прихопил.

Все, кроме Фаины, подступают к Хомутову.

Угаров. Откуда деньги?

Анчугин. Зачем давал? За что?

Базильский. Вы можете наконец назвать истинную причину?

Ступак (кричит). Говорите, черт возьми!

Маленькая пауза.

Хомутов (страдальчески). Я хотел им помочь.

Гул возмущения. Все, кроме Фаины, кричат и говорят разом: «Псих!», «Пъяница!», «Жулик!», «Врешь!», «Покалечу!»

Базильский. Маньяк! Уж не воображаете ли вы себя Иисусом Христом?

Фанна (встает между Хомутовым и надвигающейся на него компанией). Остановитесь! (Кричит.) Опомнитесь! Все останавливаются.

- Хомутов. Чего вы от меня добиваетесь? Чего хотите?.. Сказать вам, что я зарезал?.. Ограбия?.. Убил?
- Ступак. Не исключено. Я даже уверен, что мы раскрыли преступление. Позвонить в милицию и делу конец. (Подходит к телефону.)
- Базильский. Нет, пет. Звоните в больницу. Это мания величия. Определенно. Он вообразил себя спасителем.

Молчание.

- Ступак (набирает номер). Справочное? Номер психбольницы... Спасибо. (Набирает номер.)
- Хомутов (хрипло). Хорошо. Развяжите... Я все объясию.

Маленькая пауза. Анчугин развязывает Хомутова.

(Медленно.) Вы меня убедили, вы сможете сделать со мной, что угодно... Но я не намерен сидеть в сумасшедшем доме. Мне некогда... Я приехал сюда на неделю... (Помолчав.) В этом городе жила моя мать... Она жила здесь одна, и я не видел ее шесть лет... (С трудом.) И эти шесть лет... я ни разу ее не навестил. И ни разу... Ни разу я ей не помог. Ничем не помог... Все шесть лет я собирался отправить ей эти самые деньги. Я таскал их в кармане, тратил... И вот... (Пауза.) Теперь ей уже ничего не надо... И этих денег тоже.

Васюта. Господи!

Хомутов. Я похоронил ее три двя назад. А эти деньги я решил отдать первому, кто в них нуждается больше меня... Остальное вам известно...

Молчание.

Теперь, надеюсь, вы меня понимаете...

Маленькая пауза.

Анчугин. Браток... Так что же ты равыше не сказал? Хомутов. А кому захочется в этом-то признаваться? Васюта. Господи, грех какой... Угаров. А мы-то, а?.. Нехорошо вышло. Базильский (Хомутову). Простите, если возможно... Угаров (Васюте, негромко). Вина.

Васюта исчезает.

Базильский (удивляется). Это ужасно, ужасно. С нами чтото приключилось. Мы одичали, совсем одичали...

Анчугин (садится рядом с Хомутовым). Прости, друг. Не серчай.

Угаров. Если б знали, какой разговор...

Ступак. Извините, разумеется. Но получается, что мы с вами квиты. Сегодня я в первый раз поссорился со своей женой. (Фаине.) Перестань дуться. Как видипь, у товарища песчастье. (Подходит к Фаине.) Ну, извини меня. (Хогел взять ее за руку.) Ну не дуйся.

Фаина *(убрала свою руку).* Не трогай, пожалуйста. Ступак. Да?.. Даже так?

Фаина молчит.

А пу идем! (Пошел к двери, остановился.) Или ты намерена здесь оставаться?

Фаина. Да, намерена.

Ступак. Да?.. Ну как хочешь. (Выходит.)

Базильский (Хомутову). Прошу вас, не думайте, что мы уж такие отпетые... Это было что-то ужасное, наваждение какое-то, уверяю вас... Мы должны были вам верить — конечно! Мы были просто обязаны...

Появляется Васюта с вином, и Угоров немедленно начинает наполнять стаканы.

Анчугин (Хомутову). Пойми, браток. Деньги, когда их нет, страшное дело.

Васюта. Бог с ними, с проклятыми. Где деньги, там и зло всегда уж так.

Угаров (Хомутову). Что поделаешь... (Со стаканом в руке.) За

вашу маму... Так сказать, за помин души... Извините. (Выпивиет.)

Апчугин (Хомутову). Так это... не горюй. Выней, брат, вина. Анчугин, Васюта и Хомутов медленно выпивают.

Фаина. И мне дайте. (Выпивает.)

Молчание. Базильский, стоя у дверей, не знает, что делать ightharpoonup уйти или остаться.

Угаров. А вы, товарищ скрипач, присаживайтесь. (Помолчал, потом обращаясь ко всем.) Ну что же теперь поделаещь?

Хомутов (встрепенулся). Да нет, товарищи, ничего, пичего. Жизнь, как говорится, продолжается...

Пауза.

Анчугин (запел). «Глухой, неведомой тайго-о-ою...» Угаров (Базильскому). Подыграйте, товарищ скрипач. Анчугин (продолжает).

«Сибирской дальней стороной Бежал бродяга с Сахали-и-ина Звериной узкою тропой...»

Анчугин и Угаров повторяют две последние строки вместе. Базильский вдруг подыгрывает им на скрипке. Так они поют: бас, тенор и скрипка.

Занавес

# прошлым летом в чулимске

Драма в двух действиях

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА



# действие первое

#### **YTPO**

Летисе утро в таежном райцентре.

Старый деревянный дом с высоким крыльцом, верандой жезонином.

За домом возвышается одинокая береза, дальше видна сопка, внизу покрытая елью, выше — сосной и лиственницей. 
На веранду дома выходят три окна и дверь, на которой прибита вывеска «Чайная». Перед мезонином небольшой балкончик и дверь на него чуть приоткрыта, внизу окна 
закрыты ставнями. На одном из ставен висит бумажка, должно быть, раскорядок работы чайной. Здесь же, на веранде, 
стоит несколько новеньких металлических столов и стульев. 
Слева от дома — калитка и скамейка, а дальше высокие ворота. Начинаясь за воротами, вверх к дверям мезонича 
ведет лестница с перилами. Па карнизах, оконных наличниках, ставнях, воротах — всюду ажурная резьба. Наполовину обитая, обшарпанная, черная от времени, резьба эта все 
еще придает дому нарядный вид.

Перед домом — деревянный тротуар и такой же старый, как дом (ограда его тоже отделана резьбой), палисадник с кустами смородины по краям, с травой и цветами посерединс. Простенькие бледно-розовые цветы растут прямо в траве, редко и беспорядочно, как в лесу.

Палисадник расположен так, что для посетителей, напразляющихся в чайную с правой стороны улицы, он выглядит некоторым препятствием, преодолеть которое должно обойдя его по тротуару, огибающему здесь половину ограды пилисадника. Труд этот невелик — в обход шагов десяток, на более того, но по укоренившейся здесь привычке посетители, не утруждая себя «лишним шагом», ходят прямо через

палисадник. Следствием этой манеры является неприглядный вид всего фасада: с одной стороны из ограды выбито две доски, кусты смородины обломаны, трава и цветы помяты, а калитка палисадника, которая выходит прямо к крыльцу чайной, распахнута и болтается косо на одной петле.

У крыльца на веранде лежит человек. Устроился он в углу, незаметно. Из-под телогрейки чуть торчат кирзовые сапоги — вот и все. Сразу и не разглядишь, что это человек. Первоначальная тишина и неподвижность картины нарушаются лаем собак где-то по соседству и отдаленным гудением мотора. Потом щелкает заложка большой калитки и появляется В алентина.

Валентине не более восемнадцати лет, она среднего рости, стройна, миловидна. На ней ситцевое летнее платье, недорогие туфли на босу ногу. Причесана просто.

Валентина направляется в чайную, но на крыльце неожиданно останавливается и, обернувшись, осматривает палисадник. Бегом — так же как и поднялась — спускается с крыльца.

Она проходит в палисадник, поднимает с земли вынутые из ограды доски, водворяет их на место, потом кое-где расправляет траву и принимается чинить калитку. Но тут калитка срывается с петли и хлопает о землю. При этом человек, спящий на веранде и ранее Валентиной не замеченный, неожиданно и довольно проворно поднимается на ноги.

Валентина слегка вскрикивает от испуга.

Перед Валентиной стоит старик невысокого роста, сухой, чуть сгорбленный. Он узкоглаз, лицо у него темное, что называется прокопченное, волосы седые и нестриженые. В руках он держит свою телогрейку, а рядом с ним лежит вещевой мешок, который он, очевидно, подкладывает под голову. Его фамилия Еремеев,

Валентина молчит. Испус еще не прошел, и она смотрит на Еремеева широко раскрытыми глазами.

Почему? Зачем кричать?

Валентина. Ой, как вы меня напугали...

Еремеев. Напугал?.. Почему напугал? Я не страшный.

Валентина. Нет, вы страшный, если неожиданно... (Улыбается.) Извините, конечно...

E ремеев (улыбается). Зачем бояться? Зверя надо бояться, человека не надо бояться.

Валентина. Уже не боюсь... (Снова возится с калиткой.) Помогите, пожалуйста.

Еремеев спускается с крыльца.

Подержите мне ее... Вот так...

Вдвоем они наладили калитку.

Ну вот, большое вам спасибо... Я вас разбудила?

Еремеев (кивает). Разбудила. (Кашляет.)

Валентина (подпимается на крыльцо). Как же вы здесь спали?.. Холодно же. Да и жестко, наверно... Постучались бы.

Еремеев. Зачем стучаться? Зимой надо стучаться... Ты Афацасия знаешь?

Валептина. Афанасия?.. А вы к пему?

Еремеев быстро кивает.

Так он сейчас придет. Сюда.

Еремеев. Сюда?

Валентина. Должен прийти. Он сейчас здесь работает, чайную ремонтирует... Да вы лучше к нему сходите. Вон их дом (показывает), два окна... Знаете?

Еремеев. Сейчас придет — тут его подожду.

Валентина. Как хотите... (Ключом открывает дверь чайной.) Да вы садитесь, чего эря стоять. Присаживайтесь.

В это время с громким стуком распахивается дверь на балкончике мезонина. Валентина, которая в это меновение за-

ходит в помещение чайной, на секунду замирает на пороге. На балкончике мезонина появляется Кашкина. Прищурясь, она смотрит на улицу.

Кашкиной двадцать восемь лет, не меньше, но и не больше. Она привлекательна. Недлинные прямые волосы, до сего момента непричесанные. Чуть близорука и впоследствии появится в очках. Сейчас она босая, в домашнем халате.

Кашкина (пегромко). Ну вот... День будет отличный — опять...

Валентина исчезает в помещении чайной и поспешно закрывает за собой дверь. Еремеев присел на стул, сидит неподвижно.

Послушай, почему мне так не везет? (Обращается к кому-то находящемуся в компате, по говорит не оборачиваясь, глядя на улицу.) В мае здесь стояла замечательная погода, помнишь? Так вот. Я ухожу в отпуск — начинается дождь. Приезжаю в город — там идет дождь. Еду к тетке, ну, думаю, наконец позагораю. Заявляюсь - и там дождь. А за день до моего приезда было солице. (Расчесывает волосы.) Возвращаюсь сюда, выхожу на работу, и вот пожалуйста: прекрасные деньки. Ужас какой-то... (Приостанавливает руку с расческой.) Послушай. Ты ждал меня хоть немного?.. Или вовсе не ждал? (Мгновение ждет ответа, потом продолжает расчесывать волосы, усмехается.) Ладно, можешь не отвечать. Не затрудняй себя. Это я так спросила, от нечего делать... А все же денек сегодня будет чудесный. Послушай-ка! Пдем сегодия на танцы... А почему бы и не пойти?.. Ну да, сейчас ты скажешь, что это безумие, что для тапцев ты уже устарел, - я уже знаю, что ты скажешь... Что?.. Молчишь. Значит, все правильно... Ну ладно, я ведь только предлагаю... Заварить тебе чаю?.. (Ждет ответа, потом оборачивается.) Чаю тебе заварить?.. Неужели уснул?.. Успен уже... (Помолчав.) Пу и спи. (Не без горечи.) Спать па это ты способен. Это единственное, что тебе еще не надоело... Ну и ладно. Ну и спи себе: (Уходит с балкоичика.)

С правой стороны улицы появляется Мечетки п. Ему около сорока лет. Он в новом сером костюме, в потешной зеленой шляпе, при галстукс. Держится он до странности напряженно, явно напуская на себя начальственную строгость, руководящую озабоченность. Старается говорить низким голосом, но часто срывается на природный фальцет. Он приближается к ограде, вынимает из нее одну доску, пытается протиснуться, по безуспешно — мужчина он, что незывается, в теле. Вынимает другую доску и проходит через палисадник, оставляя за собой открытую калитку. При его появлении Еремеев поднимается и собирает свою постель: складывает в мешок телогрейку.

Мечеткин. Что такое?.. (Строго.) Ты что тут делаеть?

Еремеев молчит.

А?.. Спал, что ли?

Еремеев (кивает головой, улыбается). Отдыхал маленько.

Мечеткин. Отдыхал, значит?.. (Язвительно.) Ну и как ты отдохнул?

Еремеев (простодушно). Хорошо отдохнул.

Мечеткин. Так, так... Ну, а кто тебе разрешил?.. Л?.. Я вопрос вадаю, кто тебе разрешил здесь спать?.. (Стучит в дверь.)

Еремеев молчит. Валентина появляется на пороге. На ней белый фартук.

(Приподнял свою шляпу, заговорил любезно.) Работникам общенита...

Валентина. Доброе утро.

Мечеткин. Ну и как оно... Как дела? Как настроение?

Валентина. Спасибо, хорошо.

Мечеткин. Впечатление производите положительное...

Валентина (сместся). Неужели?

Мечеткии. Определенно, определенно...

Валентина. Вы, Иннокентий Степанович, я гляжу, сегодня в хорошем настроении...

- Мечеткин. А где же буфетчица? Еще не пришла? (Смотрит на часы.) Опять она задерживается.
- Валентина. Не волнуйтесь, сейчас придет. Садитесь, обождите минутку... (*Исчезает*.)
- Мечеткин (прошемся по веранде). Так, так.. А ведь ты мие так и не ответил. Кто разрешил тебе здесь спать?.. Л? Гостиница тут, что ли?
- Еремеев. Иочью пришел, из тайги пришел...
- Мечеткии. Видать, что из тайги... А зачем? По какому поводу?
- Еремеев. По делу пришел.
- Мечеткин. По делу, говоришь?.. Знаем мы ваши дела. Налижетесь, понимаете ли, и все дела. А пришел, так иди в гостиницу. На общем основании.
- Еремеев. Зачем гостиницу. У меня друг есть. Афанасий. Будить его пе стал.

Появляется Хороших, женщина лет сорока пяти. Она моложава на вид, энергична, в движениях смела и размашиста. Одета щеголевато.

- Мечеткин (*Epemeesy*). Будить не стал, скажи какой стеснительный. А в общественном месте валяться нестеснительный?.. Вот друг, понимаете.
- Хороших (Мечеткину). Дай пройтн. Чего опять разоряеться? (Еремееву.) Никак Илья?
- Еремеев. Илья, Илья...
- Хороших. Здравствуй-ка, Илья!
- Еремеев. Здравствуйте, здравствуйте!
- Хороших (проходит в помещение чайной, на поросе). Здравствуй, Валентина.
- Мечеткин (разглядывает свои часы). Так, так...

Хороших появляется и открывает ставни одного из трех окон. В этом окне оказывается витрина буфета, весы, бутылки на полке и прочее.

Между прочим, уже десять девятого.

- Хороших. Нуичто?
- Мечеткин. Опаздываете, Анна Васильевна. Раньше вставать нало.
- Хороших. Тебя я не спросила. (Исчезает за дверью. Тут же появляется в буфете за окном. Еремееву.) Давненью ты здесь не заявляяся.
- Еремеев. Давно, давно.
- Мечеткин (Xopowux). Имейте в виду, дисциплина у нас для всех существует. Положение общее.
- Хороших. Да отстань ты, дай с человеком поговорить.
- Мечеткин. Смотрите, Анна Васильевна. Вы ведь не в первый раз, вы систематически задерживаетесь, так что имейте в виду... Мне две яичницы, простокващу, хлеб и стакан чаю... Имейте в виду, на вас и так сигналы поступают...
- Хороших. Да иди ты со своими сигналами. Ты лучше скажи мне, когда ты женишься.
- Мечеткин. То есть?.. Что вы этим хотите сказать?
- Хороших. А то сказать, что давно тебе пора. Уж и жду, жду... Мечеткин. Гм... А ваше-то, между прочим, какое до этого дело?
- Хороших. Да как же. Женился бы, так, слава богу, сюда перестал бы ходить. Дома бы питался. Вот бы удружил так удружил. Зато жене твоей я бы не позавидовала.
- Мечеткин. Анна Васильевна!.. Вы забываетесь, между прочим.
- Хороших (пишет на бумажке. Громко). Валентина! Две янччицы! (Подает Мечеткину хлеб и талоны.) Ешь да помолчи немного. (Еремееву.) А ты, Илья? Завтракать будешь? Еремеев. Спасибо, спасибо.
  - В буфете раздается телефонный звонок.
- Хороших (поднимает трубку). Столовая слушает... Доброе утро... Открылись... Ремонт? Идет ремонт, заканчиваем... Пстнет, полный день работаем, до десяти... Да вот, вдвоем пока управляемся, остальные в отпуске... Когда пожелаете, вам

мы всегда рады... Доброго здоровья. (Положила трубку, Еремееву.) Ты когда пришел?

Еремеев. Ночью пришел.

Хороших. Спал где же?

Мечеткин. Тут и спал. Вот еще тоже, Тут люди питаются, понимаете ли... (Проходит в чайную.)

Хороших. А чё же ты не постучался? Или забыл, где живем? Еремеев. Не забыл.

Хороших. Так чё же ты?.. Разве в доме места мало?.. А тут нынче у нас, наоборот, тесно. Видишь, на веранде пока обходимся. Ремонт у нас.

Мечеткин (полеллется с едой на подносе). Тоже безобразие. Ремонтируетесь крайне медленно.

Хороших. Да помолчиты, окаянный.

Мечеткин. Меню однообразное. Котлеты вчерашние.

Хороших. Ну и как ты, Илья, так один и живешь?

Еремеев. Один, один.

Хороших. Как же так, в тайге-то? Старый ты стал, тяжело, поди, одному?

Еремеев. Старый, старый.

Хороших. А вон и дружок твой ковыляет. Идол безобразный.

Появляется Дергачев. Ему около пятидесяти. Он высок ростом, широкоплеч, кудряв, словом, мужик еще видный. Одно нехорошо: левая нога в колене у него не сгибается—протев. При ходьбе он заметно припадает и резко взмахивает правой рукой. В левой руке он держит ящичек со столярным инструментом. Он хмур и небрит. Проходит через палисадник по пути, проделанному Мечеткиным. При виде Еремеева он оживляется.

Дергачев. Э, кого я вижу. (Подходит, инструмент оставил на стуле. Одной рукой трясет руку Еремеева, другой хлопает его по плечу.) Здорово, брат, здорово.

Еремеев. Здорово, Афанасий... Здорово... (Смех и кашель.) Дергачев. А я, брат, думал, тебя уже и на свете нету... Хороших. Во. Обрадовал человека. Дергачев. Постарел, брат, постарел, по молодец — долго живешь.

Еремеев. Долго живу, долго... (Смеется.)

Дергачев. Пу и правильно. Нашего брата, охотника, задаром со света не сгонишь, так или нет?

Хороших. Что верно, то верно.

Дергачев. Молодец, Илья.

Хороших. Илья, ты когда жену похорония? Прошлым летом или позапрошлым?

Еремеев. Два лета прошло...

Хороших. С тех пор, значит, один... Старику-то мыслимо ли?

Лергачев. Да-а, одному-то там неинтересно.

Еремеев. Неинтересно...

Небольшая пауга.

Дергачев. Анна...

Хороших не отвечает.

Анна... Ну.

Хороших. Чё-ну?

Дергачев. Иу... Или не понимаеть?

Хороших. Да чё ну-то?.. Павел там проснулся?

Дергачев. Встал твой Павел. Рожу свою бреет. Нахальную... Хороших. Пахальную? А ты на свою посмотри. Он свою хотл бы бреет...

Дергачев (перебивает). Об нем сейчас говорить не будем.

Хороших. Ничё, сам начал...

Дергачев (внушительно). Анна! Насчет Павла разговор закончен. Пусть он уматывает. Отпуск у него закончился, дальше терпеть его не буду. (Помолчав.) И на этом точка. (Небольшая пауза. Мягче.) Сейчас разговор другой... Ко мне друг пришел, слышищь?

Хороших. Не слышу. И не желаю слышать.

Дергачев (не сразу). Ну...

Хороших молчит.

Hyl

Хороших. Да чё пу-то? Ну да ну! Поехал ты, что ли?

Дергачев. Ну!

Хороших. Счастливого пути, ежели поехал.

Дергачев. Кому говорят! (Грохнул ладонью по столу.)

Мечеткии (вздрогиул). А?

Дергачев (Хороших, спокойнее). Принимай гостя.

Мечеткин. Опять скандалишь?

Дергачев. Аты не суйся!

Мечеткин (поднимается). Безобразие. В общественном место орут, понимаете, как в загоне... (Подходит к буфету.)

Хороших (Дергачеву). На самом деле. Я тебе не лошадь.

Дергачев. Принимай гостя...

Хороших. Твой гость, ты его и принимай.

Еремеев. Афанасий... Зачем шумишь, Афанасий? Не падо шуметь...

Дергачев. Погоди, Илья...

Мочеткин. Оппустите-ка мне конфет. Этих... (Показывает.) Двести грамм.

Валентина появляется с подносом, прибирает на столе, за которым сидел Мечеткин. Обратила внимание на пилисадник, отставила поднос, спустилась вниз. Снова возигся с досками и калиткой.

Дергачев. Ну смотри, Анна.

Хороших (рассчитываясь с Мечеткиным). Ничё-ничё, обойдетесь. Я пе миллнонщица и растрату делать не желаю.

Мечеткин (жуст конфету). Растрату, между прочим, никто пе желает делать, а приходит ревизия и выясняется...

Хороших. А ты не каркай.

Мечеткин. Я не каркаю, я предупреждаю.

Хороших (Дергачеву). Зря рассиживаещься. Дело бы делал. Начальство вон с утра уже названивает. У меня этот твой ремонт в печенках уже сидит.

Дергачев. Смотри, Анна. С утра сегодня выпрашиваеть.

Хороших. Пичё-нячё. Ни грамма сегодня не получишь, ни капли. (Мстительно.) И на этом точка. (Громко.) Валентина!.. Где ты?  $\{Bыходит \ us \ буфета, \ no \ тут же возвращается.\}$  Где она?

Валентина (палаживает калитку). Я здесы!

Хороших. Опять ты с палисадником? Не надоело тебе?.. Идн сюда, ящики занесем.

Валентина. Я сейчас.

Гремит засов, открываются ворота, и появляется Помгалов, отец Валентины. Из ворот он выкатывает мотоцикл. Помигалову за пятьдесят лет. Он среднего роста, суховатый, но крепкий мужчина, с решительными, спокойными движениями, твердым взглядом. Одет в робу и кирзовые сапоги.

В открытые ворота видна часть двора, навес, поленница под навесом, тын и калитка в огород — всюду порядок.

Помигалов (всем). Доброе утро.

С ним здороваются.

(Закрывает ворота. Громко, на ходу, не глядя в сторону чайной.) Валентина! В обед подметешь двор, натаскаешь воды. Борова покорми да выпустить его не забудь.

Валентина (возится с калиткой). Папа! Иди-ка сюда.

Помигалов. Чего тебе?

Валентина. Иди помоги.

Помигалов (разглядел, чем занимается Валентина, махнул рукой). A! Некогда мне.

Валентина. Да на секунду! Тут только придержать надо.

Помигалов. Кому это надо? (Ведет мотоцика в сторону.) Брось. Детством занимаешься... (Отдает Валентине распоряжения.) За боровом присмотри. Да про баню не забудь. Будешь воду носить, смотри, чтобы куры в огород не попали. (Исчезает.)

Слышится треск мотоцикла. Треск удаляется.

Хороших. И действительно, Валентина. Твой он, что ли, па-

лисадник этот?... А главное — даром ведь упрямищься: ходит народ поперек и будет ходить.

Дергачев. А ты бы ее не учила. Не твое дело. Нравится девке чудить, пусть она чудит. Пока молодая. Верпо, Илья?

Еремеев. Верно, верно. Однако добрая девушка.

Мечеткин (жует). Вот еще тоже. Не палисадник, а анекдот ходячий. Стоит, понимаете, на дороге, мешает рациональному движению.

Хороших. Валентина! Скоро ты?

Валентина. Сейчас... Готово... (Ей удалось-таки паладить калитку.) Иду!

Мечеткин ( $no\partial nsacs$ ). И вообще. Будут у вас здесь продолжаться безобразия — я вас на весь район разрисую. Имейте в виду. ( $Yxo\partial ur$ .)

Валентина проходит в чайную. Появляется в буфеге раза два-три вместе с Хороших — запосят ящики.

Еремеев. Человек ушел — большой, однако, начальник.

Дергачев (с пренебрежением). Кто? Этот?.. В райздраве он бухгалтером. Да статейки в газету пописывает.

Еремеев. Строгий однако.

Дергачев (усмехнулся). Не говори... Седьмой секретарь.

Еремеев. Секретарь?

Дергачев. Да, прозвали так. Седьмой секретарь, иначе его тут не величают.

Хороших появляется в буфете одна. Валентина выходит на веранду, вытирает со стола, за которым вавтракал Мечеткин.

Илья, у тебя деньги есть?

Еремеев. Деньги? Есть маленько.

Хороших (Дергачеву). Не совестно тебе?

Дергачев. А тебе не совестно?

Хороших. Илья! Не вздумай ему ставить.

Дергачев. He твое дело. Давай, Илья, не слушай бабу.

Хороших, Илья!

- Еремеев (в замсшательстве). Так нехорошо... Так тоже нехорошо... (Улыбается.) Тогда надо немного вынить.
- Хороших. У-у! Все вы заодно. Алкоголяки. (Достает бутылку, со стуком ставит ее на стойку.) На, подавись.
- Дергачев (не сразу, спокойно, по внушительно). Давай стаканы и поднеси нам по-человечески.
- Хороших. Еще чего? И не подумаю... Сам возьмешь, ничё с тобой не сделается.

Дергачев. Ну!

Валентина. Я подам, тетя Аня...

Хороших. Нет. Обойдутся. У нас тут самообслуживание.

Еремеев хочет взять бутылку.

- Дергачев (останавливает его). Сиди, Илья. (Хороших.) Песи ее сюда.
- Хороших. Счас, торонлюсь. (Помолчав.) Не дождешься, я те говорю.
- Дергачев. А я говорю, неси ее сюда.

Наверху открывается дверь мезонина, появляется Шамано в. Шаманову тридцать два года, роста он чуть выше среднего, худощав. Во всем у него — в том, как он одевается, говорит, движется,— наблюдается неряшливость, попустительство, непритворные небрежность и рассеянность. Иногда, слушая собеседника, он, как бы внезапно погружаясь в сон, опускает голову. Время от времени; правда, на него вдруг находит оживление, кратковременный прилив энергии, после которого, впрочем, он обычно делается особенно апатичным. Появляясь, он надевает на руку часы и осматривается. В этот же момент из мезонина раздается голос Кашкиной.

Голос Кашкиной. Подожди. Шаманов (с некоторым нетерпением). Да? Голос Кашкиной. Завтракаем вместе? Они разговаривают негромко, по внизу их, конечно, слышно. Валентина, услышав их голоса, меняется в лице, движения ее становятся напряженными, неестественными.

- III аманов (с досадой). Я не против, но я... Меня там машина полжна ждать.
- Хороших (Дергачеву, смеясь). Сиди, сиди. Долго-то все равно не высидишь.
- Голос Кашкиной. Подожди, я уже собралась.
- Валентина (на которую сильно действуют голоса наверху, пытаясь не подать вида и скрыть свои чувства, обращается к Хороших). Будет вам, тетя Аня! (Снова намеревается подать бутылку.)
- Хороших (жестом предупреждает намерения Валентины). Ты чё? Нет у тебя своего дела? (Кивком головы и глазами указывает наверх.) Слышишь, что ли?

Валентина вспыхнула, вздрогнула, как от удара.

(Ядовито.) Пошевелись. Люди завтракать идут.

Шаманов (заговорил потише). Я буду внизу. (Шагает вниз, лестница под ним заскрипела. Он останавливается, затем ступает осторожнее.)

Голос Кашкиной. Все. Я иду.

В отерт на ее слова Шаманов начинает спускаться быстрее, но при этом старается сохранить ту же осторожность, для чего ему приходится чуть согнуться.

В этот момент Валентина уходит в помещение чайной. Из мезонина появляется Кашкина. Сейчас на ней светлая юбка, белая блузка, босоножки. В руках — сумочка.

Кашкина (наблюдая, как Шаманов крадется вниз, негромко, пасмешливо). Держите вора!

Шаманов останавливается и выпрямляется.

Держите его, он украл у меня пододеяльник.

- Хороших (Дергачеву). Да хоть целый день просиди, мис-то от этого...
- Шаманов (Кашкиной). Слушай, что за шутки?
- Кашкина. Никакие не шутки. Ты прадешься как вор.
- Шаманов. А ты как хотела? Чтобы мы в обнимку выходили?
- Кашкина. Послушай. Скоро три месяца, как ты ходишь по этой лестнице, неужели ты думаешь, что в Чулимске остался хотя бы один человек, который тебя тут не видел?
- Шаманов. Ну и что? Может, пам теперь рассветы встречать здесь, на крыше?
- Кашкина. Ну что ты рассветы, где уж нам?.. Ладно уж, давай как поспокойнее. Спускайся. Спачала ты, а потом я.
- Шаманов. Черт подери! (Деласт два-три шага наверх. С досадой и иропией.) Руку, мадам, здесь такая шаткая лестница. (Берет Кашкину под руку.) Прошу вас. Наплюем на предрассудки, раз уж вы без этого пикак не можете.
- Хороших (Дергачеву). Ну? Может, вы теперь ее и пить не будете?

Дергачев, грозно насупившись, сидит неподвижно.

- Кашкина. Ладно, ладно. Пди... Пди, я забыла деньги... Да! Ты тоже кое-что забыл... (Достает из сумки пистолет в кобуре.) На и больше никогда не оставляй у меня эту штуку.
- Шаманов (берет пистолет). Мерси.

Кашкина возвращается в мезонин.

Шаманов цепляет кобуру с пистолетом за ремень под пиджаком, поворачивается и спускается по лестнице шумиз, без всякой предосторожности.

Хороших (подияла вверх палец). Половина девятого. Следователь от аптекарши спускается. (Исчезает, появляется в дверях, ставит бутылку на стол, подает стаканы, тарслку с закуской.) Больше не получите. (Уходит в чайную.)

Шаманов появляется и, снова становясь осторожным, тихонько закрывает за собой калитку. Чуть выждав, неслышно удаляется в сторону. Дергачев (разлил в стаканы). Ну, Илья... За встречу.

Еремеев моргает, сустливо кивает головой. Оба выпивают.

Хороших (полеляется в буфете). Илья, а дочь твоя где же?... Где проживает?

Еремеев. Дочь?.. В Ленинграде была. Не знаю где...

Хороших. Чё, и писем не пишет?

Еремеев. Не пишет...

Хороших. Вот беда-то...

Дергачев. Да, брат, неважные твои дела.

Еремеев. Неважные, неважные. Оленя нет, зверя в тайге мало стало, руки стали болеть — совсем неважные. (*Неожиданно.*) Не знаешь, пенсию не дадут?

Дергачев. Пенсию?.. Погоди, а сколь же тебе лет?

Еремеев (поспешно). Шиисят пять уже было, давно было. Уже семисят четыре.

Хороших. Семьдесят четыре?.. Ну, Илья, ты даеты Девять лет, как пенсия полагается!

Еремеев. Полагается. Зангеев Петька давно получает.

Хороших. А ты-то чё думал?.. Ну, Илья, голова два уха. Дурень ты! Шляпа! Чего же ты ждешь?.. Дуй в райсобес!

Дергачев. Погодите вы в райсобес. Разбежались... Ты с Петькой не равняйся, у него зарплата была. Он от лесничества всю жизнь работал.

Хороших. А Илья? Не работал, что ли?

Еремеев. Работал. У геологов работал, проводником работал. Сорок лет работал...

Дергачев. Работать-то ты работал, а документы у тебя есть? Еремеев. А?

Дергачев. Документы, говорю. Трудовая книжка?.. Справки, что ты у геологов работал?.. Есть у тебя?

Еремсев молчит.

Хороших. Неужто нету?

Дергачев. Иет?.. А раз нет, значит, пенсию не жди. Без справок ты ее пе получить. Даже и не рыпайся.

Из мезонина выходит Кашкина, спускается вниз.

Еремеев. Как же, Афанасий! Я работал, у геологов работал... Хороших. О чем же ты думал? Собирать надо было документы-то. А теперь где те геологи?

Дергачев. Ищи-свищи.

Из калитки выходит Кашкина, эдоровается со всеми, проходит к буфету.

Хороших. Долго, барышня, спишь. Все, поди, сны досматриваешь?

Кашкина. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Есть простокваша?

X о р о ш и х. Простокваща есть, а булочки вчеращиие. Свежих сегодня не будет.

Кашкина. А сигареты?

Хороших. Пету, милая. Не получала.

Кашкина. Весело живем.

Хороших (громко). Валентина! Одну простокващу!

Еремеев. Я работал, сорок лет работал...

Дергачев. Документов нет, и разговору нет.

Еремеев. Я работал. Ты, Афанасий, знаешь...

Дергачев. Я-то знаю...

Еремеев. Со мной пойдешь, расскажешь... Разве не поверят?

Дергачев. Илья, Илья. Глупый ты человек. Тебе пенсия отгуда (показал пальцем в небо) причитается, а здесь, брат, ты не жди. Здесь тебе не отломится.

**Хороших.** Да постой ты его расстраивать. Сперва надо толком все разузнать.

Валенти на появляется в буфете со стаканом простокваши. Она и Кашкина кивают друг другу довольно официально. Кашкина взяла булочку, простоквашу, расплатилась и уселась за столик справа, в углу.

Дергачев разливает по второй.

Илья! Не пил бы ты больше, а шел бы лучше в собес или

нуда там... (Дергачеву.) А тебе то же самое: не грех бы и остановиться, об работе подумать.

Шаманов появляется оттуда, куда он исчезал,— с левой стороны улицы. Валентина незаметно для присутствующих исчезает из буфета.

**Шаманов**. Доброе утро.

Дергачев. Здравствуйте.

Хороших. Владимир Михалыч... Ждем вас, ждем. (Обернувшись.) Валентина! Одну яичницу.

Шаманов. Да... И чаю там или компоту...

Хороших (пишет). Чай, компот. Больше ничего не надо?

Шаманов. Нет, Анна Васильевна, пожалуй, больше ничего...

Хороших. Вот и правильно. Не то что эти, (Кивает в сторону Дергачева и Еремеева.)

Шаманов. А что такое?

Хороших. Не видите? Ни свет ни заря уже запузыривают.

Шаманов. Ага... Уже, значит, начали... Не рано ли?

Дергачев. Вы как знаете, а нам не рано.

Шаманов. Думаете, не рано?

Дергачев. В самый раз.

III а м а н о в. В таком случае, Анна Васильевна... Стаканчик вница. Хороших (укоризненно). Владимир Михалыч...

Шаманов. Винца, винца, не более того... (Кашкиной.) Зина, может быть... (Показывает — не выпить ли ей с ним за компанию.)

Кашкина отрицательно качает головой. Шаманов взял вино, хлеб, подсел к Кашкиной.

Дергачев. Так-то, брат Илья. В собес ты, конечно, сходи, но на пенсию, между нами говоря, не рассчитывай. А покаместь выпьем. За любовь без обмана.

Кашкина (подняла стакан с простоквашей). Я к вам присоединяюсь.

Шаманов молча поднимает свой стакан. Все выпивают.

X ороших. Владимир Михалыч, тут такое дело, вы в курсе, наверно.

Шаманов. Что, Анна Васильевна?

Хороп: и х. Да вот человек тут, Еремеев Илья, за пенсией пришел. Вот вы рассудите, ему семьдесят четыре года, он у геологов всю жизнь проводником работал...

Еремеев. Работал...

Хороших. Работал, а документов не имеет. Ни справок у него, ни трудовой книжки — ничего нет. Вот как ему насчет пенсии? Что делать?

Шаманов. А где ж документы?

Еремеез молчит.

Это вы Еремеев?

Еремеев (не сразу). Еремеев, Еремеев...

Хороших. Эвенк он по национальности...

Еремеев (кивает). Эвенк.

Хороших. Только что фамилия русская. Крещеный оп.

Еремеев (поспешно). Крещеный, крещеный...

Хороших. Да какие ж с него документы? Ведь он человек простой— неученый, таежный житель. Кабы ему раньше знать про эти документы...

III аманов. По паспорт-то у него, надеюсь, есть?

Еремеев. Есть. Есть паспорт.

Шаманов. Что ж, в таком случае надо взять с места работы справки и...

Хороших. Да где ж он их возьмет? Геологи-то те разъехались давным-давно. Где они теперь? Кто по городам, а кто, поди, уже и помер.

Шаманов. Я не знаю, но существуют же отчеты всевозможные, архивы... Придется вам в это дело углубиться.

Кашкина. Кому углубиться? Ему углубиться?

Шаманов. Ничего не поделаешь, придется поездить, похлопотать... Вы в исполком спачал сходите, может, там что-пибудь посоветуют.

Дергачев. Все без пользы.

Хороших. Это как же — без пользы? Мыслимо ли? Да ведь он и просить бы не стал и не пришел бы, если бы не нужда. Старик он, в тайге один остался...

Кашкина *(Шаманову)*. Неужели ничего пельзя сделать? Шаманов. Не знаю... Я тоже хочу на пенсию.

Валентина появляется с яичницей для Шаманова. Ставит ее перед ним, не глядя ни на него, ни на Кашкину.

Шаманов (машинально). Спасьбо. (Отодвигает от себя тарелку с яичницей.)

Кашкина (возвращая тарелку на место). Недожаренная. То, что ты любишь. (В отличие от Шаманова внимательно глядя на Валентину.) Наша кухня делает успехи.

Валентина старается не обпаружить своих чувств, по уходит в чайную слишком порывисто.

Дергачев. Давай, Илья. (Разливает.) Живы будем — не помрем.

Еремеев (не уловив смысла). Помрем, помрем.

Хороших. Эй вы, хватит вам распивать. Ты, Илья, иди в исполком, а ты работай начинай. Утра девять часов, людэй бы постеснялся.

Дергачев. Неймется тебе, да? (Подпялся.) Смотри, Анна, выпросинь ты сегодня... (Еремееву.) Идем отсюдова. (Взялиедопитую бутылку, стаканы, ящик с инструментом, прошел в помещение чайной.)

Еремеев идет за ним.

Шаманов. Ты не опоздаешь на работу?

Кашкина. Не волнуйся... А твоя машина? Что-то ее не видно. Шаманов. Должна подойти.

Хороших выходит из буфета в помещение чайной.

Кашкина. Куда ты едешь?.. Что там новенького, хорошенького? Шаманов. Одно и то же... Грабанули киоск с водкой — в Потеряихе, в Табарсуке тракторист избил жену.

Кашкипа. За что он ее?

Шаманов. Избил?.. Как нам оттуда сообщили: «За нетактичное поведение».

Кашкина. За что? (Сместся, потом.) Наверно, из ревности. (Со вздохом.) Боже, бывает же такое.

III а м а н о в. Безумие... (Вздох.) И когда все это кончится...

Кашкина. Ну, знаешь, если бы все были такнии благоразумными, как ты...

III аманов. И прекрасно. Тогда, может быть, меня отпустили бы на пенсию.

Из помещения чайной доносится голос Хороших: «Хватит, говорю, распивать!» Потом она появляется в дверях, закривает их плотней, и последующий разговор Кашкиной и Шаманова сопровождается скандальным гомоном, доносящимся из-ва дверей.

Кашкина. Не подерутся они там?

Шаманов. Очень может быть.

Кашкина. Знаешь, почему у них так?

Шаманов (равнодушно). Почему?

Кашкина. Она его любит...

Шум за дверью усиливается. Голос Хороших звучит пронзительно, но слов разобрать невозможно.

Он ее - тоже. Они любят друг друга, как в молодости.

Шаманов. Только бы они друг друга не убили. Последнее время они что-то чересчур усердствуют.

Кашкина. Это потому, что здесь Пашка. Ты знаешь, что Афанасий ему не отец?

Шаманов. Слышал.

Кашкина. Но когда Афанасий уходил на фронт, она была ему не жена. Только невеста.

Шаманов. Нуи что?

Кашкина. Пашка родился сразу после войны, а Афанасий —

он был в плену, потом на севере, вернулся только в пятьдесят шестом году... Ты подумай. До сих пор он не может ей простить, до сих пор страдает. Разве это не любовь? Ну скажи... Ты как думаешь?

Шаманов. Не знаю. Я в этом плохо разбираюсь.

Небольшия пауза. За дверью скандал поутих, доносятся лишь отдельные выкрики. Что именно выкрикивают— не поймешь.

Зина, что ты от меня хочешь?

Кашкина. Я?

Шаманов. Да, ты. Что ты от меня хочешь?

Кашкина. А как ты думаешь?

Шаманов. Чтоб я на тебе женился.

Кашкина. Возможно... Но главное не в этом.

Шаманов. Не знаю. У меня такое впечатление, что ты хочень от меня чего-то невозможного.

Кашкина. Боюсь, что так оно и есть.

Шаманов. Зина, я сделаю все, что ты захочешь. Но если у меня чего-то нет, значит, нет. Нельзя же, в самом деле, тробовать от меня того, чего у меня нет.

Кашкина. Ну спасибо тебе. Умеешь ты высказываться деликатно... Ну да ладно... Какие у тебя планы на вечер?

Шаманов. Планы?

Кашкина. Послушай, идем сегодия на танцы.

Шаманов. На танцы?

Кашкина. Ну почему нет? Что же вечером делать?

Шаманов. Зина, ты меня удивляещь. Какие танцы, что ты. На танцах в последний раз я был в тысяча девятьсот...

Кашкина. Ладно, можешь не продолжать.

Шаманов. И потом, к счастью, сегодня здесь не танцы, а кинофильм. И я его, слава богу, уже видел.

Кашкина. А я не про ДК говорю, я предлагаю пойти в Потерянху...

Шаманов. Куда?

Камкина. Или в Ключи. Там сегодня танцы...

Шаманов. В Потерянку? В Ключи?.. Ты шутишь, правда же?

Кашкина. Ну почему? До Ключей семь, а до Потерянхи всего пять километров. Отличная прогулка.

Шаманов. Пять туда и пять обратно. (Ужасаясь.) Десять километров.

Каткина. А тебе не стыдно?

Шаманов. Ну в ДК — еще куда ни шло, но в Потерлиху! Зина, это безумие.

Кашкина. Ладно, ладно. Никто тебя туда не тащит. Просто я думаю, чем заняться сегодня после работы. Ладно... Что я тебя хотела спросить... Да. Что бы ты сделал, если бы я тебе изменила?

Шаманов. Ты уверена, что хотела спросить именно это?

Кашкина. Да, именно. Если бы я тебе изменила, сделал бы ты что-нибудь вообще, а если бы сделал, то что именно?

Шаманов (со ездохом). Что бы я сделал?.. Ну известное дело. Я бы тебя застрелил. Или бы задушил. Ты что предпочитаешь?.. В свою защиту я бы сказал, что ты замучила меня нелепыми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще я хочу на пенсию.

Кашкина (пе сразу). А знаешь, эта шутка похожа на правду.

Шаманов. Какая шутка?

Кашкина. Да вот про пенсию. Мне кажется, это и на самом деле твое единственное желание.

Шаманов. Конечно.

Кашкина. Одного я только не пойму: как ты дошел до такой жизни... Объяснил бы наконец.

Шаманов пожал плечами.

Голос Дергачева (он noer). «Это было давно, Лет иятнадцать назад...»

Кашкина. Ну серьезно. Сколько мы знакомы? А ведь я про тебя ничего почти не знаю. А что знаю, услышала от других людей, не от тебя. Знаешь, даже немного обидно... Да нет, не беспокойся, пожалуйста, ничего я от тебя не требую... Но я хотела бы тебя понять.

Шаманов. Зачем, Зина, зачем понять?

Кашкина. Зачем?.. Да хотя бы, чтобы не задавать тебе нелепых вопросов. В самом деле, ну почему бы тебе не рассказать мне про свою городскую жизнь?

Шаманов. Пи в коем случае. Стоит рассказать, и вопросов у тебя появится еще больше, и они будут еще нелепее. Уволь, Зина... Не обижайся, но у меня нет никакого желания исповедоваться.

Кашкина. Ладно, ладно, никто тебя не заставляет... (He сраву.) Но ты не думай, что я про тебя ничего не знаю. Коечто мне все-таки известно.

Шаманов. Тем лучше.

Голос Дергачева.

«Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

Вез я девушку тройкой почтовой...»

Кашкина. Говорят, ты был совсем другим человеком, не таким, как сейчас... Жена, говорят, у тебя была чья-то там дочь и очень красивая. И вообще сначала ты процветал. Так говорят... (*He сразу.*) В общем, в городе я встретила одну знакомую, Ларису, из обладрава — знаешь такую?

Шаманов. Не помню.

Кашкина. Не помнишь?.. А она тебя помнит. Оказывается, ты разъезжал в собственной машине. Никогда бы не подумала... Лариса, она так сказала: «У него было все, чего ему не хватало— не понимаю». И еще она сказала: «Он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака...»

Шаманов усмехнулся.

Это ес слова. (Чуть жеманно, подражая голосу своей городской знакомой.) «Что с ним тогда стряслось — не понимаю...» (Тихо.) А я тебя понимаю. (Сразу, как бы извиняясь.) Мие кажется, я понимаю, в чем дело.

Шаманов (вяло). В чем дело?

Кашкина. Год назад чей-то сынок па машине наехал на человека. Было такое?.. Ну вот. И тебе поручили это дело. Верно?.. Лариса говорит, что того сынка, ну этого, который наехал на человека, она тоже знает. (Спова подражая голосу Ларисы.) «Старушка, с одной стороны, дело было темное, а с другой стороны, дело было абсолютно ясное, никто не думал, что он захочет его посадить. Никто от него этого не ожидал». Ты ее не припоминаеть — Ларису? У нее глава чуть такие (показывает), крашеные волосы — черные, и — что еще?.. Да! Ногти. Ничего не скажеть, ногти у нее чудные. Ну что, ты ее не припоминаеть?

Шаманов. Не знаю. У них там у всех чудные ногти... Не помню.

Кашкина. Странно... Так вот, инкто не ожидал, что ты захочешь его посадить, а ты вдруг захотел. Но у тебя инчего не получилось. Суд перенесли, следствие передали другому, но ты, говорят, на этом не успокоился. (Подражая Ларисе.) «Он уперся как бык... не знаю уж, кем он себя вообразил, но он тронулся, это точно. Он ушел от жены, нигде не показывался, одеваться стал кое-как, короче, он совсем опустился...» Так это было?

Шаманов. Вот видишь, все ты про меня знаешь, не понимаю, на что ты обижаешься.

Кашкина. Неужели это был ты?.. (He cpasy.) Я думаю, ты добивался справедливости.

Шаманов. Допустим. И что из этого?

Кашкина. Но ведь это здорово.

Шаманов. Ты думаешь?

Кашкина. Разве это плохо?

Шаманов. Не хорошо и не плохо. Это безумие. Твоя Лариса права,

Кашкина, Моя?

Шаманов. Я ее не помию. Но добиваться невозможного — в самом деле сумасшествие... Между прочим, суд состоятся на днях... Я получил повестку.

Кашкина. Да?

Шаманов. Да! Кое-кто в городе ждет, что я примчусь туда и буду на этом суде выступать.

Кашкина. Аты?.. Не собираеться?

Шаманов. Ни в коем случае. С меня хватит. Биться головой об степу — пусть этим занимаются другие. Кто помоложе и у кого черепок потверже.

Кашкина. Да-а, ты был другой человек, теперь я вижу.

Шаманов (вялый жест). Какой бы я ни был, мое выступление ничего не изменит. Ничего ровным счетом. А раз так, значит, оно никому не нужно.

Кашкина. Ты в этом уверен?

Шаманов. На девяносто девять процентов.

Кашкина. И все-таки... Один процент остается.

Шаманов. Один против девяноста девяти — это шанс для умалишенных. Вот и пусть их — дерзают. И закончим этот пустой разговор.

Кашкина. Как хочешь...

Голос Дергачева.

«Это было давно,

Лет нятнадцать назад...»

Кашкина. Знаешь, что сказала эта Лариса, когда узнала, что ты здесь? (Подражая Ларисе.) «Что ж, деревня, говорят, успоканвает, он правильно сделал, что туда уехал».

Шаманов. Ерунда. Мне просто было некуда податься.

Кашкина. Она передавала тебе привет. (Подражая Ларисе.) «Сердечный привет, надеюсь, он еще не постригся в монахи».

Шаманов (рассменлся). Вспомнил! У нее здесь (показывает) железная коронка.

Кашкина. Точно!

Шаманов. Когда она смеется, эта коронка чуть дребезжит.

Оба смеются.

Кашкина. Точно!

Шаманов. До сих пор дребезжит?

Кашкина. До сих пор.

Шаманов. Ну да, глаза чуть такие. (Показывает. Одобрительио.) И надо сказать, она...

Кашкина (перебивает). Да-да. Она ничего. Даже очень ничего. III аманов. Вспомнил, вспомнил. (Перестав смеяться, неожиданно.) Подлая баба. Но неглупая.

Кашкина. Долго же ты ее вспоминал... Ну да ладно. (Подилается.) Пора в свою аптеку. Мой зав—она вон она, уже делает мне ручкой из окошечка. Пойду... Когда увидимсл?... За ужином?

Шаманов. Не знаю, Зина. К вечеру вернусь... Куда я денусь? (Поднялся, пошел к буфету.)

Появляется Пашка— сын Хороших и пасынок Дергачева. Идет он напрямик: вынимает из ограды палисадника доску, ногой толкает калитку. Калитка снова повисла на одной петле. Пашке двадцать четыре года, в деревне он в гостях, на нем ярко-красная экстравагантная куртка, по одновременно и грубые рабочие башмаки. Парень он крупный, неуклюжий. Взгляд чуть исподлобья, говорит басом. Вообще склонность идти напролом хорошо согласуется с его внешностью.

Пашка. Здрасте.

Кашкина. Добрый день.

Шаманов кивает ему. Пашка проходит к буфету.

(Уходит через палисадник по пути, проделанному Пашкой. Шаманову.) До вечера. (Исчезает.)

Шаманов. Счастливо. (У буфета протянул руку в окно, достал оттуда телефон, сиял трубку.) Дайте милицию...

Пашка у буфета. Стучит пальцами по витрине.

Дежурный?.. Это Шаманов... Жду машину в Табарсук... Скоро?.. А когда?.. Скажи ему, пусть он подъедет к чайной... Жду его здесь... Скажи, пусть поторопится. (Поставил теле-

фон на место, отошел от буфета, уселся за столик, по не за тот, за которым сидел с Кашкиной, а за другой, у крыльца — подальше от буфета.)

Пашка (стучит). Ма-аты!

В буфеге появляется Хороших.

Хороших. Явился...

Пашка. Дай-ка «Беломору».

Хороших (дает ему папиросы). Дров наколол?

Пашка. Наколол.

Хороших. Баню сегодня протопишь.

Пашка. Пусть инвалид протопит.

Хороших. Я говорю, ты протопишь. Понял?

Пашка. Ладно, там видно будет. (Уселся прямо на подоконникприласок, закурил.) Денек сегодня будет... Закопный денек.

Хороших. Не твой денек, Павел... Куда уселся? Слазь отсюдова. (Сталкивает его с подоконника.)

Пашка. Да погоди ты, мать. Дай покурить спокойно.

Хороших (не сразу). Чё, скажешь, покурить сюда пришел?

Пашка. А чё еще? Дашь выпить и выпить могу.

Хороших. Я вот те выпью. Еще чего не хватало.

Пашка. Да не надо, не надо. Я и без того заведенный.

Хороших. Заведенный... Уезжать тебе надо, Павел.

Ианка. Ну во-от. В гости, называется, приехал. К матери родной... Гонинь, что ли?

X о р о ш и х. Не гоню, а пора тебе. Отпуск кончился. Отгулял свое. Как бы тебя там с работы не выгнали.

Пашка. Не выгонят, не беспокойся. Это я у вас тут не котируюсь, а там — не беспокойся...

Хороших вздохнула шумно и горестно.

(Пегромко.) Где она?

Хороших. Послушайся, Павел, матери— уезжай. Пустое твое дело.

Нашка. Обижаешь, мать, Помочь бы могла,

Хороших. Эх, Павел. Никому ты тут не нужен, кроме меня. Чем тебе поможешь?

Пашка. А не поможешь, значит, не мешай.

Иоявляется Валентина с подносом и тряпкой. Прибирает на столе, за которым сидели Шаманов и Кашкина.

Здравствуй, Валентина.

Валентина. Здравствуй. (Направляется в помещение чайной, но Пашка загораживает ей дорогу.)

Пашка. Погоди...

Она старается пройти — безуспешно.

(Схватил ее за руку.) Ну чё ты как неродная...

Валентина. Пусти.

Пашка. А выйдешь вечером?

Валентина. Нет.

Пашка. Точно не выйдешь?

Валентина пытается освободить руку — напрасно.

А ты не торопись, ты подумай...

Валентина. Я тебе уже сказала... Пусти.

Хороших (строго). Павел!

Пашка (понизие голос, глухо). Я тебе скажу, Валя... Зря ты вертишься. Никуда ты от меня не денешься.

Валентина (с отчаянием). Пусти!

Шаманов. Послушай-ка. Нельзя ли полегче?

Пашка (оборачивается). Чё такое?

Валентина освободилась, быстро зашла в чайную.

Шаманов. Я говорю, нельзя ли полегче— с девушкой? Пашка. А чё такое?.. Чё тебе не нравится?

Шаманов не отвечает.

(Садится против Шаманова.) Нет, серьезно, чем ты недоволен?

Хороших. Павел!

Пашка. Я разговариваю с девушкой, а ты чё? Недоволен, что я с ней разговариваю?

Шаманов. Я-то доволен. Девушка недовольна.

I! а ш к а. А чё ты ва нее волнуешься? Кто ты ей такой, с какого боку?

Хороших. Павел! Как с людьми разговариваешь?

Пашка. Нормально, как мне еще разговаривать? По-иностранному, что ли?.. А то я могу. (Лицом и корпусом подался к Шаманову.) Хау ду ю ду — это по-английски, а по-русски это значит — не суйся не в свое дело. Правильно?

Шаманов. Да нет, милый мой. Слабоват ты в английском. Хау ду ю ду — это значит, не валяй дурака, веди себя приличнее.

Пашка (хмыкнул одобрительно). Ничё...

X ороших. Так его, Владимир Михалыч, покрепче его понужните, чтоб он понимал.

Пашка (подпимается). Ничё, ничё. Чувствуется, что поговорил с образованным человеком. (Нагнулся к Шамапову, глухо.) Но учти, следователь. К Валентине ты больше не касайся. Ни под каким видом... Я тебе серьезно говорю. (Отходит от столика Шамапова.)

В буфете за спиной Хороших появляется Ережеев. Он протягивает Хороших деньги.

Хороших. Нет, нет. Сказала ни грамма — и точка.

Еремеев. Маленько, однако, налей.

Хороших, Отойди, Илья. Выйди из буфета. (Выталкивает Еремеева.) Сказала — пет...

Дергачев появляется и подталкивает Еремеева с другой стороны.

Дергачев. Не твои деньги, не имеешь права.

Хороших. Нет, я вам говорю. Не получите!

Дергачев (грозно). Обслужить клиента, и пикаких!

Пашка (подходит к буфету, Хороших). Чего он там разошелся? Еремеев выбирается из буфета. Хороших. Выйди, Афанасий. Не получить больше— все равно. Дергачев. Ну, Анна, на себя пеняй... И а ш к а. Эй ты, деятель...

Дергачев повернулся, только сейчас он заметил Пашку.

Выйди из буфета. По-хорошему. Дергачев. А-а, щенка своего позвала. Поможет, думаешь? Хороших. Выйди, Афанасий. А ты, Павел, помолчи... Дергачев (Пашке). Затинись, не то... Пашка. Ну чё?..

Дергачев стучит кулаком по прилавку.

Тише, тише. А то, смотри, руку зашибешь.

Хороших. Молчи, Павел!.. Афанасий, перестань!.. Господи, господи... Налью я тебе — только перестань! Налью, слышищь?

Пашка. Куда лить-то? Хватит с пего, налил с утра пораньше.

Дергачев. Ну, щенок... (Быстро выходит из буфета.)

Хороших. Афанасий! (Устремляется вслед за Дергачевым.)

Дергачев появляется, приближается к Пашке, берет его за грудки.

Пашка *(хватает его за руки)*. Ну и чё?.. А дальше чё?.. Ну? Дергачев. Я покажу тебе... Я научу тебя... Крапивник!

Хороших появляется, пытается разнять Пашку и Дергачева, которые топчутся по всей веранде. При этом сила явно на стороне Пашки, он лишь ващищается. Пытаясь их разнять, к Хороших присоединяется Шаманов. Еремеев появляется, сокрушенно качает головой. В дверях чайной появляется Валентина, останавливается на

Дергачев. Я покажу вам!.. Я вам устрою!.. Пашка. Мать, убери его от меня!

пороге.

Хороших. Афанасий!.. Павел! Шаманов (кричит). Остановитесь!

На секунду они останавливаются.

Уведите его домой. Он пьян.

Хороших (подталкивает Дергачева и Пашку к прыльцу). Опомнитесь! Афанасий... Павел! Веди его домой...

Пашка. Да пошел он... Сама с ним возись!

Хороших. Помоги мие, Павел... Уведем его, слышишь... Ради бога, Павел...

Дергачев. А ну отцепитесь!.. Я научу вас свободу любить... Пашка. Ладно, кончай... Повоевал — хватит... Пошли.

Пашка потащил Дергачева через палисадник. Хороших идет за ними. У дырт они возятся, затем Пашка вынимает еще одну, третью доску и выталкивает Дергачева из палисадника. Исчезают все втроем. Еремеев идет следом, но палисадник обходит.

III а м а и о в. Веселенькое утро, ничего не скажень... /

Шум и голос Хороших: «Пе трогай его! Не трогай его!» Затем шум удаляется и умолкает.

Валситина спускается в палисадник, подбирает доски и начинает восстанавливать ограду. Шаманов сначала рассеянно, потом внимательнее наблюдает за Валентиной. С момента ухода Пашки, Дергачева, Хороших и Еремеева прошло не менее полминуты.

Валентина...

Валентина прекратила работу.

Вот я все хочу тебя спросить... Зачем ты это делаешь? Валептина *(не сразу)*. Вы про палисадник?.. Зачем я его чиню? Шаманов. Да, зачем?

Валентина. Но... Разве непонятно?

Шаманов качает головой: непонятно.

Валептина. И вы, значит, не понимаете... Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете.

Шаманов. Нет, я не понимаю.

Валентина (весело). Ну тогда я вам объясню... Я чиню налисадиик для того, чтобы он был целый.

Шаманов (усмехнулся). Да? А мне кажется, что ты чинишь палисадиик для того, чтобы его ломали.

Валентина (делаясь серьезной). Я чиню его, чтобы оп был целый.

Шамапов. Зачем, Валентина?.. Стоит кому-нибудь пройти, и... Валентина. И пускай. Я починю его спова.

Шаманов. Апотом?

Валентипа. И потом. До тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару.

Шаманов (покачал головой). Напрасный труд.

Ралентина. Почему напрасный?

Шаманов (меланхолически). Потому что опи будут ходить через палисадник. Всегда.

Валентина. Всегла?

Шаманов (мрачно). Всегда.

Валентина. А вот и пеправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие.

Шаманов. Неужели?

Валентина. Да. Вот вы, например. Вы всегда обходите по тротуару.

Шаманов (искрепие удивился). Я?.. Ну не знаю, не замечал... Во всяком случае, пример неудачный. Я кожу с другой стороны.

Ралентина. С другой стороны, но и с этой вы тоже ходите. И всегда вокруг.

Шаманов. Да? Ну, значит, мне просто лень нагибаться. Мно лучше обойти, чем нагибаться... (Не сразу.) Нет, Валентина, ты зря стараешься.

Валентина. Неправда... (Двумя-тремя жестами закончила с оградой.) Вот и все. Много ли здесь труда — и все на месте. И ограда целехонька. (Живо.) Ну неужели вы не ис-

нимаете? Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через два дии растащат весь палисадник.

**Шаманов.** Так опо и будет.

Валентина. Неправда! Увидите, они будут ходить по тротуару.

Шаманов. Ты возлагаещь на них слишком большие надежды. В алептина. Данет же, они поймут, вы увидите. Должны же они понять — в конце концов. Я посею здесь маки и тогда...

Шаманов (перебивает). Нет, Валентина, напрасный труд. (Подошел к буфету, извлек оттуда телефон, снял трубку.) Дайто милицию... (Ждет, потом Валентине.) А ты не пробовала прибить доски гвоздями?

Валентина *(улыбается)*. Пробовала. Две доски сломали пополам.

Шаманов. Вот видишь. Говорю тебе, это напрасный труд. (По телефону.) Дежурный?.. Следователь Шаманов... Послушай, там Комаров далеко?.. Дай ему трубку... Здравствуй, Федя... Шаманов... Из чайной... Что там у вас? Когда будет машина?..

Валентина принимается за калитку.

Вот я в зволю: когда она будет?.. Когда?.. А побыстрее нельзя?.. Мне все равно, по если ехать, значит нечего тяпуть резину, уже одиннадцатый час... К начальнику?.. А что такое?.. Вызывают в город?.. Зпаю, нолучил повестку... Ну да, тот самый процесс... Да, послезавтра. А мне все равно — хоть сегодия — я не еду... Зачем? Там уже все решено, а с меня хнатит... Все. Я не любитель красивых жестов... Говорю тебе: нет... Да, можешь сказать ему, что я отказываюсь... И вообще я хочу на пенсию... Да, так ему и передай... Так... А чем он недоволен?.. Пистолет?.. Да (хлопнул себя по бедру), у меня. А что такое?.. Ну и что?.. Я вернулся ночью, когда я его мог сдать?.. Ничего, переживет... Что? Сдать его сейчас?.. Ну да, охота мне сейчас тащиться... Не пойду... Нет, я не против дисципляны, просто мне лень туда идти... Ладно, пусть он успокоится, убивать я никого не собираюсь... (Слушает, по-

том.) Какие еще слухи?.. Так, так... Понятно. Общественность интересует, где я почую... Беспокоится?.. Встревожена? Надо же. У меня такое впечатление, что общественность это волнует больше, чем меня самого... Ну вот что. Я, конечно, польщен вниманием, но где мне ночевать — эту заботу я попросил бы доверить мне лично. Как-никак сам я в этом больше разбираюсь...

Тут Валентина опустила голову ниже.

(Заметил это и далее разговаривает, глядя на Валентину.) Я не понимаю, у нас милиция или монашеский орден?.. Послушай, хватит на эту тему. Здесь рядом девушка, и я нэ могу сказать тебе всего, что я об этом думаю... Девушка?.. Да, интересная... по-моему, да... Здешняя... Да, как ни страино... Успокойся, старина. Ты ей в отцы годишься... Ты прав: еще совсем зеленая... И наш разговор ее смущает... Ну, привет... Да, жду машину. (Поставил телефон на место.)

Пауза. Шаманов, пройдясь по веранде, подходит к крыльцу. Валентина налаживает калитку.

(Наблюдает за ней снова, на этот раз с большим интересом.) Валентина...

Валентина подняла голову. Небольшая пауза.

Послушай... Оказывается, ты красивая девушка...

Калитка, которую Валентина придерживала, падает на вемлю.

Не понимаю, как я раньше этого не замечал...

Валентина снова берется за калитку.

Да брось ты эту калитку... (Не сразу.) Ах, какая ты упрямая. (Спускается с крыльца.) Ну что там?.. Помочь тебе? Валентина. Если хотите... Подержите ее. Да, так...

Шаманов. Держу... (*Не сразу.*) Не опускай голову, ты же не видишь, что ты делаешь.

Валентина наладила калитку, выпрямилась. Небольшая пауза. Валентина— в палисаднике, Шаманов стоит против нее по другую сторону калитки.

Валентина. Спасибо... С этой калиткой не так-то просто... Другой раз легко, а сегодня что-то не получается...

Шаманов. Да, в самом деле... Странное сегодня утро... Вижу тебя целый год и только сейчас разглядел по-настоящему. И я должен тебе сказать...

Валентина (тихо). Не надо.

III аманов. Ты лишаешь меня слова? Почему?

Валентина. Потому что вы надо мной смеетесь.

Шаманов. Смеюсь? Нисколько. Я говорю серьезно... Ты красивая, Валентина. Что в этом смешного?.. (Не сразу.) Ну вот, и уже покраснела... Нет, нет, не опускай голову, дай я на тебя полюбуюсь. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел.

Далее — она хотела выйти, но он прикрыл калитку.

Подожди... Подожди, Валентина... Удивительное дело. Мне кажется, что я вижу тебя в первый раз, и в то же время... (Неожиданно.) Послушай!.. Да-да... (Не сразу.) Когда-то, давным-давно у меня была любимая... и вот — удивительное дело — ты на нее похожа. (Не сразу.) К чему бы это? Л. Валентина?

Небольшая пауза.

Сколько тебе лет?.. Семнадцать?.. Восемнадцать?

Валентина. Да.

Шаманов. А почему ты не в городе?.. Твои сверстники, помоему, все уже там.

Валентина. Да, многие уехали...

Шаманов. Аты? Почему ты осталась?

Валентина. Осталась... А разве всем надо уезжать?

Шаманов. Нет. Совсем нет... Но раз ты осталась, значит, у тебя есть на то причины.

Вадентина. Значит, есть.

Шаманов. А в чем дело?.. Я слышал, отец тебя не пускает. Это правда?.. Или — что тебя держит?

Валентина. Вам неинтересно...

Шаманов. А все же, в чем дело?.. (He cpasy.) Что с тобой?.. Ну-ну, если это тайна, я не спрашиваю... Это тайна?

Небольшая пауза.

Валентина, ты замечательная девушка. Все у тебя на лице— все твои тайны. Ты не уехала, потому что ты влюбилась... Разве нет?.. А в кого, интересно?.. Не скажешь?.. Ну еще бы! (Любуется ею, потом, усмехнувшись.) Глянула бы ты на себя со стороны... (Не сразу.) Ах, Валентина, грустно мне на тебя смотреть. Грустно, потому что меня уже никогда не полюбит такая девушка, как ты.

Валентина (у нее вырывается то, что она могла бы сказать ему в любую минуту). Неправда!

Щаманов. Что неправда? (С любопытством.) Кто ж, интересно, может на меня позариться?.. Что-то не вижу я желающих... Может, ты кого знаешь?

Валентина (тихо). Все знают... Кроме вас.

Шаманов. Воткак?

Валентина. Вы один здесь такой: ничего не видите... (Heожиданно громко, с отчаянием.) Вы слепой! Слепой — ясно вам?

Небольшая пауза.

- Шаманов (никак не ожидал этого признания и явно им озадачен; с удивлением). Ты это серьезно?.. (Не сразу, с растерянностью.) Ты уверена, что... (Остановился.)
- Валентина (с напряжением, изо всех сил стараясь улыбнуться). Слепой... Но не глухой же вы, правда же?
- Шаманов (не сразу). Да нет, Валентина, не может этого быть... (Засмеялся.) Ну вот еще! Нашла объект для внимания. Откровенно говоря, ничего хуже ты не могла придумать... (Открыл калитку, сделал шаг и... погладил ее по голове.)

Ты славная девочка, ты прелесть, но то, что ты сейчас сказала — это ты выбрось из головы. Это чистейшей воды безумие. Забудь и никогда не вспоминай... И вообще: ты ничего не говорила, а я ничего не слышал... Вот так.

- Валентина (пегромко, с усилием). Я не сказала бы никогда. Вы сами начали.
- Шаманов (довольно сухо). Я пошутил.

Валентина отступает на шаг, затем быстро выходит из па-

Постой... (Идет за ней следом.) Валентина!

Она исчезает, оставляя за собой открытой калитку севего дома.

(Постоял-постоял, а потом поднялся на веранду и уселся на стул. Некоторое время сидит вытянув ноги и запрокинув голову.) Ну вот... Только этого мне и недоставано.

Кашкина и Пашка появляются одновременно, она с левой стороны, он — с правой. Столкнувшись у палисадника с Кашкиной, Пашка останавливается и, резко повернувшись, уходит обратно. Кашкина, на этот раз обойдя палисадник, поднимается на веранду.

Кашкина. Где ж твоя машина?.. (Иропизирует.) Бедненький, сидишь тут в одиночестве, скучаешь, и развлечь тебя некому. Все куда-то разбежались...

Шаманов глянул на нее мрачно.

(Другим тоном.) Наше окно напротив, так что извики...

- Шаманов. Сколько угодно. Тем более: глазеть в окно в этом все ваше дело.
- Кашкина. Не все, допустим, но когда есть на что посмотреть... А было на что посмотреть.
- Шаманов. Что ж, значит, не зря вы сегодня пришли на работу.
- Кашкина. Успокойся, никто этого не видел, кроме меня. Я одна паблюдала.

Шаманов. Ну?., Надеюсь, тебе хорошо было видно?

Кашкина. Прекрасно. Вот только не слышно ничего...

Шаманов. А что тебя интересует? Я охотно тебе перескажу.

Кашкина. Как это вы вдруг... разговорились?

Шаманов (насмешливо). Да так, очень просто. Я сделал ей комплимент, она... Да, вот так, слово за слово, незаметно. Кое-что выяснилось...

Кашкина. А раньше ты этого пе замечал?

Шаманов (не сразу). А что ты рапьше замечала?

Кашкина (пе сразу). Ну выяснилось, а дальше? Как это тебе понравилось?

Шаманов. Мне-то?.. (Все так же пасмешливо.) А что мне? Она меня заинтриговала. Да, а ты как думаешь? Она милая девушка — разве нет? И я жалею, что не замечал этого раньше... Да, вот так. Раньше не замечал, зато сегодня... как бы тебе это выразить... Она явилась неожиданно, как луч света из-за туч. Нравится тебе такое сравнение?

Кашкина. Неплохо.

Шаманов. Кроме того, она напоминает мне мою первую любовь — не веришь?.. Это совершенно серьезно... А в довершение ко всему — вот, оказывается, она в меня уже влюблена... Ну что? Как, по-твоему, все это называется?

Кашкина. Я не пойму, над кем ты сейчас издеваешься?

Шаманов (тем же тоном). Судьба — другим словом все это не назовешь. Судьба. И она говорит мне: дерзай, старик, у тебя еще не все потеряно. Вот, она говорит, тебе тот самый случай — лови, другого уже не будет... (Помолчал.) Да. Вот так.

Кашкина. И что дальше?

Шаманов. Дальше?.. Известное дело. Я благодарю судьбу, плюю на предрассудки, хватаю девчонку и — привет. Я начинаю новую жизнь. Тебя это устраивает?

Кашкина. А тебя?

Шаманов (другим тоном, с радражением). Зипа. У тебя политика такая или ты действительно дура?.. Ну в самом деле! Мы с тобой знаемся, мне кажется, уже тыщу лет, а ведь

ты совсем меня не понимаеть - ну совершенно! (Расходится.) Да нет, ты извращаешь каждое мое слово, каждый авук, каждую букву! Начни я за здравие, ты тут же начнешь за упокой, заикнись я про Фому, ты обязательно свернешь все на Ерему. Черт знает что! Ну скажи на милость, ну чего ты сюда прибежала? Зачем? Что такого ты здесь увидела? (Вскочил.) Ну в самом деле! Ну откуда берутся у тебя эти дикие мысли, эти нелепые полозрения? Ну скажи, ну что, что, что может быть у меня с этой девчонкой? Ну? Чем, черт меня подери, похож я на влюбленного? Hy чем, я тебя спрашиваю! Похож я на него хоть чем-нибудь?.. (Перевел дух.) Боже мой... Что за дурацкое утро! Что сегодня с вами? Что вам от меня надо?.. Я ни-че-го не хочу. Абсолютно ничего. Единственное мое желание — это чтобы меня оставили в покое. Все! II ты тоже. Ты — прежде всех!.. И вообще, с какой стати ты меня терроризируешь, по какому праву? Я не желаю больше этого терпеть, не же-ла-ю, ясно тебе?

Кашкина. Ясно... Но почему ты так разнервничался? Шаманов. Уйди, Зина.

Кашкина. Что с тобой?.. На тебе лица нет... Ты не болен? Шаманов, Уй-ди... Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Сейчас. С этой самой минуты.

Кашкина. Ладно, я уйду, но...

Шаманов (перебивает). Уйди. (Внезапно угас, опустился на стул. Негромко, полностью равнодушным голосом.) Уйди, и тебя прошу.

Кашкина уходит с недоумением и обидой. Пауза, во время которой Кашкина заходит во двор, появляется на лестниие и исчезает у себя в мезонине.

Появляется Пашка. Поднимается на веранду, некоторос время молча стоит перед Шамановым.

Ну?.. Что скажешь?

Пашка. Разговор у нас уже был... Может, ты меня не понял?.. Про Валентину понял ты или нет? 111 аманов. Пока нет. Еще не понял.

И а ш к а. Брось, не прикидывайся... Втихаря к ней подбираешься, по-интеллигентному?.. А я тебе прямо говорю, и притом последний раз говорю: увижу тебя с ней — обоим не поздоровится... Худо будет. Говорю тебе честно. (Молчит.)

Шаманов. Все?.. А теперь иди... (Не сразу.) Иди, иди. Погуляй, остуди голову... (Небольшая пауза.) Предупреждаю тебя, сегодня у меня отвратительное настроение.

Пашка. Это ты брось. Я тебе серьезно говорю: последний раз предупреждаю. А там... (Глухо.) Убью, понял?

Шаманов (усмехнулся). Убышь?

Пашка. Убыю. И не посмотрю, кто ты есть и чё у тебя там на ремне прицеплено. Убыю.

Шаманов. Да неужели?..

Пашка. Думаешь, пушки твоей постесняюсь?

Шаманов. Убышь?

Иашка. Плевал я на твою пушку.

Шаманов (не сразу). А что пушка?.. Вот она. (Достал кобуру с пистолетом, вынул пистолет, положил его на стол и отодвинул от себя, ближе к Пашке.) Убъешь?

Пашка усмехнулся, взял пистолет, осмотрел его, вынул обойми, вставил ее обратно.

Что? Все в порядке?

Пашка подбросил пистолет на руке,

Стрелять-то умеешь?

Пашка усмехнулся.

А то ведь еще не убъешь — напугаешь только или, чего доброго, покалечишь... Или убъешь?

Пашка. Возьми. Надо будет, обойдусь и без него. (Протягивает пистолет Шаманову, но тот его не принимает. Пистолет остается у Пашки.)

Шаманов. Зачем же без него?.. Каким образом? Поленом, что ли? Или топором?.. Нет, милый мой, поленом — это вуль-

гарно, поленом я не согласен... У тебя в руках неплохая машина. Старенькая, правда, но все же... Может, попробуещь?

Пашка. Брось, следователь. Кончай. Мне не до шуток, учти это.

Шаманов. Мне тоже не до шуток.

Пашка, Держи. (Снова протягивает Шаманову пистолет.) Я тебя предупредил, ты меня понял. Разойдемся добром... Слышь? (Глухо.) Шуруй по чердакам. Знай свое месте... И учти, этот разговор последний. Если увижу...

Шаманов (перебивает). Ты увидешь... Сегодня же ты уведашь. Нашка. Брось.

ІІІ аманов. Мы встречаемся здесь. В десять вечера... Мы с ней давно встречаемся. Ты опоздал.

Пашка. Заткинсь...

Шаманов. Ты зря старвешься. Ты ей не нужец.

Пашка (кричит). Заткнись, тебе говорят!

Шаманов. Ты ей не нужен.

Пашка отступает от Шаманова, сжимая в руке пистолет.

Она любит меня... Тебе не видать ее... идиот, как ты не понимаешь... никогда не видать... (Вцепившись руками в подлокотники стула, кричит истерически.) Стреляй!

Пашка нажимает на собачку — ясно слышен стук бойка. Осечка. На лице у Шаманова — ужас, потом недоумение. Пашка роняет пистолет.

(Приходит в себя, но разжать пальцы, которыми несколько секунд назад он схватился за подлокотники, ему не сразу удается. Но вот он овладел руками. Ладонью провел по лбу и по глазам.) Подними пистолет,

Пашка поднимает пистолет.

Положи на стол.

Пашка положил пистолет на стол.

Укоди.

Пашка, чуть пошатываясь, будто пьяный, спускается с веранды. Он уходит. Шаманов хотел подняться, по безуспешно. Ноги его не держат.

Через меновение появляется Еремеев. Что-то бормоча и охая, он усаживается на нижней ступеньке крыльца.

Еремеев. Ох-хо-хо...

Шаманов. Что, дед? Как твои дела?

Еремеев. Дела, ядреная бабушка. Человеку не верят, бумагам верят.

Шум подъезжающей машины.

Работал, сорок лет работал...

III аманов (подпимается). Сочувствую тебе, дед. Помочь ничем не могу. (Прячет пистолет.)

Звук машинного тормоза, мужской голос: «Ну чё, поехали?»

Сейчас поедем! (Берет со стола салфетку, достает ручку, быстро пишет и складывает салфетку вчетверо.) Дед, у меня к тебе просьба. Будь добр, передай эту бумагу Валентине. Знаешь Валентину?

Еремеев кивает. Шаманов отдает ему записку. Появляется Кашкина. Услышав голос Шаманова, она останавливается на пороге.

Отдашь ей. Только сразу, как она придет. Договорились?

Еремесь кивает.

Да смотри, другому кому не отдай.

Еремеев. Хорошо, хорошо.

Шаманов (себе). Ну вот... (Еремееву.) Спасибо, дед. (Быстро сходит с крыльца, исчезает.)

Шум отъезжающей машины. Кашкина спускается вниз.

Кашкина (покружив песколько перед Еремесвым, вступает с пим в разговор). Ну и как? Что у вас новенького?.. Были в райсобесе?.. Что там сказали? Дадут вам пенсию?

Еремеев качает головой.

А почему?

Еремеев. Ох-хо, бумаги надо. Ты грамотная, сама, однако, знаешь... (Живо.) Из города приехала?

Кашкина. Я?.. Да, из города...

Еремеев (с падеждой). Карасева знаещь?.. Начальником партии работал... Не знаещь?

Кашкина пожала плечами,

Эдельмана знаешь?

Кашкина качает головой.

Быкова, однако, тоже не знаешь...

Кашкина. Нет, нет, откуда же? Город ведь большой,

Гремеев. Где найдешь? Как найдешь?

Кашкина. Но почему? Если опи там, если не разъехались..

Еремеев *(махнул рукой)*. Здесь не найдешь, там совсем не найдешь.

Кашкипа. Зря вы так. Вы не торопитесь, не падайте духом раньше времени... Что это у вас? (Показывает на записку, которую Еремеев держит в руке.)

Еремеев. А?.. Бумага. Девушка придет, отдать надо. Парень просил.

Кашкина (*ne cpasy*). А все-таки вы надежды не теряйтс. Я про пепсию говорю... Я тут с одной женщиной беседовала. Вам надо к ней зайти... Она вас проконсультирует и... В общем, вы к ней зайдите.

Ерсмеев. Где работает?

Кашкина. Пойдете по этой улице, спросите райздрав, вам покажут. А в райздраве спросите Розу Матвеевну... Она вас ждет.

Еремеев (засустился). Райздрав, говоришь? Ждет, говоришь?

Кашкина. Да, но как же вам быть? Ведь вам сейчас бумагу надо отдать... Падо?

Еремеев. Надо, надо.

Кашкина. Пу вот. И к Розе Матвеевне надо. Тоже сейчас... Что же делать?

Еремеев (расстроился). Что же делать?

Кашкина. Вот задача... Что же придумать?

Еремеев. Что же придумать?..

Кашкина. Ладно! Идите, так уж и быть. А бумагу давайте сюда. Я передам.

Еремеев (очень доволен), Спасибо, спасибо... (Отдает Кашкиной записку.)

Кашкина. А кому передать?

Еремеев. Валентину знаешь?

Кашкина. Нукак же.

Еремеев. Она придет, ей отдай.

Кашкина. Ну-ну, хорошо.

Еремеев (пошел, остановился). Роза, говориць?

Кашкина. Роза Матвеевна, не забудьте.

Еремеев (снова приостановился). Бумагу Валентине отдай. Другому не отдай.

Кашкина. Ладио, ладио.

## Еремеев уходит.

(Подходит к буфету, достает телефон, поднимает трубку.) Дайте райздрав... (Ждет, потом.) Роза, ты?... Привет... Роза, у меня к тебе просьба. Сейчас к себе придет один старик... Эвенк, очень старый. Он насчет пенсии. Не удивляйся. Ему надо помочь, если можно... Ну я не знаю. Ты сама подумай. Может, санаторий, может, дом престарелых... Во всяком случае, выслушай его, посоветуй что-нибудь, посочувствуй... Да, надо... Ладно. Посочувствуй старому человеку — это само по себе неплохо. Согласна?.. Ну пока. (Убрала телефоп, подошла к столику, уселась, на меновение задумалась, потом решительно развернула записку, последние слова кото-

рой прочла вслух.) «...здесь... в десять вечера...» (Медленно складывает записку.)

Появляется Хороших.

Хороших. Господи... Стыд и стыд. (Кашкипой.) Видала, поди... Сцепились-таки, разбойники. У меня сердце чуяло. (Зашлл е чайную, появилась в буфете.) Да видно, не уйдешь: двум медведям в одной берлоге не место... (Не сразу.) А ты чего не на работе? Зинаида?.. Или не слышишь?

Кашкина. Что вам, Анна Васильевна?

Хороших. А где Валентина?.. (Громко.) Валентина!.. Где она?.. Буфет нараспашку, касса открытая, она чё думает?.. Давпо здесь сидишь? Не видала ее?

Кашкина. Нет, Анна Васильевна.

Хороших. Сроду без спросу не уходила, чё это с ней? (Громко.) Валентипа!

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

## ВЕЧЕР

Конец того же дня. От дожа и от палисадника — длинные вечерние тени. Солнце близится к закату.

Из помещения чайной время от времени раздается визг ножовки, стук молотка — там идет работа,

Валентина стоит на веранде перед палисадником. Хороших в буфете. Она щелкает на счетах, что-то записывает.

Голос Дергачева (он поет). «Это было давно, Лет пятнадцать назад, Вез я девушку тройкой почтовой...» Коро ших. На твоем месте, Валентина, я отсюда давно уехала бы. Слышишь?... Целый день молчком, не надоело тебе? (Пе сразу.) Ну действительно! Сестры у тебя выучились, по иркутскам живут да по красноярскам, а ты чем хуже? Ведь ты, поди, и в городе ни разу не была. Это в твои-то годы... Павел вон рассказывает: в городе и работать можно и учиться — все условия. Ему вон и квартиру обещают, несмотря, что холостой... (Помолчала.) Отца твоего могу понять. Его хозяйство не пускает. И деньга леспромхозовская. (Зпачительно.) Тебя не понимаю. (Вдруг запальчиво.) Слушай! Докуда это будет продолжаться? Думаешь, заступился он за тебя, значит, что ж?.. Да ничего это не значит! Так просто, для порядка в вовсе не ради тебя. Не замечал он тебя и не замечает. Скажи, не так?

Валентина. Так, тетя Аня, так.

Хороших. У него жена в городе! Знаешь ты про это?.. А Зинаида? Или ты не видишь?

Валентина. Вижу, тетя Аня.

Хороших. Так из-за кого же ты переживаеть— подумай! Пе стыдно тебе?

Валентина. Нет... Не стыдно... Я никому не навизываюсь. А из-за кого переживаю — мое дело... И вы мне не запретите. Не то что вы, а если хотите знать, даже он сам не может мне запретить. Это мое дело.

Хороших энергично разводит руками, выражая тем самым крайнюю степень удивления и отчаяние что-либо доказать. Обе пекоторое время молчат.

Хороших (негромко, примирительно, с горечью). Что мне с Павлом делать? Как быть?.. Упрямый он. II дурной сделался... Упрямый он всегда был. Я мать ему, но выходка у него не мол... Бывало, чё увидит, ну пропало. Вынь да положь. Лет до десяти, пока я одна была, баловала я его. (Вздохнула.) Потом отошла ему лафа. (Пе сразу.) Не даст он нам покою... Слышишь, Валентина. Пе отстанот он от тебя.

Небольшая паува. Мечеткин появляется с левой сторочны, минуя палисадник, подходит к буфету.

Что делать — не знаю. Кажется, сама бы сейчас взяла и сбежала куда глаза глядят.

- Мечеткин. Почему, Анна Васильевна? Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но разве плохо вам здесь живется?
- Хороших. А что хорошего-то? Какое здесь житье?.. Ну нам еще, старикам, ну ладно, а для молодежи? Добра-то в нашем Чулимске. Одно комарье. Куда ни повернись тайга в любую сторону на сотни верст. Другой раз как подумаешь душно делается... Глядите, Илья, на что уж таежный житель, и то не выдерживает...
- Мечеткин. Глупо вы, между прочим, рассуждаете... Две котлеты, две простокваши и чай... Глупо и в корне неверно. И все ваши несчастья, между прочим, заключаются в том, что вы не выписываете ни одной газеты.

Хороших. Действительно.

Мечеткин. А то бы вы знали, что через несколько лет через нас пройдет железная дорога.

Хороших. Обслужи его, Валептина. (Громко.) Валентина!

Валентина оборачивается.

Очнулась? Дай ему котлеты.

Валентина уходит в чайную.

(Как бы про себя.) Как в воду опущенная.

Мечеткин. А что с ней?

Хороших. Ая знаю? (Усмехнулась.) Тоже, поди, газеты не выписывает.

Из чайной выходят Дергачев и Ережеев. Дергачев несет стремянку. Ережеев несколько брусков. Все это они складывают на веранде в углу.

Дергачев. Отдохнем, Илья. (Садится на ступеньку крыльца.)

Еремеев усаживается рядом. Валентина появляется, подает Мечеткину котлеты. Тот принимается за еду. Валентина уходит в чайную. Кашкина вышла на балкончик и тут же исчезла.

Мечеткин (жует, обращаясь к Еремееву). Слышал я, ты пенсию хлопочешь?

Еремеев (машет руками). Обратно ухожу, в тайгу ухожу.

Мечеткин (обращаясь к остальным). Вот друг. За пенсией явился. Без документов.

Хороших. Ну и что? Работал же человек. Если он не знал про бумаги про эти, виноват он, что ли?

Мечеткин. Кто же виноват? Жил, понимаете, беззаботно, как птичка божья, а?.. Ну вот, а теперь будь любезен, расплачивайся за собственное легкомыслие. (Жует.) У тебя дети есть?

Хороших. Дочь у него. А что толку? Усхала — и с концом.

Мечеткин. Совершеннолетняя?

Хороших. Хватился. За сорок, поди, не меньше.

Мечеткин. Вот народец. А раньше у них и того хуже было. Раньше они стариков вообще бросали. Сами, понимаете, на новое место, а стариков не берут. Продуктишек им оставят на день, на два, а сами ходу. (Еремееву.) Был такой обычай.

Хороших. Ты обычаем ему не тычь, скажи ему лучше, что ему делать. (С насмешкой.) Ты у нас нарень авторитетный, вес имеешь, законы знаешь — вот и давай.

Мечеткин (не замечая насмешки, раздувается). Гм. Что ж... Могу дать ему добрый совет.

Хороших. Ну?

Мечеткин. Пусть в суд подает,

Еремеев (испуганно). Почему в суд?

Мечеткин. На дочь свою, на алименты. Разыщут твою дочь, будешь с ней судиться.

Еремеев. Зачем суд? Почему дочь? Нет, нет! Не надо! Мечеткин (всем). Струсил. Вот друг. (Еремееву.) Чего испугался? Судить будут заочно, притом в твою же пользу. И притом...

Еремеев (перебивает). Нет, нет! Обратно ухожу, в тайгу ухожу.

Хороших. Нет, Илья, ты послушай. (О Мечеткине.) Дурак дураком, а дело говорит.

Мечеткин (оскорбился). Анна Васильевна! Вы забываетесь.

Хороших (Еремееву). Ты пойми, ведь дочь твою найдут.

Еремеев (дрогиул). Найдут, говоришь?

Хороших. В чем и дело. Помогать она тебе должна. А не захочет, ну тогда ее судом заставят.

Еремеев (качает головой). Нет, нет! В тайгу ухожу.

Дергачев. Ну и правильно. Научат они тебя: с собственной дочерью судиться. А ты не слушай. Ты век не судился, и не твое это дело.

Кашкина появляется на своем балкончике,

Твое дело свободное. Закон — тайга, прокурор — медведь. Собирайся, брат, до дому.

Еремеев (закивал). До дому, до дому.

Дергачев. И вот, Илья, я с тобой пойду.

Хороших насторожилась.

Еремеев. Ты пойдешь?

Дергачев. А что? Или не возьмещь?

Мечеткин (с осуждением). Вот друзья, вот, понимаете. (Поднимается.)

Дергачев (Еремееву). Забыл, как вместе промышляли?

Еремеев. Давно, однако, было... До войны, однако.

Дергачев. А ты не бойся. От тебя я не отстану. Уж как-нибудь. (Поднимается, уходит в чайную.)

Еремеев идет за Дергачевым. Мечеткин, намереваясь пройти через палисадник, подходит к калитке, но в это время его окликает Кашкина.

Кашкина. Иннокентий Степаныч!

Мечеткин. А? (Оборачивается.)

Кашкина. Который час?

Мечеткин. Э-э... Двадцать минут девятого.

Каткина. Спасибо. (Поворачивается, чтобы уйти.)

Мечеткин. Зинаида Павловна! Извините, есть один разговор. Кашкина. Да?

Мечеткин. Нет, нет! Разговор серьезный, вопрос обоюдеострый. Я должен поговорить с вами как член месткома.

Дергачев выходит из чайной с ножовкой в руках. Взял брусок, начал пилить.

Кашкина. Так что? Мне к вам спуститься или вы ко мне подниметесь?

Мечеткин. Вам — как можно? Я поднимусь. (Направляется во двор, потом по лестнице наверх.)

Хороших. Ты чего старика дразнишь? Какой ты ходок? Какая такая охота?

Дергачев. Дело мое. Тебя не спрашивают.

Хороших. С ума сошел? Здесь маешься, а там...

Дергачев (перебивает). Все лучше, чем здесь. Пойду — и никаких. И давай без тума. Хватит.

Мечеткин поднялся к Кашкиной, она усадила его на бил-

Хороших (насмешливо). Станете соболей добывать — принаси уж и на мою долю, не забудь... (Без насмешки.) Забудешь?.. А было что дарил.

Дергачев. Было, да прошло. (Уходит в чайную.)

Хороших вытирает платком глаза.

Из чайной слышен стук — Дергачев работает.

Кашкина (вся в себе). Я вас слушаю.

Мечеткин. Видители, Зинаида Павловна... Вопрос, с одной стороны, узколичный, а с другой стороны, должен вам сказать...

Кашкина. О чем это вы? Говорите прямо.

Мечеткин. Поймите меня правильно. Лично я против вас и против товарища Шаманова ничего не имею.

Кашкина (расселию). Ага... Понятно... Ну и что?

Хороших выходит из буфета в чайную.

Мечеткин. Все бы ничего, но сигналы, Зинаида Павловна. Сигналы поступают. Надо же как-то реагировать... (Хлопиул себя по щеке — убил комара.) Что будем делать?

Кашкина (себе). Что делать?.. Что делать?.. (Meчеткину.) Вы водку пьете? Давайте выньем водки.

Мечеткин. А?

Кашкина. Хотите выпить?

Мечеткин. С вами? (Остолбенел от внезапно открывшейся перед ним возможности.) Если вы не шутите...

Кашкина. У вас есть деньги?

Мечеткин. Е-есть...

Кашкина. Так в чем же дело? Жмите вниз, несите бутылку.
Потом рассчитаемся... Что такое? Может, вы непьющий?
Мечеткин. Н-нет, я употребляю... В отдельных случаях...
Кашкина. Тогла чего вы стоите?

Мечеткин двинулся, но в противоположную от лестницы сторону.

Вы куда?.. Что это с вами? Вы случайно не алкоголик? Мечеткин. Ни в коем случае.

Кашкина. Так что с вами такое?

Мечеткин. Ничего, Зинаида Павловна! Побежал за водкой.

Кашкина. Подождите... Что-то мне расхотелось пить.

Мечеткин (пе сразу, драматическим тоном). Все ясно. Это был минутный каприз, я так и знал.

Кашкина. Что-о?

Мечеткин. А может... сбегать все же?

Кашкина. Нет, не надо.

Мечеткин. Зинаида Павловна! Поймите меня правильно. Я по по легкомыслию, я, Зинаида Павловна, серьезно... Я жепиться могу.

Кашкина. Что-что-что? (Mawer руками — отгоияет комаров.) Мечеткин (упавшим голосом). Женюсь...

Кашкина рассмеялась.

Зинаида Павловна...

Она смеется.

Зинаида Павловна... Вы забываетесь...

Кашкина *(сквозь смех)*. Иннокентий Степаныч, золото... Ну могла ли я надеяться, что кто-нибудь меня сегодня рассмещит?

Мечеткин. Вот, значит, как? Значит, вы меня разыграли? Я к вам всей душой, а вы ко мне, извините?

Кашкина. Да нет же, просто мы друг друга не поняли... Спасибо вам за ваше предложение, но... Уверяю вас, зря вы так обиделись. Ну подумайте, гожусь я вам в невесты?

Мечеткин (неуверенно). А что, Зинаида Павловна?

Кашкина. Ну что вы? Вы такой принципиальный, такой положительный, а я?.. Вспомните-ка, зачем вы сюда пришли. Вспомнили?.. Скажите, вы были женаты?

Мечеткин. Ни разу.

Кашкина. Ая и замужем побывала. Видите... Нет, Иннокентий Степаныч, увы, я вам не пара. Вам надо искать невесту, достойную вас. Достойную, вы понимаете?.. Что требуется от невесты? Прежде всего невинность. Вы согласны?.. (Задужчиво.) Ума не надо. Забота, преданность — все это лишнее. Опыт — ни в коем случае. Главное — невинность... Вам все понятно? Ищите девушку.

Мечеткин. Легко сказать, если они все разбежались.

Кашкина. Всели?

Мечеткин. Поголовно, Зинаида Павловна. Труба у нас с этим вопросом. Прямо катастрофа.

Кашкина. Плохо ишете.

Мечеткин. Плохо? Да я все места прочесал. Все учреждения. Не в школу же мне идти, сами понимаете... (*He сразу.*) Кого вы имеете в виду? Даже не знаю. Кашкина. Подумайте...

Мечеткин думает, потом разводит руками.

Боже мой, да тут она, под самым вашим носом.

Мечеткин (удивился). Валентина?

Кашкина. Неужели она вам не нравится?

Мечеткин *(не сразу)*. Но она... ей... Мне, Зинанда Павловиа, уже сорок лет.

Кашкина. Вот и прекрасно.

Мечеткин. Я, извините, лысый. (Снимает шляпу, показывает лысину.)

Кашкина. Ерунда. Просто у вас открытый лоб. Очень выразительный.

Мечеткин. По она такая э-э... миниатюрная, а я, извините...

Каткина. Что вас смущает? Полнота мужчине не вредит. Она придает ему импозантность.

Мечеткин. Как вы сказали?

Кашкина. Импозантность. Разве не так?

Мечеткин. Слово красивое.

Кашкина. Вы себя явно недооцениваете.

Мечеткин. Вы думаете...

Кашкина (перебивает). Я уверена. Вы тут первый женик. Это вам каждый скажет.

Мечеткин. А Пашка?

Кашкина. Он ей не нравится.

Мечеткин. А вам не кажется, что она посматривает на... э-э... на другого?

Кашкина. Вам показалось. И нечего вам рассуждать, надо действовать. Поговорите с ней, пригласите ее погулять, у вас есть лодка, покатайте ее на лодке, побеседуйте с ее отцом, вы местный житель, он человек патриархальный, да мало ли что? За счастье, Иннокентий Степаныч, надо драться. Зубами и ногами. Ясно вам?

Мечеткин (вдохновился). Я вас понял.

Кашкина (как бы спохватываясь). Извините, что-то у меня голова разболелась. (Исчезает в мезопине.) Мечеткин (пе сразу, по решительно). Зубами и ногами! (Спускается по лестище, появляется внизу. Прошелся несколько раз по веринде, остановился у буфета. Постучал пальцем по витрине.) Анна Васильевна!

Появляется Хороших.

Будьте любезны э-э... порцию котлет.

Хороших (взяла у Мечеткина деньги, выдала ему талон. Громко). Валентина!.. Одни котлеты. (Исчезает.)

Мечеткии уселся за столик. Валентина появляется с котлетами.

Мечеткин (принимает тарелку, отставил ее в сторону). Валентина... Дело не в котлетах. Дело в том, что мне надо решить с тобой один вопрос... (Хлопнул себя по шее — убил комара.) У твоего отца на лодке какой мотор? «Москва»? А у меня, между прочим, «Вихрь». На десять лошадей больше. Но вопрос не в том... Когда ты заканчиваещь работу?

Валентина (пожала плечами), Через час примерно. А что? Мечеткин. Ну вот, перенесем этот разговор на после работы. Валентина. Можете сейчас сказать... (Отгоилет руками комаров.)

Мечеткин. Ист, Валентина. Разговор будет серьезный. Вопрос довольно обоюдоострый. Нет, не сейчас.

Валентина (пожала плечами). Как хотите... (Уходит в чайную.)

Мечеткин (проводил Валентину взглядом, потом). Зубами и ногами... (Придвинул к себе тарелку, принялся за еду.)

С этого момента медленно, как это бывает в природе, наступает вечер. Освещение таким образом убывает постепенно, незаметно для глаза.

Приближающийся треск мотоцикла. Мечеткин поспешно доедает котлету. Мотоцикл замолк, у своих ворот появляется Помигалов.

(Приподнимает шляпу, которая во время еды была у него на голове.) Лесорубам, передовикам производства!

Помигалов. Добрый вечер.

Мечеткин (поспешно спускается с крыльца и помогает Помигалову вкитить во двор мотоцикл). Отличная машина. По я, между прочим, нацелился на «запорожца». (Закрывает ворота.) Федор Игнатьевич, как у вас со временем?.. Видито ли, есть один разговор.

Помигалов. Разговор?.. Что ж, выкладывай.

Мечеткин. Разговор серьезный, вопрос обоюдоострый...

Оба исчезают во дворе. В алентина появляется, прибирает на столе.

Появляется Пашка. Сейчас он с ружьем за плечами. Одет он в робу защитного цвета, обут в резиновые сапоги. На поясе ремень, на котором болтаются два рябчика. Иегромко насвистывая, он поднимается на веранду.

Пашка (подходит к Валентине, демоистрирует рябчиков). Трофеи... Мало их стало... Возьми, если хочешь.

Валентина. Не надо. (Убила комара на своей руке.) Пашка. Поговорим, Валя.

Иебольшая пауза.

Когда я отсюда уезжал, ты вот (показывает) была. Совсем пацанка, я и не смотрел на тебя... Да и смотреть не на что было... За шесть лет, Валя, я кое-что повидал. И геологию тебе, и службу, и стройки разные, и городской жизни по-пробовал...

Валентина. Не много ли?

И а ш к а. Я, Валя, везде нужен. Не об этом речь... Вот, говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Может, правда? Может, хватит мне шататься? Здесь дом, хозяйство, леспромхоз — работы навалом. Шофера здесь, говорят, неплохо заколачивают... Может, закрыть гастроли и приземлиться на лопе родной природы? Может, так, Валя?.. (Ждет, потом.) Чё молчишь? Совета у тебя спрашиваю.

Валентина. Твое дело. Что я тебе посоветую? Пашка (глухо). Следователя ждешь?

Валентина качает головой: нет, никого я не жду.

Врешь.

Валентина пытается уйти.

(Пе пускает ее.) О чем с ним говорила? Утром.

Валентина молчит.

Я все знаю.

Валентина. Ты что, подслушивал?

Пашка. Зачем? У меня нет такой удачи — подслушивать... У нас с ним разговор был. (Помолчав.) Он сказал, что ты будешь его ждать. Здесь. В десять часов... Нет, что ли? Чё так смотришь?.. Брось, Валя, не прикидывайся. Он сказал, что вы с ним давно встречаетесь.

Валентина. Не ври, Павел.

Пашка. Явру?

Валентина. А то нет. Ты меня выпытываешь. Не мог он так сказать.

Пашка. Сказал.

Валентина качает головой.

Давно встречаемся. Так и сказал.

Валентина (качает головой, потом как бы про себя). Разво что снова пошутил.

II а ш к а. Разговор был серьезный.

Валентина. Ты его не знаешь. Шутит он или серьезно сразу у него не поймешь... Ну зачем ему выдумывать, чего не было?

Пашка. Не было?

Валентина (с сожалением). Да, не было.

Пашка. Точно не было?

Валентина (запальчиво). Было, не было — тебе-то что? Было бы, если бы он захотел! Так и знай. Пебольшая пауза.

Кашкина появляется и спускается вниз. В руке у нес хозяйственная сумка.

Пашка. Не хочу знать, Валя. Ничего не хочу знать. (Глухо.) В Потеряихе сегодня танцы...

Валентина. Нет...

Пашка. На руках тебя понесу. До самой Потерянки.

Валентина. Нет. (Мягче.) Я не пойду... Не могу я с тобой пойти, пойми.

Пашка (качает головой), Я тупой, Валя, я не пойму.

Кашкина (поднимается на веранду). Добрый вечер. (Пашке о рябчиках.) Ах, какая роскошь! Молодцом, молодцом. Поздравляю... Это куропатки?

Иашка. Рябчики.

Кашкина. Рябчики? Ах, какая роскошь! И они что, прямо в лесу... летают?

Пашка. Эти свое уже отлетали.

Кашкина. Ужасно... У-у, какие брови! Вы посмотрите, какие красные.

Пашка. Самец.

Кашкина. А ведь я никогда не ела рябчиков.

II а ш к а (протягивает ей рябчиков). Ну вот попробуйте,

Кашкина. Ну что вы, я не для того сказала.

Пашка. Берите, берите.

Кашкина. Нет, нет. Вас ждут с добычей...

Пашка (перебивает). Держите, нас много, нам все равно по хватит, а одной вам в самый раз.

Кашкина. Нет, нет. (Со значением.) Я ужинаю не одна, у моня будет гость, так что...

Пашка. Берите, вам говорят. На двоих, по штуке на каждого тоже ничего. (Сует Кашкиной рябчиков.)

Во время разговора Валентина стоит перед палисадником, глядя прямо перед собой.

Кашкина (принимает рябчиков). Спасибо, Но я за них заплачу. (Ростся в сумочке.)

- Пашка. Это вы бросьте. Или так берите, или...
- Кашкина. Ну спасибо... А ведь я шла за этими дрянными котлетами. (С восторгом.) Ах, какой у меня сегодня будет ужин! Настоящий сюрприз. Мужчины любят рябчиков, не правла ли?
- И а ш к а. А как же. Особенно если... (Жестом обозначает выпивку.)
- Кашкина. Да! Сегодня это просто необходимо. Валентина, что там у вас есть, какое вино?

Валентина не отвечает.

По-моему, вермут. (Поморщилась.) Нет! Не годится. Иду в магазин. (Спускается с крыльца, подходит к калитке палисадника.)

Валентина. Обойдите кругом.

Кашкина останавливается и подчеркнуто вопросительно смотрит на Валентину.

Обойдите, пожалуйста, кругом.

- Кашкина. Ах да! Извини, все время забываю... Пожалуйста. (Обходит палисадник.) Это мне ничего не стоит. (Исчезает.)
- Пашка (подходит к Валентине). Валя..

Валентина поворачивается и быстро уходит в чайную. Пашка, чуть помедлив, спускается с крыльца и уходит. На этот раз — минуя палисадник.

Со двора выходят Мечеткин и Помигалов с канистрой в руке.

- Мечеткин. Значит, если я вас правильно понял, вопрос упирается в личную инициативу.
- Помигалов. Назови как хочешь, а тут не я главный. Сам знаешь, как вынче водится.
- Мечеткин. Ясно, Федор Игнатьевич. Если вы не возражаете, первую встречу я назначил сегодия.
- Помигалов. Уже назначил? Гляди, какой шустрый.

Мечеткин. Оперативность, Федор Игнатьевич... Если вы не возражаете.

Помигалов (усмехнулся). Возражать не имею права. (Насмешливо.) Но смотри у меня.

Мечеткин. Что вы, Федор Игнатьевич!

Помигалов. А то ведь у меня дробовик близко. В сенях висит. А меня ты знаешь.

Мечеткин. Что вы! Кто ж вас не знает? Да я разве позволю? Нахальство, Федор Игнатьич, совсем не в моих интересах.

Помигалов, Ну-ну. Действуй. Вдругда— мало ли что. А пока топай.

Мечеткин. До свиданья, Федор Игнатьич. (Приподиял шля-ny.) До свиданьица. ( $Yxo\partial ur$ .)

Помигалов (громко). Валентина!

Валентина выходит из чайной, спускается с веранды, подходит к отцу.

Валентина. Ты куда собрадся?

Помигалов (кивая головой в сторону, куда ушел Мечеткин). Видала?.. Говорит, свидание тебе назначил.

Валентина. Глупости, папа. Он просто хотел о чем-то поговорить.

Помигалов (усаживается на скамейку). Он свататься приходия.

Валентина (улыбнулась). Свататься?.. (Усаживается рядом с отцом.)

Помигалов. А ты думала?

Валентина. Не смеши, отец.

Помигалов (не сразу). А я тебя не смешу. Я серьезно говорю... Скажи-ка мне, тебе сколько лет?

Валентина. А ты не знаешь?

Помигалов. Ты не знаешь. Все еще детством занимаешься. А ведь тебе уже немало. Тебе, Валентина Федоровна, замуж пора.

Валентина (легко). Правда?

Помигалов. А ты как думала? Самое время. А где твои же-

- нихи?.. Пу где? Эти, что тут крутятся, это не женихи, я тебя в сотый раз предупреждаю. Пе дай бог с которым увижу из этих.
- Валентина (прижалась к отцу). Постой, папа! Что-то не то ты говорящь. То за порог не выпускаещь, а то сразу—замуж.
- Номигалов (строго). А ты слушай. Пришло время, и говорю. Женихов не вижу. Это — первый. Один. И свататься пришел. Сам пришел, по чести, по-хорошему. И что? А я уважаю.
- Валентина (чуть от него отоденнулась). Папа... Ты взаправ-
- Иомигалов. А что?.. Старый, скажень? А я тебе скажу— как смотреть. Мать твоя, нокойница, меня на нятнадцать лет была моложе. И что?.. А на сестер оглянись. Ну пошли они за молодых, и что вышло? Одна теперь без мужа мается, другая— неизвестно как. Отца родного позабыла. А нам наука. Кеха, может, и не первого разбору жених, зато...
- Валентина. Папа! Ну что ты говорить? Ведь он смешной. Да и вообще! Я и слушать-то тебя не хочу.
- Помигалов. Нет, ты послушай. Человек сватается, значит, он требует к себе отношения. Просмеять его недолго, а я считаю, не смеяться надо, а задуматься. Не такой он и смешной. Трудится честно, не пьет, не дерется, и дом у него, и скарб, и деньги есть. (Как бы предупреждая возражение.) Да, Валентина Федоровна, и деньги! Потому, если у человека есть деньги, значит, он уже не смешной. Значит, серьезный. Нищие нынче из моды вышли. Даже по городам пошло: и свадьбу надо, и кольцо, и сберкнижку. И что? А я приветствую.
- Валентина (поднимается). Папа... ты... Ты куда-то собирался... Иди куда собирался.
- Помигалов (поднимается, внушительно). Неволить не могу. А подумать — подумай... Об городе не мечтай. Помни: пока я жив, твой дом здесь. Вот оп стоит. (Показал.) Советская, тридцать четыре. Отсюда и располагай. (Пошел, остано-

*вился.)* Загони кур, телка накорми. И чтоб к одиннадцати дома была.

После его ухода Валентина снова опускается на скамейну. Солнце уже скрылось, и с этого момента на дворе начинает заметно темнеть.

В буфете появляется Хороших, а с улицы Пашка одновременно. Пашка одет так, как он был одет утром. Он направился было к Валентине, но Хороших его окликнула.

Хороших. Павел!.. Пойди сюда.

Пашка (подходит, не сразу). Ну, мать, чё скажешь?

Хороших *(не сразу, мягко)*. Собирайся, Павел. Надо тебо ехать... Уезжай.

Павел (не сразу). Все?

Валентина поднимается и входит во двор.

Хороших. Не гоню я тебя. Прошу... Сделай, Павел, для матери... Пожалей меня.

II а ш к а. Так... (Грубо.) А меня кто пожалеет?

Из чайной выходит Дергачев, в руке у него ящик с инструментами.

Дергачев (на поросе). Живей, Илья, живей. Приберут, не наше это пело.

Еремеев появляется и идет следом за Дергачевым.

Хороших *(с наигранной бодростью).* Эй, работники! Куда вы? Дело сделано — садитесь, так уж и быть.

Дергачев (на ходу). Благодарим. Мы по воздуху погуляем. (Еремееву.) Живей, Илья.

Оба проходят через палисадник, исчезают.

Пашка. До магазина подались. (*He cpasy.*) Опять ты перед ним стелешься?

Хороших (не сразу). Я перед ним всю жизнь стелюсь. Понятно тебе? Па шка. Брось. Сколь вас вижу, вечно вы как собаки ластесь. Хороших. Верно. Как собаки. При тебе. А без тебя—это ты врешь.

Пашка (не сразу). Вон, значит, как. При мне, значит... Хороших (резко). Завтра же уезжай.

Небольшая пауза. Хороших быстро прибирается, запирает кассу, словом, собирается уходить.

Пашка. Спасибо, мать... Приласкала ты меня, приголубила...

Хороших выходит из буфета, появляется на веранде, закрывает буфет спаружи, потом — двери в чайную.

Мать, а кто виноват?..

Валентина появляется и останавливается у скамейки.

Кто виноват, мать?.. Говори... Откуда я взялся? Ты меня родила или не ты?

Хороших. Замолчи!

Пашка. Кто ждал твоего Афанасия?

Хороших (кричит). Замолчи!

II а ш к а. Кто его не дождался?

Хороших, Замолчи!

Пашка. Ты или я?

Хороших. Замолчи! Будь ты проклят... (Ищег оскорблени потож.) Кранивник!

Молчание.

(Приходит в ужас от того, что она только что произнесла.) Паша... сынок... (Плачет.) Прости меня... (Ндет к Пашке, но он ее останавливает.)

Пашка (глухо). Ладно, мать... Иди...

Хороших плачет.

Иди, мать.

Хороших. Прости, сынок, и... (Сквозь слезы.) Уезжай, сынок... Уезжай от греха подальше... (Уходит через палисадник, утирая глаза платком.) Пашка медленно прошел до крыльца, уселся на ступеньку. Небольшая пауза. Валентина подходит к Пашке.

Пашка (с горечью). А говорят, дома лучше. Не соответствует... (Вдруг хватил кулаком о перила.)

Пауза. Пашка сидит, понурив голову.

- Валентина (подходит к нему ближе и осторожно касается его плеча). Павел... Павел... Я пойду... На танцы.
- II а ш к а (подиял голову). Пожалела?.. Не надо.

Появляется Кашкина.

- Валентина. Я переоденусь, и мы пойдем... Сейчас. (Быстро уходит домой.)
- Кашкина (растерянно). Уже закрыли?.. Вот несчастье. Вспомнила, что у меня нет лука. Скажите, можно их приготовить с чесноком? Без лука?
- Пашка. Все равно.
- Каткина. Спасибо... (Заходит во двор, появляется наверху на лестнице, но пройдя ее наполовину, останавливается и садится на ступеньки, поставив рядом свою сумку. Небольшая пауза. Поднимается и решительно спускается вниз. Ев сумка остается на ступеньках лестницы.)
- Голос Кашкиной (во дворе). Подожди, Валя!.. Постой!.. Послушай меня. Не ходи. Не делай этого... Подожди, выслушай меня.
- Голос Валентины. Я вам, кажется, не мешаю. Что вам от меня надо?

Валентина появилась и резко захлопнула за собой калитку. Она в сиреневом платье, в руке у нее синяя кофта.

Валентина (подходит к Пашке, останавливается перед ним; улыбается). Ну вот. Я собралась.

Пашка поднялся, некоторое время смотрит на нее, потом вдруг подхватывает ее на руки.

Нет! Нет!.. (Мягче.) Я сама пойду.

Пашка ее отпускает.

- Валентина (у палисадника, Медленно, в задумчивости дотравивается рукой до калитки). Ну вот... Снова все поломали...
- Пашка. Чё? Спова за ремонт? (Смеется.) Ну, Валюша, подписалась ты с этим палисадником!.. Ладно. Дай я его налажу. (Направляется к калитке, но Валентина жестом его останавливает.)

Валентина. Не надо.

Пашка. Да я его мигом.

Валентина. Нет. Это напрасный труд. Надоело... Идем. (Проходит напрямик, через палисадник. Пашка — за ней.)

Пашка *(на ходу)*. В Потерянху?.. Или в Ключи? Валентина. Все равно.

> Оба исчезают. Кашкина выходит со двора, делает несколько нерешительных шагов вслед за ними, останавливается.

> К этому времени уже наступили сумерки. Небо еще синес, но на земле исчезли тени и стелется мрак. Еще хорошо различаются фигуры, но лица можно уже не узнать.

> Кашкина поднимается на веранду и тихо садится в углу за столик. Пройдет четверть минуты, прежде чем появится Мечеткин.

> Мечеткин, минуя палисадник, подходит к крыльцу. Можно ваметить, что он прифрантился: сорочка белеет под темным пиджаком. Воображая из себя незаурядного кавалера, присаживается на перила, достает белый платок, сначала эффектно им обмахивается, затем громогласно в него сморкается.

Мечеткин (задушевным голосом). Замечательная погода. В пачале августа, между прочим, обычное явление... Листал и сегодня одну книженцию. Так, вместо отдыха. И вот попалось мне там одно стихотворение. Лярическое, между прочим... Такое... (Миется, напрягает память.) Одну минуту...

Кашкина (безразлично). Не трудитесь вспоминать.

Мочеткин. Простите... (Поднимается на веранду.) Это вы?.. II звините, но здесь должна быть...

Кашкина. Ее здесь нет.

Мечеткин. Нет?

Кашкина. И не будет.

Мечеткин. Как же? Она должна быть...

Кашкина. Не будет... Можете ее не ждать.

Мечеткин. Почему же? У меня назначено. Я подожду. (Усаживается на перила.) Надеюсь, я вам не помещаю. (Обмахивается платком.)

Кашкина. Зря ждете. Идите лучше домой.

Мечеткин. То есть?.. Что вы этим хотите сказать?

Кашкива (с раздражением). Я говорю, отдыхайте. Идите домой.

Мечеткин (задет ее тоном). Между прочим, Зинаида Павловна, вы этого не решаете: сидеть мне или идти домой. Это вопрос узколичный.

Кашкина. Ну и болван же вы, Мечеткин.

Мечеткин (поднимается). Болван?.. Зинаида Павловна, вы вабываетесь.

Появляется Шаманов. Он идет быстро, почти стремительно. Взбегает на веранду.

- Шаманов (Кашкиной). Зина?.. (Прошелся по веранде, смотрит по сторонам, вернулся к Кашкиной.) Мне надо с тобой поговорить.
- Мечеткин. Не буду мешать. Но учтите, Зинаида Павловна, я вашу аллегорию понял.  $(Yxo\partial u\tau.)$
- Шаманов. Зина... Я должен перед тобой извиниться. За утрепнее. Я был к тебе несправедлив. Прости, ты оказалась права. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты самая умная женшина на свете.

Кашкина (с горькой усмешкой). Вот как?

Шаманов (подсаживается к Кашкиной, берет ее за руку). С первого дня, сколько мы друг друга знаем, ты понимяла меня с полуслова. (Смеется.) Да! Ведь утром я говорил тебе совсем не то!.. Ты удивляещься?.. Зана! Я сам удивля-

юсь. Но такой уж сегодня день — утром одно, а вечером совсем другое. Странный день. Но, честное слово, он стоит всех моих дней в Чулимске. Ты тыщу раз права: разве и жил здесь, разве можно назвать это жизнью? Я спал, спал на ходу, я дрыхнул. Бессовестно, беспросветно дрыхнул все эти четыре месяца... Слушай! Это было недавно. Утром я проснулся и увидел свои руки. Они лежали у меня на груди — мои собственные руки, — и вдруг — ты слышишь? они показались мне чужими. Представь себе это! Сначала руки, а потом весь я: все тело и паже мысли показались мне не моими. Все будто бы принадлежало другому человеку! Сейчас я думаю об этом с ужасом, а тогда - и вот в чем главный-то ужас! — тогда мне было все равно. Так все равно, что я даже не почувствовал, что я дошел до ручки. Понимаешь ты меня, Зина? Как я жил, дальше так жить было нельзя. И вот сегодня... (Подиялся.) Удивительный сегодня день! Ты можешь смеяться, но мне кажется, что я и в самом деле начинаю новую жизнь. Честное слово! Этот мир я обретаю заново, как пьяница, который выходит из вапоя. Все ко мне возвращается: вечер, улица, лес, - я сейчас ехал через лес, - трава, деревья, запахи - мне кажется, я не слышал их с самого детства... (Сел, снова взял ее за руки.) Пойми меня, Ведь только сейчас я вижу тебя понастоящему... Ты самая добрая, самая умная, самая красивая женщина на свете. Ты прекрасная женщина. Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я хочу, чтобы ты меня простила. Я хочу... Я хочу тебя спросить... Где Валентина?

Кашкина (не сразу). Она... Они ушли на танцы.

Шаманов. Скем?

Кашкина. С Пашкой.

Шаманов. Не может быть...

Кашкина. Твоя записка... Она попала ко мне... Валентина ее не видела...

Шаманов. Что?.. И ты могла...

Кашкина. Я хотела ей сказать...

Шаманов. Ну?

Кашкина (безнадежно). Что ты назначил ей свидание, она этого не знает.

III аманов. Когда она уппла?

Кашкина, Полчаса... Минут двадцать назад.

Шаманов. Куда? В Ключи?.. В Потерянху?

Кашкина. В Потерянху.

Шаманов. Врешь.

Кашкина не отвечает. Шаманов молча смотрит ей в глаза, потом сбегает с крыльца и быстро уходит налево, в сторону, противоположную той, куда ушли Валентина и Пашка.

Кашкина (поднимается, быстро идет к крыльцу, останавливается, кричит). Они пошли в Потеряиху!.. Володя!

Пауза. Потом Кашкина заходит во двор, медленно поднимается к себе в мезонин.

Затемнение. Пауза. Потом — не менее полминуты — нарастающий треск дизеля, дающего Чулимску освещение. Далее — треск дизеля становится ровным, приглушенным. Им сопровождается вся последующая картина.

#### ночь

Электрическая лампочка, приделанная под карнизом вераиды, освещает палисадник, часть веранды, крыльцо и площадку перед крыльцом. Вверху, плотно занавешенное, тускло светится окно мезонина.

Тень мелькнула в окне мезонина.

Со двора выходит Помивалов, садится на скажейку, которая находится в полутьме. Долго ничего не происходит и ничего не слышно, кроме далекого ровного рокота дивеля. Потом с той стороны, где находится дом Хороших, раздиется голос Дергачева.

Голос Дергачева (он напевает). «Это было давно, Лет пятнадцать назад, Вез я девушку тройкой почтовой...»

Помигалов подпимается и уходит во двор.

«Это было давно, Лет пятиациять назад...»

Наверху в окие снова мелькиула тен

«Вез я девушку тройкой почтовой...»

Кашель Еремеева. Кашкина выходит на балкон. Потом появляется Хороших.

Кашкина. Анна Васильевна?.. Это вы?..

Хороших останавливается.

Не спите?

Голос Дергачева.

«Это было давно,

Лет пятнадцать назад...»

Хороших. Уснешь тут, как же... Голова кругом. Кассу закрыла или так оставила— не помию. (*He cpasy*.) А ты чего не спишь?

Кашкина *(пе сразу)*. Бессонница... Который час? Хороших. Второй. Четверть второго.

Обе молчат. Кашкина уходит к себе,

Голос Дергачева.

«Это было давно...»

Хороших поднимается на веранду, появляется Помигалов.

Помигалов (приближаясь к веранде). Анна, ты, что ли?

Хороших (испусанно). Я!.. Я, Федор Игнатьич... (Как бы оправдываясь.) Кассу, кажись, не закрыла, пришла проверить... А ты чего?

Помигалов. Парень твой дома или нет?

Хороших. Кто? Пашка-то?.. А и и не знаю... Он на сеновале ночует. Помигалов. Где Валентина?

Хороших. Не знаю, Федор... Почему же мне знать?.. Может, на танцах? Наши, чулимские, в Ключи ушли. Еще не возвращались.

Помигалов. По танцам она не ходит, тебе известно.

Хороших. Где она -- не знаю...

Пауга.

Помигалов. А то смотрите... (Заходит во двор, тут же распахивает ворота, выкатывает мотоцикл на улицу, влево.)

Через меновение треск мотоцикла раздается и удаляется. Почти в это же время с противополжной стороны улицы раздаются голоса Пашки и Валентины. Хороших открывает чайную и входит туда, но не закрывая за собой дверь и не зажигая света.

Голос Валентины. Уйди.

Голос Пашки. Стой... Ну постой же! Ну послушай, чё скажу... Голос Валентины. Уйди.

Голос Пашки. Не будь дурой, Валя.. Ну до этого — пу ладно, ну а теперь-то чего?

Появляются: Пашка пятится перед Валентиной. Валентина идет прямая, глядя мимо Пашки.

Кофту возьми. (Сует ей кофту, она ее не берет.)

Кофта падает ей под ноги. Валентина на нее наступила. Пашка поднял кофту, накинул ее Валентине на плечи.

Валентина (сорвала с себя кофту, остановилась; с преврением, не оборачиваясь). Ко мне больше не подходи... Уезжай отсюда... (С угрозой.) Не уедешь — отцу расскажу. (Идет к своему двору.)

Пашка устремляется за нею, но появляется Хороших и окликает Пашку.

Хороших. Павел!

Пашка останавливается и поворачивается к Хороших. Валентина у ворот своего доми в полутьме останавливается в нерешительности, а через меновение безвольно опускается на скамейку. В продолжение последующего разговора Нашка и Хороших не замечают присутствия Валентины.

Ты чё наделал?

Пашка (бодро). Все, мать. Завилась веревочка... Она моя.

Хороших (угрюмо). Нет, Павел...

Пашка. Брось, мать. Это пустяки, это по первости.

Небольшая пауза.

Хороших. Дурак... Она тебя возненавидела...

II а ш к а. Молчи, мать. Все будет в норме.

Хороших. И я бы тебя возненавидела... Я бы тебя... (Подступает к Пашке.)

Наверху появляется Кашкина и, прислушавшись, спускается вниз.

Пашка (пятится). Спокойно, мать...

Хороших (наступает). Я бы тебе...

Пашка (пятится). Мать, мать...

Хороших. Слышал, чё она тебе сказала?.. Завтра чтоб духу твоего здесь не было. Федор, он шутить с тобой не будет.

Пашка. Не боюсь я его... Делайте чё хотите! Никого не боюсь! Хороших (толкает его). Уходи, Павел!

Оба исчезают. Кашкина появляется со двора.

Кашкина. Валя...

Валентина (не сразу). Чего вам?

Кашкина. Суди как хочешь... Вот записка. (Подает Валентине записку, та ее не принимает.) Тебе... От Владимира... Он написал ее утром. Я ее перехватила.

Валентина (пе сразу). Что там написано?

Кашкина. Он ждал тебя здесь. В десять вечера... Он любит тебя...

Пауза. Валентина сидит неподвижно, глядя прямо перед собой.

Иоявляется Шаманов, подходит к скамейке. Небольшая пауза.

Кашкина, как стояла, не поворачиваясь, пошла по улице и исчезла в темноте.

Шаманов (млеко). А бог все-таки существует... Слышишь, Валентина? Когда я сюда подходил, я подумал: если бог есть, то сейчас я тебя встречу... Кто докажет мне теперь, что бога нет? (Сел рядом с ней, с чувством.) Я искал тебя... Ты слышишь?.. С десяти часов где я только не побывал... И чего я только не передумал... Валентина... Ведь утром я сказал тебе совсем не то...

Валентина, закрыв лицо руками, внезапно разражается рыданиями.

(Поднимается со скамейки.) Валентина... Что с тобой? Она рыдает.

Что случилось?.. Что случилось?..

Рыдания.

Успокойся... Успокойся... (Дотронулся рукой до ее плеча.) Что бы ни случилось — успокойся...

Из темноты появляется Пашка и неслышно приближиется к скамейке.

Послушай меня... Что бы ни случилось — скажи слово, и я увезу тебя отсюда... (Взял ее за плечи.) Хочешь я тебя увезу?

Она прервала рыдания и впервые посмотрела ему в лицо.

Да, Валентина. Ты не внаешь, чем стала ты для меня за

эти несколько часов... Попимаю, ты можешь мне не поверать... По ты не знаешь, что со мной произошло. Я объясню тебе. Если можно объяспить чудо, то я попробую...

Пашка. Зря стараешься.

Шаманов оборачивается.

Все, следователь. Твое дело — сторона... Ты опоздал.

Небольшая пауза. В это время раздается нарастающий треск мотоцикла. Пашка и Шаманов стоят, готовые броситься друг на друга, Треск мотоцикла приближается.

Валентина (вдруг поднимается, кофтой выгирает слезы). Едет отец. Уходите.

Небольшая паува.

Пашка. Уходи, следователь... Не мешайся не в свое дело. В алентина. Уходите оба.

Треск мотоцикла рядом, луч фары выхватывает всех троих из полутьмы. Затем мотоцикл глохнет, и к скамейке быстро подходит Помигалов.

Помигалов (всем, гровно). Ну?

Все молчат.

(Валентине.) Где ты была?.. С кем? Шаманов. Сомной, Онабыла сомной... Мы были в Потерянхе. Пашка. Врешь! (Помигалову.) Яс ней был! Я!.. Он врет. Шаманов. Онабыла сомной.

Пашка бросается на Шоманова, но Помигалов его осаживает.

Помигалов. Стой!.. (Валентине.) Кто с тобой был? Пашка (Валентине). Скажи! Помигалов. Говори! (Указывает на Пашку.) Этот? Валентина. Нет. Помигалов (указывая на Шаманова). Оп? Валентина. Нет.

Небольшая пауза.

Не верь им, отец. Они ждали меня здесь. Я была с Мечет-киным... Успокойся...

Молчание.

Они здесь ни при чем, пусть они не врут... И пусть... пусть они больше ко мне не вяжутся,

Молчание.

Идем, отец... Идем домой...

Отдаленный стук дизеля прерывается и медленно умолкает. Лампочка под карнизом тускнеет и гаснет. Все погружается в полную темноту.

### УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ

Половина девятого утра. На веранде все, кроме Валентины и ее отиа.

Хороших в буфете. За ближним к буфету столиком сидит Пашка. У его ног стоит большой чемодан.

Шаманов и Кашкина сидят ва средним столиком, заканчивают завтрак.

За соседним столиком Мечеткин обставлен едой со всех сторон,

На ступеньках крыльца рядом сидят Дергачев и Еремеев. Еремеев укладывает свой мешок. Дергачев ему помогает.

Некоторое время все молчат.

Мечеткин (обращаясь не то к Шаманову, не то к Кашкиной). Этот самый дом (стучит пальцем по столу) строил купец Черных. И, между прочим, этому купцу наворожили (жует), наворожили, что он будет жить до тех пор, пока не достроит этот самый дом. (Пауза. Ест.) Вот понимаете, до

чего суеверие доходило. Когда он достроил дом, он начал его пересграивать. (Жует.) И всю жизнь перестраивал...

Молчание.

Дергачев. Зряты, Илья. Остаться тебе надо.

Еремеев (качает головой). Тайга меня ждет. Ягода ждет, шишка ждет. Белка — тоже ждет... Зимой, однако, приду.

Дергачев. Смотри, Илья... Места для тебя всегда хватит.

Шаманов (поднимается, подходит к буфету. Взял телефон, снял трубку). Дайте милицию... Пачальника... Добрый день. Шаманов... Скажите, есть у нас сейчас машина?.. Пельзя ли подбросить меня к самолету?.. В город. Да, хочу выступить на суде... Да, завтра... Нет, я решил ехать... Нет, я поеду... Мне это надо. И не мне одному... Да... Спасибо..

Со двора выходит Валентина.

Хорошо... Спасибо... До свиданья. (Положил трубку.)

Все повернулись к Валентине. Тишина.

Строгая, спокойная, она поднимается на веранду. Вдруз остановилась, повернула голову к палисаднику. Не торопясь, но решительно спускается в палисадник. Подходит к ограде, укрепляет доски.

Ворота распахиваются, появляется Помигалов с мотоциклом. Он останавливается и, как и все, молча наблюдает за Валентиной.

Валентина перешла к калитке палисадника. Налаживает калитку и, когда, как это случается часто, в работе ее происходит заминка, сидящий ближе всех к калитке Еремеев поднимается и помогает Валентине.

Тишина. Валентина и Еремеев восстанавливают палисадник.

Занавес

# из РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

# дом окнами в поле

Комедия в одном действии

## ДЕЯСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АСТАФЬЕВА — заведующая молочной фермой. ТРЕТЬЯКОВ — учитель, ХОР ЗА СЦЕНОЙ,

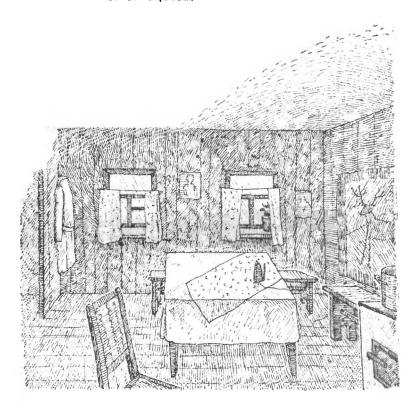

Занавес открывается, и мы видим большую опрятную комнату — печь, стол, скамью. На лавке букет июньских цестов, на стене ковер с изображением оленей. Вдесь же несколько цестных фотографий из журнала «Огонек». Входная дверь слева, справа — дверь в спальню, прямо — два окна. У входной двери висит белый халат. Обстановка говорит о том, что в этом доже живет одинокая женщина, На дворе сумерки.

Астафьева появляется из спальни с бельем в руках. Задержалась у окна, подошла к столу, включила утюе. Астафьевой двадцать шесть лет, это привлекательная женщина. Перебирая белье, она с некоторой грустью задерживает в руках рубашку. Думает в это время, вероятно, о том, что время, в сущности, летит так быстро...

Вдруг выключила угюг, быстро подошла к окну. Наблюдает, ждет, взволнована,

Вот — увидела. Вросилась в спальню, вернулась, включила угюг, принялась гладить.

В эту минуту раздается стук в дверь.

## Астафьева. Да-да! Пожалуйста!

Входит Третьяков, двадуати восьми лет. Симпатичен, толстоват и медлителен.

Он с чемоданом, настроение у него растерянно-элегическое.

Третьяков. Добрый вечер, Лидия Васильевна.

Астафьева. Добрый вечер, Владимир Александрович...

Третьяков. Вот... Зашел, так сказать, откланяться...

Астафьева. А я думала, чего доброго, не попрощавшись уедете.

- Третья ков. Ну что вы, как можно! Я с чемоданом с самого обеда. Обощел всю бригаду...
- Астафьева. Ко всем, значит, зашли... Устали?..
- Третьяков. Знаете, устал.
- Астафьева, Устали... А тут еще к Астафьевой надо зайти. Вежливый вы, Владимир Александрович, через вежливость и страдаете...
- Третьяков. Нет. Всех хотел видеть... Три года все-таки не шуточки. Три года... И, знаете, только сегодня, в день отъезда, вдруг выясняется, что меня здесь все любят!
- Астафьева. А почему бы вас, Владимир Александрович, не любить?..
- Третьяков. Второгодники, оказывается, и те меня любят! Очень трогательно.
- Астафьева. А что, вы хороший были преподаватель...
- Третьяков. Говорят, чтобы добиться признания, надо умереть. Не обязательно. Можно просто уехать...
- Астафьева. Хороший вы были преподаватель... Вот только чуткости вы мало проявляли и активности...
- Третьяков. Откуда у меня активность, если я меланхолик?
- Астафьева. Самодеятельность бы подняли, раз меланхолик...
- Третьяков. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так трудно... ( $Ca\partial urcs.$ ) Через полчаса уходит автобус.
- Астафьева. Спасибо, что зашли... Уважили.
- Третьяков. Лидия Васильевна, разве я мог уехать, не повидавшись с вами? К вам — последний визит. Для памяти...
- Астафьева. Дом мой последний стоит. По пути...

На улице возникла песня. Она медленно приближается,

- Третьяков. Да... Дом ваш последний. В хорошем он месте! Окнами в поле. И в лес. Уеду и буду вам завидовать.
- Астафьева. Спасибо и на этом...
- Третьяков. Вы, конечно, замечали, что я был к вам неравнодушен. Да, да! Да и вы, Лидия Васильевна... Скажете — пет? Помните май! Все могло быть по-другому... Ничего не было... Даже грустно. Вам не грустно?

Астафъева. К чему это вы говорите?.. Третьяков. Я уезжаю, могу я быть откровенным

Песня совсем рядом.

Астафьева. Я помню май... Вы веселый были... Никогда я вас таким больше не видела.

Третьяков. Лидия Васильевна, скажите откровенно, на прощание — что было бы, если бы я тогда сел в ваш ходок?

Астафьева. Что ж... ничего. Поехали бы вместе...

Третьяков. Да... Я так и думал.

Астафьева. Я май хорошо помню... Вы пели, у вас ведь голос хороший, никогда бы не подумала...

Третьяков (засобирался). Нет у меня никакого голоса... Пойду, Лидия Васильевна, я житель городской и не могу петь без аккомпанемента...

Астафьева. А из леса тогда мы за вами следом ехали... Вы випели?..

Третьяков. Да, да... Будем вспоминать...

Астафьева. А я думала, вы к нам в ходок сядете...

Хор останавливается под окном. Хорошо слышна мелодия, но слов не разобрать.

Третьяков. Так вот... Прощайте, Лидия Васильевна! Я думаю, мы еще встретимся. Мир тесен...

Подают друг другу руки.

Где-нибудь, когда-нибудь... Счастливо оставаться... (Отвория дверь.)

Песия — громко.

X o p.

Несет Галя воду, Коромысло гнется, Стоит Ваня возле, Над Галей смеется... Астафьева (вдруг). Постойте! Третьяков (прикрыл дверь). Да?

Слышна лишь мелодия.

Астафьева (решительно). Я вас не пущу.

Третьяков. В чем дело?..

Астафьева (лукавит с большим искусством). Сейчас я вас не пущу.

Третьяков. Почему, Лидия Васильевна?

Астафьева. Слышите?

Третьяков. Что?

Астафьева. Они остановились под окном.

Третьяков. Кто?

Астафьева. Вы что, не слышите?

Третьяков. Поют. Ну и пусть...

Астафьева. Садитесь, Владимир Александрович, послушаем... (Приоткрыла дверь.)

X·o p.

Ой ты, Галя, Галя, Дай воды напиться, Может быть, я, Галя, Не буду журиться...

Третьяков. Я опаздываю, Лидня Васильевна... Хор.

> Я не дам тебе воды, Вода ключевая, Ты не любишь меня, У тебя другая...

Астафьева (закрыла дверь). Славно поют!

**Третьяков** (мяско). Это не имеет никакого значения. Я должен ехать. Даже если бы за окном был хор Пятницкого. Все равно. Даже тем более.

Астафьева. Сейчас я вас не пущу.

Третьяков (в недоумении). Мне понятно ваше настроение... Я сам... Я тронут, но... мне некогда. Астафьева. Вы уйдете...

Третьяков. Откройте же!

Астафьева. Но не сейчас...

Третьяков. Что случилось?

Астафьева. Сейчас десять часов вечера.

Третьяков. Нуичто?

Астафьева. Я говорила — вы нечуткий...

Третьяков (задумчиво). Так... И неактивный?

Астафьева. Это уж само собой...

Третья ков. Так... (Подходит к Астафьевой.) Если я правильно понимаю, вы хотите, чтоб я ушел от вас угром? (Пытается обнять Астафьеву. Попытка, впрочем, довольно робкая.)

Астафьева (останавливает его). Вы ничего не поняли!

Третьяков (обескуражен). Объясните! Сейчас мне уйти нельзя, утром — тоже... Когда в таком случае? Ночью? Дием? Завтра? Послезавтра?

Астафьева (с достоинством). Вечером.

Третьяков. Но почему, Лидия Васильевна?! Вы, кажется, издеваетесь?

Астафьева. Десять часов вечера... Подумайте, что они скажут, если вы выйдете в такое время из моего дома?

Третьяков. Кто - они?

Астафьева. Вы что, не слышите?

Третьяков (раздосадован). Ах вон что вас беспоконт! Что скажут?...

Астафьева. Да! Что скажут...

Третьяков. Они ничего не скажут, просто что-нибудь споют.

Астафьева. Сначала споют, потом начнут сплетничать. Вы что — не знаете?

Третья ков. Какие могут быть сплетни? Я уезжаю, зашел проститься. Разве из этого можно сочинить сплетню?

Астафьева. Вы-то уедете, а они останутся и будут думать... Третьяков. Лидия Васильевна, пусть думают, нельзя же им все время петь.

Астафьева. Вам-то что, вы уедете, а я... потом замуж не выйду.

- Третьяков. Что?! Выходит, перед отъездом я должен выдать вас замуж?
- Астафьева (теперь она иронизирует). Тише, Владимир Александрович! Вы еще не в городе.
- Третьяков. В городе мне, помнится, говорили: тише вы не в лесу!
- Астафьева. У нас уж так... Не взыщите!
- Третья ков. Лидия Васильевна, не будем ссориться откройте двери! (Смотрит на часы.)
- Астафьева. Не могу. Мы люди отсталые, с предрассудками...
- Третьяков. Это вы-то! Ай-яй! Заведующая фермой, активист, передовая женщина! Вы меня удивляете.
- Астафьева. Чему вы удивляетесь? У нас на ферме плохо с культурно-массовой работой. Разве не читали в газете?
- Третьяков. Не читал.
- Астафьева. Зря. Там и про вас сказано: «Куда смотрит интеллигенция?»

За окном пение смолкло, но заиграли на гармонике. Послышался шум прошедшей машины.

Третьяков. Автобус!

Астафьева. Но полянка-то еще не разошлась. Вот она рядом...

Третьяков (с нетерпением). Черт возьми! Что же вы предлагаете?

Астафьева (невинно). Хотите — чаем угощу?

Третьяков. Бездельники! Сколько можно цеть и плясать!

Астафьева. Почему бы не поплясать? Только что отсеянись. Скоро сенокос.

Третьяков. Ну знаете, я в вас разочаровался. Мне о вас иначе говорили.

Астафьева *(кротко)*. А вам надо было проверить — так ли все, как говорили. Время у вас было...

Третья ков. Если вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь,— выпустите меня в окно!

Астафьева. Ну да! На дворе луна, светло как днем! Не знаю уж, как в городе, а у нас через окно ходить не принято.

Третьяков. Неужели? Что же у вас принято в таком случае? Может быть, вылететь в трубу?

Астафьева. Попробуйте.

Третьяков. Не понимаю, чем вас смущает окно? Если увидят, скажете — вор. Дескать, учитель украл у вас шерстяную кофту.

Астафьева. Придумал!

Третьяков. Скажите что угодно, только отпустите наконец! Астафьева (мстительно). Не кричите на меня! Вы мне уже надоели. Как только они уйдут — пожалуйста, скатертью порожка!

Третьяков. Спасибо. Автобус уйдет — где, интересно, я буду ночевать? Под сосной? Квартиру мою, между прочим, успели уже заколотить.

Астафьева. Если бы вы не кричали, а вели себя деликатно, я бы вам, так уж и быть, на лавке бы постелила.

Третьяков. Да? Вы очень любезны. Только я не желаю с вами больше разговаривать.

Сели в разных концах комнаты. Помолчали. На улице снова пение.

«Деликатно»... Что же все-таки делать? Может, мне жениться на вас? Из деликатности...

Астафьева. Дая за вас никогда и не пошла бы.

Третьяков. Да ну? Вы же ко мне были неравнодушны. Скажете — нет? За вас вся деревня переживала...

Астафьева. Симпатизировала, пока не знала, какой вы есть. Третьяков. Какой яесть?

Астафьева. Грубый, каких много...

Помолчали, Песия,

Третьяков. Где ваш муж, сумасшедшая вы женщина? Астафьева. Нет у меня никакого мужа. И не падо! Третьяков. Да где тот, что был? Неужели сбежал? Астафьева. Разве похоже, чтобы от меня муж сбежал? Третья ков. Писколечко. Это верно. От вас, пожалуй, сбежишь...

Астафьева, Сама ушла, Мой муж был грубый человек...

Третьяков. Я понимаю, вроде меня?

Астафьева. Вначале маскированся, стишки писал, потом зания... А других, Владимир Александрович, женихов здесь не было...

Третьяков. Где он сейчас?

Астафьева. Усхал киномехаником.

Третьяков. Давно?

Песия удаляется от окна.

Астафьева. Пять лет прошло...

Третьяков. А мне говорили — четыре...

Астафьева. Ошиблись... ( ${\it Подходит к окну.}$ ) Пу, вот... Плев ваш кончился. Полянка расходится.

Третьяков. Действительно...

Астафьева. Зря горячились — успеете...

Третьяков. Простите меня...

Астафьева. Да нет, это вы меня извините. Все я придумала. Не боюсь я никаких разговоров, никакого мнения! Пошутила я, Владимир Александрович. На прощание. Взяла и пошутила— что мне?

Третьяков. Я же говорил, что вы издеваетесь...

Астафьева (открывает дверь). Извините, что задержала...

Третьяков. Но... они... они, собственно, еще рядом...

Астафьева. Никак, теперь вы боитесь, что люди подумают?

Третья ков. Нет... Но все-таки обидно. Ведь напрасно подумают, вот что обидно!

Астафьева. А вы огородом, огородом — незаметно... Идите, не то в самом деле опоздаете...

Третьяков. Я успею. Шофер знает, что я сегодня уезжаю, полождет...

Астафьева. Уезжайте, что вам здесь делать? Кого вам здесь любить, с кем разговаривать?! Отбыли свое — и уезжайте! Уезжайте в свой чудесный город! Он по вас скучает! Дав-

ної И как только он там, горемычный, без вас? Я даже не внаю...

Третьяков (задумчиво). Действительно... Как он там без меня, горемычный?..

Астафьева. Что и говориты! Вы проспали, все три года спали— и проспали! И видели во сне огни ваши голубые и проспекты! Что — я не внаю?.. Вы ходите там по мокрым улицам, все молодые, все гордые, и никто не знает, о чем вы думаете... А вдесь — поле и лес, вдесь все понятно, и вы — спите. И сейчас вы спите...

Третьяков. Нет, не сплю. Выспался. За три года выспался... Астафьева. Вы шутите, вы всегда шутите, шутите и ждете отъезда... Вот вы его и дождались, отбыли свое, ну и про-щайте!.. Зачем только вы сюда приезжали!.. Уходите.

Третья ков *(растерян)*. Минутку... Вы загибаете, уверяю вас..е Летом в городе душно...

Астафьева. Зато - весело!

Третьяков. Летом город пуст...

Астафьева. В городе много развлечений!..

Третьяков. Ничего нового не придумали...

Слышится ворчание автобуса, затем - два сигнала.

Астафьева. На дороге. Вас кличет,

Третьяков. В ваши окна не видно дорог. Поле и лес, поле и лес... У вас зеленые глаза, вы наяда, сирена, от вас надо спасаться бегством...

Астафьева. Перешагнуть порог, чего проще...

На улице снова возникает песия.

Третьяков. «Перешагнуть порог»... Это сложная задача. Дураков полно по ту и по другую сторону порога...

Маленькая пауза. Песня приближается. Теперь — это частушки.

Это точно, глупости человек делает перед порогом. И хорошо, когда ты подготовлен заранее. А если нет?.. Я три года преподавал в вашем селе географию. Спал и преподавал географию. Преподавал географию и спал. Тихо, спокойно. 11 мне кажется, я не вовремя проснулся. Проснулся я перед порогом. Вы понимаете мои переживания?...

Песня остановилась под окном.

Астафьева. Они вернулись... Они остановились под окном! T ретьякое приоткрывает дверь.

X o p.

Я по улице иду, Иду и примечаю, На белы ставни погляжу— Головкой покачаю...

Третьяков (закрыл дверь). Что же дальше?

Астафьева. Что дальше?.. Вам лучше знать, что дальше...

Третьяков. Лидия Васильевна, порог этот — ваш... Я лунатик, в минуту я должен решить задачу, где почти все неизвестно. Я лунатик, снимите меня с крыши, посадите в автобус или...

Стук в дверь. Третьяков замолчал.

Астафьева ( $no\partial xo\partial u\tau$  к  $\partial sepu$ ). Кто?

Дверь чуть приоткрывается, но никто не входит.

Женский голос (за дверью; громко). Лидочка! Ты учителя случайно не видела?.. Шофер его ищет, на станцию везти! Астафьева смотрит на Третьякова вопросительно.

Третьяков, Скажите, что я здесь... Пусть... тофер зайдет. Женский голос. По всей деревне ищет. Пропал педагог! Астафьева (громко). Он здесь. Пусть сюда подъедут. Женский голос. Нашлась пропажа!.. Подъедут, сейчас подъелут!

Третьяков. Наконец они перестанут петь...

Песия тотчас обрывается.

- Астафьева. Наслушались... на всю жизнь...
- Третьяков. Они пели неплохо, надо признаться...
- Астафьева (держится мужественно). Без аккомпанемента.
- Третьяков (у окна). В ваши окна не видно дорог... Там нынче покосы? (Показывает рукой.)
- Астафьева. За Марьиным логом...
- Третьяков. Марьин лог... Из города едут сейчас на дача... В поле и в лес...
- Астафьева (отлично держится). Побалуются природой, отдохнут...

Слышно, как подъехала машина.

- Третьяков. В город сейчас возвращаются сумасшедшие... Скажите, а вот приедет учитель вместо меня его тоже здесь все полюбят?
- Астафьева. А как же? Полюбим. Три года любить будем. Как полагается.
- Третьяков. Мальчишка приедет, пижон с новеньким глобусом... Откроете мою квартиру, покажете мою школу и — полюбите... Грустная история.
- Астафьева (отчаянно). Ничего. Переживем!
- Третьяков. А мне не нравится. И мальчик этот с глобусом не нравится... Забавно, но сейчас решается его судьба. Он в моих руках.
- Голос шофера (за дверью). Как же понимать? Едет учитель или не едет?
- Третьяков (подошел к двери, открыл ее). Кеша, прости меня, пожалуйста. Прости, что пришлось долго ждать...
- Голос шофера. Ничего, Владимир Александрович, бывает хуже...
- Третьяков. Сегодня я никуда не еду...
- Голос шофера. Завтра рейса нет. Выходной...
- Третьяков. Пу что ж, должен же ты когда-нибудь отдыхать.
- Голос шофера. Обязан. Привет, Владимир Александрович.
- Третьяков. До свидания...

Дверь остается открытой. В отдалении еще раз раздается песня.

Астафьева. Опяты! Вы слышите?.. Поют... ненормальные... Третьяков. Плевать, конечно, но все-таки интересно, о чем они только что говорили!

Астафьева смеется, и занавес закрывается.

# РАССКАЗЫ, СЦЕНКИ

#### стечение обстоятельств

Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека.

Если хотите знать, какую скверную шутку сыграло стечение обстоятельств на самом заветном чувстве Катеньки Иголкиной, то садитесь в центре города на автобус, сойдите на третьей остановке, сверните на тихую безавтобусную улочку. Кажется, на правой стороне вы увидите промтоварный магазии и уютно прислонившийся к нему домик с двумя окнами, в одном из которых вы, может быть, и заметите Катеньку, которую теперь горькие раздумья то и дело отвлекают от ее обыденных занятий и гонят к окну в позу грустной и нежной девицы из старинных баллад.

Немного дальше вы найдете парикмахерскую, зайдите туда, разговоритесь с парикмахером, па общительность которого всегда можно положиться, и он расскажет вам если не эту, то какуюнибудь похожую на нее историю.

Катенька Иголкина — особа счастливой наружности и той молодости, когда хочется уже быть еще чуть моложе. Катенька от полных поэтического смысла, но пичего не дающих слов «где мои семнадцать лет!» перешла к делу, в котором быстро преуспела и которое так заполонило се душу и время.

Тем утром она возвращалась из нарфюмерного магазина, где приобрела сезонный эликсир молодости. Дорогой Катенька думала о том, что ей не везет, и мечтала о счастье. В этих мечтах она залетала не выше уютной квартиры в строящемся четырехэтажном доме, мимо которого она проходила. Ей нужно было удачно выйти замуж. Неудачно она выходила уже два раза. Раз она пробовала работать, но тоже неудачно.

У своего дома, когда мысли об одиночестве стали уже невыиссимо мрачными, она вдруг столкпулась с мужчиной, для которого это столкновение оказалось тоже неожиданным. Катенька кокетливо ахнула и, споткнувшись, запрыгала было с тротуара, по мужчина со вкусом поддержал ее за локоть, извинился, улыбнулся и пошел дальше. Катенька успела взглянуть ему в глаза продолжительным откровенным взглядом. Входя в свой двор, она обернулась, мужчина обернулся тоже, но имитировал безразличие, делая вид, что рассматривает что-то в окнах магазина. Он был замечательно красив, высок, недурно одет. Катенька зашла домой и в волнении присела к окну.

С четверть часа она сосредоточенно и мечтательно осматривала всех прохожих мужчин и уже было хотела отойти к своему рабочему столику, где ее ждал вновь приобретенный эликсир с многообещающим названием «Розы на щеках», как вдруг заметила виновника своего возбуждения. Он двигался по другой стороне улицы грациозным, прогулочным шагом и лишь скользнул («хитрец!») взглядом по Катенькиному окну, задержав его на витрине магазина. Поравнявшись с магазином, он замедлил шаги. Сообразительная Катенька поняла это как приглашение выйти на улицу. Но из деликатности и девической гордости, появившейся у нее, видимо, вследствие действия омолаживающих косметических средств, она не вышла, решив, что он еще вернется. «Такой мужчина зря бродить под окнами не будет»,— подумала она и ограничилась тем, что влюбленным взглядом проследила исчезновение с поля зрения его драповой стати.

Она не ошиблась. Было время обеденных перерывов, когда он появился снова. «Забегал»,— подумала Катенька, злорадствуя.

На этот раз он шел с другой стороны, остановился, немного ис доходя до Катенькиного окна, и, так же косвенно взглянув в его сторону, осторожно зашел в магазин. «Это уже наивно»,— подумала Катенька. Потом в ней, перебивая друг друга, закопошились сложные человеческие чувства. После неравной и короткой борьбы женское благоразумие взяло верх над девической жестокостью, и Катенька решила выйти. Не теряя времени, опа усе-

лась за свой столик, и начался захватывающий процесс. Незна-комец был смугл, она решила стать блопдинкой.

По когда через полчаса она выпорхнула из дома, смуглого пезнакомца на улице не было, а магазин, куда он заходил, был закрыт на обеденный перерыв. Катенька в отчаянии вернулась и заняла исходную позицию у окна.

Незаметно для добросовестных ночных сторожей кончился полный жизни, яркий солнечный день, и улицы, просеянные от малых детей и стариков, зажили веселой вечерней жизнью горожан в возрасте от 17 до 30 лет.

Катенька много перенесла за это время. Против обыкновения она провела бессонный день. Кроме того, она провела вторую его половину, не отрываясь от окна. Она подивилась усидчивости царицы Тамары, которой довелось провести у окна своего замка лучшую часть своей жизни. Катенька была человеком совсем иного характера. Ей нужно было двигаться — хотя бы от окна к зеркалу и обратно.

Было уже безнадежно поздно, когда в небе вдруг вспыхнула и замерцала, интимно подмигивая, маленькая звездочка Катенькиного счастья. Тень киоска, находящегося напротив Катенькиного окна, раздвоилась, и кто-то легкими шагами стал пересекать улицу.

Катенька с удовольствием узнала своего незнакомца и, думая о том, что она много уже страдала, что довольно страданий, что она выбежит сейчас и бросится к нему на шею и повиснет на ней, быстро стала одеваться.

Через три минуты, изнемогая от нежности, со слезами счастья на глазах она открыла свою дверь, но незнакомца не увидела, а услышала в соседнем дворе шум и чей-то страстный крпк: «Не уйдешь!», на который соловьиными трелями отозвался милицейский свисток.

Движимая встревоженным любящим сердцем и подстрекаемая любопытством, Катенька вошла в соседний двор. В глубине его, у складов промтоварного магазина уже собралось небольшое общество из нескольких милиционеров и двух-трех любознательных граждан. В. центре этого избранного круга Катенька увидела своего незнакомца в объятиях ночного сторожа Степана Христофоровича. Степан Христофорович обнимал его неистово нежно и крепко, и Катенька поняла, что она бессильна перед этой верной и прочной привязанностью.

## железнодорожная интермедия

Пассажирский поезд прибыл на станцию Сачки неестетвенно точно, как щепетильный влюбленный на свидание,— ни минутой раньше, ни минутой позже. Был август, и перрон в одно миновенье превратился в филиал городского рынка. Поезд атаковали торговцы жареной рыбой, огурцами, помидорами и просто луком.

Поезд стоял здесь только десять минут. Лишенные, таким образом, профессионального наслаждения поторговаться, продавцы холодной закуски сердито выкрикивали готовые уже цены.

Пассажиры, напротив, выходили веселые и бодрые. Им нравилось после безысходного лежания и сидения прогуливаться на свежем воздухе и покупать свежие овощи.

Однако два молодых человека сошли на перрон без всяких признаков удовольствия. На их лицах менялись перадужные цвета досады, сожаления и беспокойства. Тесный и накуренный вагон имел одно преимущество перед изобилующим солнцем, свежим воздухом и холодной закуской перроном: вагон двигался со скоростью тридцать иять километров в час, перрон оставался на месте.

Молодых людей сопровождал железнодорожный служащий Иван Карпович Пеших, который любезно указывал им дорогу к небольшому желтого железнодорожного цвета домику против первых вагонов стоящего поезда.

— Влипли? — сочувственно спросила их женщина с порзинкой дозревающих помидоров и тут же посоветовала: — Купите номидорчиков.

Молодые люди остались к этому, как и ко всему происходившему вокруг, отсутствующе-безучастными. В программу их по-

ездки, как видно, вовсе не входило приобретение помидоров в посещение железнодорожной администрации на станции Сачки...

В вагон № 10 ревизор вошел перед станцией Сачки. Был он весел, вежлив и предупредителен. Казалось, его работа заключалась не в том, чтобы вылавливать безбилетников, а в том, чтобы убеждаться, что все пассажиры едут в этом поезде с билетами.

Такая постановка дела смутила, сбила с толку и с головой выдала двух цветущих молодых людей с верхней полки. Быстро выяснилось, что они едут без билета в первый раз, что на уплату штрафа они по неопытности не захватили денег и что, если товарищ ревизор так настанвает, они могут сойти через три остановки. Сдержанный ревизор не стал спрашивать, почему именно через три, он высадил молодых людей при первой возможности, поручив представить их станционной администрации Ивану Карповичу Пеших, который оказался в этом вагоне и который сам ехал на станцию Сачки.

Это не входило в обязанности Ивана Карповича Пеших — курьера из областного управления дороги, но он согласился. Иван Карпович был уже очень стар и мог работать только курьером. Был он очень добр. И можно было подумать, что два здоровых пария, которых он вел по перрону, не сбегут от него только из уважения к его сединам.

 Хотите железную дорогу превратить в трамвайную линию? — строго начал он. — Ничего не выйдет. Здесь штраф посолиднее.

Молодые люди заметно осунулись. Иван Карпович заметил бедственное состояние их духа и сменил тональность:

- Что же это вы? Такие представительные и... без билета. Стыдно вам! Это мальчишка, сорванец, ума своего нету или безобразия одни на уме, ну тот — ладно, а вы? Стыдно вам!
  - Стыдно, согласился один из юношей, потупив взор.
- Еще ладно, продолжал Иван Карпович с увлечением, еще ладно, что не стали болтаться на подножках и бегать по вагонам, а то ведь... Вот рассказывал мне Петр Петрович, был случай педавно. Парень, тоже молодой, вроде вас, по вагонам бегал и...

нет его. И все из-за какого-то билета. Да самая непутевая жизпь дороже билета хоть на край земли!

Иван Карпович многозначительно осмотрел аудиторию п остался доволен впечатлением, произведенным своими словами. Оба лица выражали скорбь по человеческой жизни, которая во много раз дороже любых железнодорожных штрафов, раскаяние в собственном легкомыслии и торжественное обещание пе подвергать себя больше опасностям и штрафам.

- Нам денег не жалко, твердо сказал один из молодых людей.
  - У нас их нет, скорбно добавил другой.

Искренность интонаций ранила доброго старика. Он посмотрел снова на мученические лица своих невольников. Эти недавноеще цветущие юноши увядали у него на глазах.

Ему вдруг пришло на ум, что и сам он — высохший до неузнаваемости цветок, и у него только заныла берцовая кость и к горлу подступила теплая волна сентиментальности.

— Дети! — выдохнул старик.— Берегите, дети, свою молодость прежде всего! Я вот...

Иван Карпович сказал, что он не какой-нибудь деспот или формалист, что он видит: они славные ребята, что вышло нехорошо, но что все может выйти, что молодости многое прощается, что...

В конце концов Иван Карпович предложил им денег для телеграммы, пригласил пообедать с ним в буфете, «где не грех взять по маленькой» или «грех не взять».

 Людей надо понимать и жалеть,— закончил он,— люди всегда это оценят.

Все трое, растроганные и отуманенные живительными карами добра и благодарности, стояли у входа в станционный буфет. И в это время раздался паровозный сигнал. Компания замерла. Потом все трое переглянулись, и... молодые люди молча бросились к отходящему поезду. Они успели.

#### на скамейке

Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры эти неизбежны, согласится всякий. Влюбленные ссорятся редко и часто, на мгновение и надолго, неожиданно и заранее обдуманно. Часто, затевая ссору, влюбленные уже предвкушают сладость примирения.

Один мой приятель рассказывал, что самый лучший вечер в его жизни следовал за днем, в который он жестоко поссорился со своей возлюбленной. Они раздули ссору до бури, вырывающей из их душ любовь, и, чтобы не оскорбить друг друга, распрощались навсегда и разошлись по домам одинаково гордые и взволнованные. Поздно вечером они встретились. Она шла к нему, чтобы сказать, что она его ненавидит. С тем же спешил к ней он.

Но все, о чем здесь будет рассказано, произошло в то время, когда влюбленные ссорятся нехотя и ненадолго. Весна не любит расходиться с радостью. А был май — великолепный и достойный венец лучшего времени года.

Убрав с земли снег, растормошив заснувшую реку, весна освободила людей от теплой одежды, разбросала под ноги зеленые ковры, развешала повсюду зеленые портьеры и занавески, снизила цены на живые цветы и мертвые улыбки,— словом, распорядилась так хорошо, так ловко и так заботливо, что не ценить всего этого невозможно.

Когда ласковый майский день сменяется нежным майским вечером, когда воздух, приправленный острым вечериим запахом тополей, делается чище и слышней становится музыка из ближайшего парка, когда так приятно сидеть у открытого окна — тогда не ищите ваших молодых знакомых дома. Идите в парк — туда, где в такие вечера бьется пульс городской жизни. Знакомых вы, возможно, там не найдете, зато до конца вечера не потеряете надежды встретить их среди многочисленного собрания ценителей чудных майских вечеров.

Именно в такой вечер в парке своевременно появились Вирусов и Штучкии — два человека, равно интересных и молодых. У лих приятные лица, а из их одежды можно составить один мод-

Это была подходящая компания: Вирусов любил шутить, Штучкин любил смеяться, Вирусов должен был нравиться гордой и чуть надменной осанкой. Штучкин подкупал добродушием и смешливостью. С его лица не сходил румянец отдыхающего человека. Держались они с той свободой, которую, присмотревшись, можно назвать самоуверенностью. Окаменев даже в самых академических и самых серьезных позах, эти молодые люди представляли бы собой скульптурную группу «Два шалопая». На танцилощадке они побывали лишь для того, чтобы оживить давку при входе и выходе в узкую калитку; шутили с незнакомыми людьми и свободно безо всяких предисловий заговаривали о любви со скромными и беззащитными девушками.

Живость, с которою приятели провели начало вечера, утомипа их наконец, и они решили отдохнуть и покурить в какомвибудь тихом месте. Они свернули на безлюдную аллею, от
одного вида которой велло дворянской романтикой. Казалось,
пройди эту аллею до конца — и выйдешь тихим, строгим и мечтательным, как девушка без подруг. Молодые люди смиренно побрели по песчаной дорожке. Вирусов вдруг впал в бесскандальное
элегическое настроение и, покопавшись в своих сведениях из
школьных хрестоматий по литературе, высокомерно процитировал:

## - Приют задумчивых дриад!

Штучкин хихикнул, но был назван пошляком и неучем. Уличив приятеля в незнании греческой мифологии, Вирусов перешел на невежество Штучкина вообще — тему более доступную и свободную, но вдруг замолчал.

На дальней скамейке сидела девушка. Любоваться можно было издали, ни один художник не отказался бы от этого сюжета: потемневшая велень аллеи, кое-где просвечивающий сквозь нее вакат и на скамейке — девушка в светлом. Все это и казалось бы созданием художника-романтика, если бы не легкий ветерок, существующий только для того, чтобы оживлять картину едва ваметным движением листвы.

Вирусов был особенно растроган несложностью компози-

ции — девушка сидела одна. Правда, на следующей скамейке расноложился какой-то молодой человек, по он не вмещался в рамку этого полотиа.

Молодые люди приблизились, и Штучкин тут же задал заведомо идиотский вопрос:

- Сидите, значит?
- Мне трудно вам что-пибудь возразить, ответила девушка.

Вирусов на это тонко улыбнулся и спросил осторожно:

— Скучаете?

Девушка пе ответила, а только взглянула на Вирусова, и он понял, что имел до этого смутное представление о красоте и выразительности человеческих глаз. Непостижимо красивые, они красноречиво выражали теперь равнодушие. Она перевела свой изгляд на молодого человека с соседней скамейки, потом быстро взглянула на Вирусова и Штучкина разом и едва заметно улыбнулась.

— Такая холодная улыбка в такой теплой компании,— заметил Вирусов, оживляясь и садясь на скамейку. Девушка рассмеялась чистым и ровным смехом. Тут же кощупственно раздался немелодичный смех Штучкина.

Молодой человек с соседпей скамейки вздрогнул, поднялся и быстро пошел в глубь аллеи. Девушка смеялась не уставая, все громче и громче. Потом вдруг сразу смолкла и спросила, сколько времени.

Добродушный Штучкин убавил наступление майской ночи ровно на час и заявил, что в такое время из парка уходит только олухи, как их сосед по скамейке. Вирусов, которого сначала несколько тревожило это соседство, сказал, что этот тип, проходя мимо, взглянул, кажется, нескромно на девушку и что, если она пожелает, его можно вернуть, чтобы заставить извиниться на французском языке, снять полуботинки и удалиться бесшумно на цыпочках. Штучкин заметил, что после он эти полуботинки может пе надевать, а выбросить в кусты, где им самое подходящее место.

Потом Вирусов, как умел, заговорил о прелести майских вечеров, причем особенно в белом свете старался представить позднее темное время.

Девушка возражала, смеялась, поднимала одну бровь выше другой, но когда Вирусов дошел до игривого вопроса: «Как вас зовут?» — вспомнила вдруг, что ее где-то ждет подруга, вспорхпула со скамейки и запрыгала вдоль аллеи.

Приятели растерялись. Бежать за ней было бы нелепо, в чем Штучкин хотел все же убедиться, по Вирусов схватил его за пиджак и крикнул ей вслед:

- Вы бываете здесь?
- Иногда! легкомысленно отозвалась она и растворилась в сумерках.

Домой они возвращались молча, будто не замечая друг друга. Но если бы они захотели уединиться, то не смогли бы. Они жили на одной улице, в одном доме, в одной комнате.

Приближение следующего вечера застало приятелей за хлонотливыми сборами. Вирусов решил навестить своего дядю, у которого, по его предположению, именно этим вечером должен был
начаться приступ малярии. По Штучкину стосковалась его добрая тетя, о существовании которой он до сих пор так постыдно
вабывал. Между малярийным дядей и тоскующей тетей было общее то, что они одинаково любили модные галстуки и безупречные прически у посещающих их племянников.

Собравшись, молодые люди вышли на улицу и разошлись в противоположные стороны.

Размышляя о том, что проше всего обманывать своего друга, Вирусов свернул к парку. Скоро он был там и, придпрчиво осмотрев себя в темном стекле кноска «Пиво — воды», пошел в глубь вчерашней аллеи.

Вечер был ничуть не хуже вчерашнего, декорации так же великоленны. На дальней скамейке Вирусов заметил светлое пятно и, лишившись вдруг своей надменной осанки, устремился и этому питну, как безрассудный мотылек к источнику света. Пятно увеличивалось и принимало прелестные очертания, но тут Вирусов обнаружил, что девушка сидит не одна. С другой стороны выглядывали чьи-то плечи и виднелись полуботинки, по которым Вирусов вдруг узнал вчерашнего соседа по скамейке.

Удар был неожиданным и жестоким. Вирусов почувствовал себя так, как будто его облили чем-то холодным и липким. «Черт возьми! — подумал он.— Неприлично показываться... засмеют, чего доброго...» И, терзаемый жестоким приступом самобичевания, Вирусов вспомнил Штучкина, и ему даже стало стыдно за то, что он так бессовестно обманул своего наивного друга.

До скамейки было уже не больше десяти шагов, и Вирусову оставалось только пройти мимо, что он старался сделать как можно более бесшумно, надеясь, что его не заметят. Свой взгляд он стыдливо устремил в глубь аллеи и... усмехнулся.

С другой стороны шел Штучкин. Чувствовал он себя так же скверно, однако, по привычке, которая у него всегда брала верх пад настроением, хотел было рассмеяться, но, разглядев выражение брезгливости на лице своего друга, все же раздумал.

Приятели встретились почти напротив пары, которая была теперь олицетворением любви, согласия и верности. Влюбленные сидели лицом к друг другу и чуть наклонив друг к другу головы. Молодой человек перебирал в своих руках ее пальчики. Никто не смог бы заподозрить их в том, что они ссорились вчера и могут поссориться завтра. Естественно, они были невнимательными, и потому Вирусову и Штучкину повезло — они удалились незамеченными.

#### СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

Если вы беспредельно счастливы, начиная с того, что вам везет в любви, и кончая тем, что вам не жмут ваши туфли, и если кто-нибудь скажет вам, что страдания украшают и возвышают человека, не слушайте и не верьте. Ходите с любимым человеком по дорожкам, залитым лунным светом, покупайте обувь размером больше. И не простуживайтесь, потому что у вас могут заболеть зубы.

Зубная боль — самое жестокое из человеческих страданий. Ада иет, но в каждой больнице есть дверь с табличкой «Зубной

врач». Колю Ванечкина привела к этой двери только жестокая нообходимость.

Коля — во всех отношениях интересный молодой человек и вполне бы мог быть героем серьезного романа.

В одно из недавно прошедших воскрессений Коля проснулся и обрадовался своему пробуждению. Был он наполнен всеми мажорными сочетаниями своего возраста, и, казалось, ничто не моглю его обеспокоить.

Он был убежден в этом сам, а когда почувствовал, что у пего слегка ноет какой-то зуб, то не поверил этому и не обратил на это внимания.

Но прошел час, и зуб определенно заявил Коле Ванечкину о конце его физического благополучия.

Юноша не болел никогда. Он не болел даже в детстве корью и был перепуган новизной ощущений.

Он плохо и мало спал, а назавтра у него была вторая очередь к зубному врачу в ближайшей клинике.

Первым был ветхий старичок, для которого лечить что-нибудь стало уже профессией, и он никогда не опаздывал на прием.

Старичок вошел в кабинет, и его морщины легли сложными складками недоумения и недоверия. За столом вместо пожилого, хорошо знакомого врача сидела девушка.

Старик забеспокоился. Он был молод очень давно и помнил только, что в молодости он был героем. Теперь в его представлении все девушки были обязательно легкомысленны.

Но Верочка успоковла его вежливым обхождением, а продолжительным изучением его кусательных органов даже внушила ему уважение. Приемом он остался доволен и с сознанием выполненного долга покинул кабинет.

Если бы зубная боль не затмила Коле Ванечкину светлые краски жизни, то он увидел бы, что Верочка была молода и хороша собой, что у нее удивительные глаза и нежные очертания губ и подбородка.

Но Коля взглянул на нее, как на средство, которое должно прекратить его мучения, и торопливо уселся на стул, с нетерпением ожидая действия этого средства. Зато Верочка смотрела на Колю долго и совсем по-другому. Коля был молод и интересен. Верочка тоже была молода и никого еще не любила. И произошло то, что, несомненно, могло бы произойти в этом случае. В свободном сердце Верочки Беседкиной Коля вместился сразу и весь, начиная с непричесанных в это утро волос и кончая нечищенными в это утро туфлями.

Верочка покраснела и стала вести себя так, словно не он, а она пришла к нему в кабинет и застенчиво ждет, когда он обратит на нее внимание.

Коля же ничего не заметил, кроме того, что «девчовка почему-то тянет», и сказал нетерпеливо:

— Посмотрите же! Вот этот зуб.

Верочка встрепенулась и, затая дыхание, осмотрела больной зуб. Зуб этот нужно было удалить, но он занимая такое видное место, что его отсутствие было бы большим пробелом в Колиной улыбке.

И без того взволнованная Верочка пришла в смятение. «Вырвать проще всего,— завертелось у нее в голове,— вот если вылечить и сохранить ему этот зуб, а вырвать... Он уйдет и... не вернется». Этой последней своей мысли она страшно устыдилась, нашла ее отвратительной, но зуб... «зуб все-таки надо вылечить».

И она стала лечить. Лечить зубы — это значит причинять боль. Закончив, Верочка дрожащей рукой написала рецепт и слабым голосом попросила зайти завтра.

Коля ушел, но боль не проходила. Прописанные порошки были более психологическим средством, чем медицинским, и через несколько часов Коля вернулся.

- Удалить! заявил он категорически.
- Зачем же удалить? спросила Верочка испуганно. Его лечить надо. Завтра можно продолжить.
- Если все дни будут походить на сегодняшний, то я не хотел бы, чтобы их было много,— упадочно сказал Коля, но согласился терпеть до завтра и, не попрощавшись, ушел.

Весь вечер он метался по комнате, а ночью тихонько подвывал соседской собаке, у которой зубы болели, видимо, неизлечимо, потому что выла она каждую ночь.  Нужно всего три для,— думала Верочка вместо того, чтобы спать,— ведь вылечу же я.

Утром она, смущаясь, сделала праздничную прическу. Жиденький комплимент, прошамканный по этому поводу высыхающим старичком-пациентом, не был ей неприятен.

Коля снова был вторым. Верочка, страшно робея, приступила к продолжению спасительной процедуры.

Инквизиторские звуки бормашины острой болью отзывались в сердцах обоих.

- Завтра мы закончим, наверное,— сказала Верочка неожиданно для самой себя с сожалением и грустью.
- «Наверное?» элобно перекосился Коля и вышел, снова не попрощавшись.

Быстро, почти бегом, он двигался по улице, словно хотел убежать от зубной боли.

- Куда ты так? спросил его встретившийся принтель.
- К чертовой матери! ответил Коля энергично.

На следующее утро прием к зубному врачу начался чуть раньше обычного.

В дверях клиники Коля обошел пунктуального старичка и первым, без вызова и без стука вошел в кабинет.

- Доброе утро, робея, произнесла Верочка.
- Здравствуйте, трубо ответил Коля, и, покосившись на сирень, стоящую на столе в стройной вазе, спросил нехорошим голосом:
  - Цветочки?

Верочка неловко улыбнулась, приоткрыв вызывающе здоровые и красивые зубы.

— Чему вы смеетесь,— заговорил Коля, раздражаясь.— У вас сердца нет?

Верочка вздрогнула и, отвернувшись к окну, невнятно забормотала о том, что сердце у нее есть и что ноет оно сильнее тридцати двух больных зубов, что вылечить зуб пустяки, вырвать, например, и все, а...

Можно вырвать! Так что же вы?
 И он хлопнул дверью.

Коля удалил зуб кустарным способом и скоро снова стал счастливым владельцем бодрости и здоровья. Не так просто было с Верочкиным сердцем. Она долго и серьезно грустила.

Как-то в парке на танцах Коля с удовольствием и неясным волнением любовался хорошенькой белокурой головкой. Осмелившись, он подошел, девушка обернулась и обомлела. Коля же вдруг быстро и решительно прошел мимо.

Это была Верочка. В Колиных глазах она успела разглядеть самую неподдельную ненависть.

#### СУМОЧКА К РЕБРУ

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мещает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла.

Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает.

Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен еще и как человек.

- Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас неблестящая,— сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение.
- Мелких тем нет. Есть мелкие авторы,— надменно говорит Рассветов.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что оп и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павмович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает поиять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать хууюжественные ценности.

Следующий — молодцеватый стриженый парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

- Прочитали? звонко спрашивает стриженый парень.
- Читаю,— хмуро говорит Владимир Павлович.— Зайдите дия через два.
- Сколько можно ходить! нахально говорит парень.—
   И не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырымя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление.

Потом идут другие — молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадаются нервные.

Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы.

Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

«Из подворотни выбрел пес лохматый

И вдруг завоил, словно не к добру. Подкрадывался сумрак бородатый, Подвязывая сумочку к ребру».

«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе.— Какую сумочку? К какому ребру?»

Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, по смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом:

- Маша, у нас никого нет?
- Никого. А что?
- Вот! Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашеной известью, передал его жене.— Прочти. Только... Ребенок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух.
- Ничего особенного, сказала хладнокровная жена, прочитав. «Сумрак бородатый» хорошо, а вообще несколько туманно...
- Несколько? перебил Владимир Павлович, нервозно издрагивая.— Это черт знает что: «Завоил» какое адское слово! Все встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодия же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреневую кожу спокойнее...

Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.

-- Послушай, Маша, -- сказал Владимир Павлович вкрадчиво, -- тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Да-да. Я все время думал, на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову так, что тот должен был остановиться.

- Вот что, молодой человек,— сказал Владимир Павлович, не поздоровавшись.— Не ходите вы, ради бога, по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас эдравый смысл отсутствует.
- Рехнулся! сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу.

Он был не прав. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.

# месяц в деревне, или гибель одного лирика

Трагическая сцена-монолог

Сентябрь. Колхозная сушилка. Сквозь стену, требующую капитального ремонта, проглядывает осенний вечер. Вороха верна, клейтон, бункера, совки и прочее. Работа окончена. Тихо и пусто.

Из кучи мякины появляется Виктор Рассветов, студент лет двадцати. В городе он занимается сочинением стихов для своей знакомой (которая, кстати, тоже приехала в колхоз). Хочег стать поэтом, по не имеет для этого пичего, кроме маниакального желания. Ночами просиживает над экспромтами. Здесь он не причесан и не брит, в одежде нехудожественный беспорядок.

Рассветов (стряхнуе пыль с ушей). Так... Только это мне и оставалось: выспаться в мякине. Теперь еще цожевать овса и можно запрягать в фургон. (Осматривается.) Труженики ушли. Завалили, мерзавцы, мякиной и ушли. Сейчас будут танцевать под двухрядную гармонику. Как они могут! В телогрейке, в саногах... (Паясничает.) Разрешите вас ангажировать на мазурку. Пардон, я отдавил вам ножку... Как могут! Но главное! Она-то, она! Сегодня я видел, как опа грызла кость. Урчала и чавкала, как голодный динозавр. Это она, та, около которой я боялся дышать, чтобы не сдуть, как пушинку, с которой я говорил только рифмами, чтобы не оскорбить ее слуха. Родная сестра Лауры, Беатриче, Керн, она ворует дрова и ругается с кладовщиком, который вместо междометий употребляет самые последние ругательства. Вчера она заработала два трудодня и... сколько радости, какой восторгі.. Два трудодня — праздник души, именины сердца! Тьфу! Когда я читал ей самые красивые и самые нежные свои вещи, она не улыбалась так, как улыбалась па комплимент Яшки-механизатора насчет того, что она сама завела зернопогрузчик. Где мы встречаемся! Ха-ха! Сцена на току, свидание на сушилке, мимолетная встреча вечером у пилорамы. Ха-ха-ха! (Поет на мотив фокстрота «На карнавале».) «На пи-ло-ра-ме под сенью ночи...» (Вдруг задумывается, потом садится и переобувается. Вздыхает.) Все наводит на размышление о бренности: рваные носки, раздавленная машиной курица... Все идет прахом, все обманчиво. как моя любовь. Что здесь может вдохновить поэта? Осень. березки? По мне березки хороши, когда их не надо пилить и таскать. Зачем меня принесло сюда! Разве я не мог достать справку, что у меня болит печень! (Долго и с нездоровым напряжением всматривается в стоящий рядом клейтон.

Вдруг хватает лопату, бросается к клейтону.) Чертова машина! Разнесу в щенки! (Замахивается лопатой.) Разнесу! (Проваливается в бункер.)

# **ФИНСКИЙ НОЖ И ПЕРСИДСКАЯ** СИРЕНЬ

Переполненный, раздираемый распрями автобус остановился наконец там, где высаживается большая часть пассажиров. Все отдыхающие солнечным летним воскресеньем за городом знают, сколько дерзости, сколько грубой энергии нужно для того, чтобы уехать к месту отдыха на автобусе. Но вот из автобуса выходят смущенные влюбленные, выходят семьи, счастье которых, казалось, могло быть омрачено лишь поездкой за город на автобусе, и небольшие группы приятелей-сослуживцев, прпехавших сюда выпить и закусить.

Гражданин лет девятнадцати сошел последним, но сделал он это не из вежливости, а случайно. Зато никто не мог бы отказать ему в красоте.

Лицо мужественное, но со следами каких-то происшествий и слишком дерзким взглядом. Одет с неподдельной пебрежностью, что полностью гармонирует с его свободными манерами и развизной походкой. Вид самый независимый, но в то же время замотно, что этот человек постоянно ждет чего-то нехорошего. И действительно, он постоянно должен подозревать, опасаться, быть начеку. Этого требует его нервная профессия. Своей профессией он обязан исключительным стечениям жизненных обстоятельств и редкому воспитанию.

Пяти лет он лишился обоих родителей и был усыновлен дядей. Одинокий дядя принял племянника неохотно. Одиночество больше всего ему подходило при его образе жизни и способах приобретения средств для этой жизни. У него, например, всегда были основании внезапно покинуть насиженное место с тем, чтобы не возвращаться туда даже за своими вещами. Впрочем, вещи эти ие были его собственностью, а понадали в его руки без ведома их настоящих владельцев. Он вел пьяное существование, и уважать сго можно было только за преклонный возраст. К своей свободе относился ревниво, но в конце концов так скомпрометировал себя перед обществом, что мог жить только далеко, в суровом малоза-селенном краю. К несчастью, этот дядя имел педагогическую жилку. Личным примером и непосредственными поучениями он воспитывал племянника по своему подобию.

Конечно, люди вырвали бы восприимчивого мальчика из леп этого воспитателя, но мальчик в силу исключительных способностей, которые в нем открыл и развил дядя, успел угодить уже в детскую трудовую колонию, откуда несколько раз бежал. Растянув эти побеги до совершеннолетия, он попал на два года в тюрьму и вышел оттуда опытным и энергичным нарушителем законности.

Разумеется, он не был счастливым. У этого человека могли быть удачи, но не могло быть счастья. Чем больше он задумывался над своей жизнью, тем чаще ему казалось, что он не любит своей профессии. Он стал замечать, что ворует и грабит безо всякого увлечения, без любви к делу. К честным людям стал приглядываться с завистью и раздражением. Особенно раздражали его студенты. Ему уже девятнадцать лет, а его жизненная перспектива тянулась длинной вереницей бутылок и упиралась во что-то темное и безнадежное. Деньги между тем имели для него цену лишь тогда, когда их у него не было. Последнее время у него не было денег.

Воровать он не любил — ему больше нравилось грабить. Ограбив кого-нибудь, он получал сознание того, что он сильнее ограбленного, каким бы честным и умным ни был последний. И всетаки ограбленному он завидовал, и, может быть, для него быть счастливым значило быть честным. Но он считал честную жизнычем-то в высшей степени ему несвойственным и неподходящим. Тело у него было исписано эпитафиями и лирическими откровениями, которые должны были свидетельствовать о душевной обреченности и безнадежности.

Было воскресенье, граждане ехали за город отдохнуть, но его каторжная профессия, как видно, и не предполагала выходных дней. В одном месте лес с городом соединял запущенный сад, который когда-то окружал чью-то дачу и был огорожен. Теперь забора не было, сад зарос, но остался садом, потому что там попадались акации, черемуха, сирень и кусты непривитых яблопь.

Поглощенный мрачными грабительскими мыслями, молодой человек незаметно для себя очутился в самом глухом уголке сада, где попадалась еще не истерзанная любителями живых цветов сирень. Уголок этот благоухал. Но из молодого человека формировался уже алкоголик, так что запахи он чувствовал смутно. Равнодушно взглянув на пышный куст персидской сирени, оп уже хотел повернуть назад, как вдруг заметил по ту сторону куста белое платье.

«Снять часики», — пришла ему в голову привычная мысль. Оленька Белянина любила одиночество. Этот заброшенный сад привлекал ее всем: и тем, что он заброшен, и тишиной, и запахами, и еще многим, что находила в этом саду она одна. Забравшись в заросли, она читала писателей-романтиков, любила Тургенева, и в ней самой было очарование Лизы Калитиной. Оленька прошла тихим, ровным путем через школьные классы в студенческую аудиторию. Юность ее светла и спокойна, и все неожиданности были у ней впереди. Это была нежная, чуткая, отлично воспитанная девушка, и трудней всего она воспринимала какие-либо отклонения от нормального. Мысль быть ограбленной никогда не приходила ей в голову.

Молодой человек между тем подошел, остановился в двух шагах и стал ориентироваться. Часы ему понравились с первого взгляда, но их владельца он нашел унизительно беспомощным.

«Сразу же отдаст и будет плакать», -- подумал он.

— Который час? — спросил он, вкладывая в свою интонацию большую дозу грабительского сарказма, за которым слышится, что хозяину часов, не имеющему высокоразвитого чувства времени, предоставляется возможность ответить на этот вопрос в последний раз.

Но этот зловещий вопрос, который настораживал, приводил в растерянность, заставлял трусить всякого, кому он задавал его наедине, на Оленьку Белянину не произвел никакого впечатлепия. Это показалось ему странным. Между прочим, у Оленьки была та наружность, мимо которой нельзя пройти без зависти или без любопытства, и молодой человек неясно осознал, что ему было бы неприятно иметь такого голубоглазого врага.

- Без десяти пять, любезно ответила она.
- Врут ваши часы, решительно сказал молодой человек. Снимайте их, будем чинить.

И он сделал к ней шаг, но только шаг. Его остановил ее взгляд. В глазах ограбленных им людей он привык видеть страх, осуждение, презрение. Но девушка смотрела на него весело и с любопытством. Это было ново и неожиданно и так не предусмотрено практикой, что молодой человек растерялся.

- Вы что странствующий агент часовой мастерской? спросила она, улыбнувшись.
- Да, я... странствующий...— пробормотал он **и нелов**ко опустился на траву.

Они молчали. Оленька с интересом продолжала его разглядывать. Этот молодой человек выглядел несколько необычно. Следы каких-то происшествий на лице придавали ему в ее глазах романтический оттенок.

— Неужели вы не нашли другого повода, чтобы заговорить со мной? — сказала она, продолжая улыбаться, и он понял, наконец, что предложение сиять часы она принимает за шутку, а его считает честным человеком, и вдруг почувствовал себя во власти какого-то сложного непонятного состояния, которое делало его попытку сиять часы у этой девушки попыткой страшно нелепой и несостоятельной. Она что-то говорила, что-то спрашивала, но прошла минута, прежде чем он стал понимать ее и отвечать на ее вопросы. Непосредственность была природной чертой Оленьки Беляниной. И они разговорились. Это был обычный для двух незнакомых молодых людей разговор, который состоит из шуток и отгадывания имен и рода занятий собеседников. Разумеется, этот разговор не мог быть для молодого человека приятным.

Что Оленька студентка, стало известно быстро и легко. А он...

— И уж, конечно, вы не артист, — гадала Оленька. — Вы толь-

ко что так грубо и так неталантливо пытались изобразить разбойника.

- Разбойника...— повторил он,— вы видели его когда-нибуль?
- Не видела, самоуверенно отвечала она, но представляю его лучше, чем вы.

Он взглянул ей в глаза и улыбнулся. Может быть, потому, что в жизни ему приходилось редко улыбаться и невинная улыбка хорошо сохранилась у него с малых лет, у грабителя оказалась детская улыбка. Было это трогательно, как грустная любовь веселого юмориста, и Оленьку такая улыбка не могла не взволновать. Кроме того, она смутно почувствовала, что где-то близко около этого разговора бьется самое важное, самое сокровенное в этом человеке. Они отвели глаза и оба, каждый по-своему, смутились.

- Какая это книга? нарушил он паузу и протянул за лежавшей у ее ног книгой свою руку. Обшлаг рубахи скользиул к илечу, и тут Оленька увидела на его руке непринужденно начертанную каким-то опальным художником Венеру и одпу из эпитафий яркую грубую татуировку.
  - Что это? улыбка мгновенно улетучилась с ее лица.
- А это, сказал молодой человек чужим голосом, наколка. Я, между прочим, разбойник и есть...

В горле пересохло, а ему захотелось вдруг говорить и говорить...

Он ваглянул ей в глаза. В них были страх, осуждение, преврение.

— Вам нужны часы? — проговорила она сухо. Он молчал. Через несколько мгновений послышался шелест травы под ее ногами. Шла она или бежала, он не видел. Он сидел на земле, опустив голову и беспомощно, как подраценная ворона крылья, расставив руки.

## цветы и годы

Спена

Начало июня, Вторая половина идеально ясного дня. Уголом городского сада. Кругом — большие клумбы цветов. Пылающие астры и георгины свидетельствуют о ярком расцвете деятельности горзеленхоза. Скамейка под самым большим кустом черемухи. Место веселое и такое тенистов, что отдыхающему при тридцати градусах тепла пожилому человеку невозможно пройти мимо этой скамейки.

Такой человек появляется. Это Лев Васильевич Потапов, невысокого роста, пожилой, вытирающий пот со лба. Врачи находят Льва Васильевича вдоровым, но советуют употреблять меньше жирного и мучного.

Потапов (усаживаясь с живостью, которая ему полезна). Отлично, отлично... Пусть она там разговаривает, а я отдохну... Милое местечко, и сколько цветов! (Замечает дощечки с надписями: «Цветы не рвать», «К цветам бливко не подходить! Штраф!».) Вот обязательно такие глуности. Эти райские цветы хочется потрогать из любопытства. Интересно, на сколько оштрафуют, если нарвать букет цветов, к которым нельзя подходить близко. (Задумывается, потом осматривается.) Это место мне напоминает... Да, да... Здесь! Именно здесь! Здесь меня оштрафовали на десять рублей! Конечно! Со мной была Маша... Это двадцать лет назад! Черемуха разрослась, скамейка новая, скамейка лучше, а цветы все те же. Так же много, такие же яркие, такие же неприкосновенные. Ха-ха! Оштрафовали! Приятно вспомнить. (Еще больше оживляется, что выражается яростным потиранием лысины.) Да, были и мы рысаками! Помню, я такой молодой, застенчивый. Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Любил, как могут любить только поэты-лирики. Да, приятно вспомнить...

Мне тогда и покраснеть ничего не стоило. Прощались мы тогда, помню, как-то... со скрытой нежностью. А Маша,

Маша! Скромная была, прямо до изумления. И такая хорошенькая! В тот вечер я в забывчивости сорвал что-то белое и благоухающее, выдал это за камелию — и ей на грудь. Тут свисток и квитанция. Помню, милиционер откозырял, приятно улыбнулся и сказал, как будто поздравил: «Прошу прощения. Служба!» С тех пор я ничего подобного не видел. Маша сначала смутилась, а потом смеялась целый вечер... А вои и она.

Появляется Мария Сергеевиа Потапова— невысокая, с убывающей полнотой и прибывающими морщинками женщина.

Мария Сергеевна. Ты здесь? Евдокия Степановна расскавывает, что Вихляев уходит от жены к какой-то Чугиной, ты ее должен знать...

Потапов. Знаю. Это сестра нашего бухгалтера.

Мария Сергеевна. Подожди... Это такая старая...

Потапов. Твоих, примерно, лет.

Мария Сергеевна. О! Такая юная!

Потапов. Маша, садись. Посмотри, Маша, это место тебе ничего не напоминает?

Мария Сергеевна. Нет, ничего. А что?

Потапов (игриво). Не напоминает? Ну, так я напомню. (Рвет цветы с клумбы.)

Мария Сергеевна (испусанно). Лева! Ты с ума сошел!

Нотанов. Вспомнила? (Подает ей цветы и смеется счастливым смехом.)

Мария Сергеевна. Что с тобой? (Выхватывает у него цесты и, оглянувшись, бросает их в кусты.)

Потапов (с беспокойством). Неужели ты не вспоминаеть?

Мария Сергеевна (рассерженио). Что ты плетешь? Что это за выходка? Штрафы платить? Деньги тебе девать некуда? Потапов. Mama!

Мария Сергеевна. Это у тебя с жиру. Захотел дурачиться — ходил бы на голове или играл в этот... в гонконг, а то выдумал — цветы рвать! Потапов (грустно). Не гонконг, а пинг-понг.

Мария Сергеевна. Неважно, все равно глупость.

Потанов. Трудно представить, но когда-то ты была совсем другой, а теперь даже не в состоянии об этом вспомнить...

Мария Сергеевна. А ты всегда был таким же.

Потапов. Маша, нельзя же так...

Мимо проходит милиционер. Заметив его, Потапов издает торжествующее восклицание и бросается к клужбе, рвет цветы, по милиционер, может быть, с улыбкой уже прошел мимо и не заметил хулиганствующего Потапова. Мария Сергеевна отбирает у Потапова сорванные им цветы и забрасывает их в кусты. Потапов снова покушается на семью больших и ярких георгинов, но Мария Сергеевна удерживает его.

(В тисках у Марии Сергеевны.) Товарищ милиционер! Милиционер подходит.

Милиционер. Гражданка, отпустите товарища.

Мария Сергеевна (сердито). Это мой муж. (Выпускает Потапова из объятий, по удерживает за руку.)

Потапов. Товарищ милиционер!

Милиционер. Чем обязан?

Потапов. Видите! (Показывает на общипанную клумбу.)

Милиционер (растерянно). Ну?

Потапов (хвастливо). Моя работа!

Милиционер. Нуи что же?

Потанов. Как «что же»? Вы должны меня оштрафовать.

Мария Сергеевна. Он шутит. Вы не обращайте внимания. Извините, мы пойдем... (Тяпет мужа за руку, тот упирается.)

Милиционер (вдруг обретая обычную милицейскую строгость). Что значит «шутит»?

Мария Сергеевна. То есть не совсем шутит. Он болен, знаете. Врачи разрешили ему гулять, но, попимаете...

Милипионер. Вам помочь отвести его домой?

Потапов. Нет. Не надо.

Мария Сергеевна. Спасибо.

Милиционер. До свидания. Вы с ним поосторожнее в общественных местах. ( $Yxo\partial ur$ .)

Мария Сергеевна (с яростью). Что с тобой?

Потапов (устало). Ничего. Я только хотел напомнить тебе, что вдесь двадцать лет назад у нас с тобой было первое свидание.

## ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Альберт Дрынов, живой, модно одетый юноша, полвечера провертевшись вокруг Наденьки Накидкиной и протанцевав с ней два быстрых танца, изловчился проводить ее домой.

Танцуя с Дрыновым и принимая из его рук свое пальто, Наденька молчала и только несколько раз неопределенно улыбнулась, что восприимчивый Дрынов истолковал так: «Вы мне иравитесь, но я вас совсем еще не знаю».

Дорогой он выказывал все признаки скоропостижной влюбленности: старался заглянуть Наденьке в глаза, упражиля свои легкие глубокими вздохами и говорил не останавливаясь:

— ...Вообще я против танцев ничего не имею. Если на то пошло, так и Ромео с Джульеттой на танцах познакомились. Это уж так заведено... Вы знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Серьезно. Вы, наверное, учитесь где-нибудь? В институте? Девушка с вашей внешностью может смотреть на жизнь с легкой улыбкой. Лично я для вас бы все сделал... Вам, конечно, еще и двадцати нет. Можно сказать, возраст любви.

Не бегите так. Послушайте, вы мне серьезно нравитесь. Меня поразили ваши глаза. Мне кажется, я уже видел эти глаза... Знаете, такое приятное и... возвышенное ощущение, даже мороз по шкуре идет. Я внечатлительный — я жениться могу. Вот до этого у меня никаких чувств: ни любить, ни радоваться — нехорошо даже. А сейчас в моей душе что-то вроде эпохи Возрождения, как это... э... Росинант. Да, Росинант! Я сам себя не узнаю. Вы не подумайте, что я это все так только говорю. Я гораздо серьезнее,

чем вам кажется. Это я с виду только беспечный, а на самом деле у меня на душе, может быть, кошки скребут. Я чувствую, что и я могу всяких дел наделать, но, знаете, мне не хватало стимула, э... предмета, который воодушевлял бы меня на что-то такое... Одним словом, я страшно рад, что встретил вас. Мне вас не хватало. Видимо, потому мне и мерещились ваши глаза. Мне сейчас даже удивительно — почему это судьба так медлила с нашей встречей... Вот мы идем с вами в первый раз, а мне кажется, что я уже сто лет вдесь с вами ходил. Ваше имя...

Но тут Дрынов вспомнил, что не знает еще имени этой девушки.

- Tonop! воскликнул он с раскаянием.— До сих пор я не знаю вашего имени! Но это от волнения. Простите... как вас зовут?
- Мы с вами знакомы, сказала девушка. Весь монолог она неопределенно улыбалась, но теперь по лицу ее скользнула убийственная насмешка.
  - К-как знакомы? удивился Дрынов.
- Да так. Вы провожали меня с танцев два месяца назад. За это время вы корошо сохранились, если не считать, что у вас отшибло память. Прощайте. И запомните Ренессанс, а не Росинант. Я и в тот раз вас поправляла,— проговорила она колодно и свернула вдруг в большие каменные ворота.

#### шорохи

Рассказ почного сторожа

 Вам спичек? Пожалуйста. Чем я здесь занимаюсь?.. Да вот: кому спички понадобятся, кому время, кому, может, поговорить... Садитесь, вам, я вижу, не нужно точное время.

Видите напротив магазинчик? Так вот я в нем работаю. То есть не в нем, а около него. Я— ночной сторож. Для этого у меня все данные: возраст 64 года, борода 15 сантиметров, ружье 16-й калибр.

Когда-то я работал в этом магазине продавцом, а теперь вот

караулю... Но что это за работа! Мне даже немного совестно денги получать. Еще ни разу не было ничего такого... Воруют-то днем! За пять лет сменилось семь продавдов.

Вот сейчас опять новый. Молодой, вертлявый такой. Все ходит по магазину, насвистывает. Не зря насвистывает! Я его насквозь вижу. Наглый. Такие мало не берут. Не могу его терпеть. Вижу, что шаромыга, но нет у меня полномочиев. Надо мной, подлец, еще издевается. «Караулишь,— говорит.— Ну карауль, карауль...» Дескать, напрасный труд. А у меня нервы сдают и курок у ружья пошаливает. Все может быть. Я его спращиваю: «Ты зачем, голубчик, в торговлю-то подался?» А он: «Я, говорит, стал продавцом потому, что не хочу загубить молодость в очередях». Н ему: «Скоро тебя уведут? И надолго ли?» Отвечает: «Ничего, вернусь — буду сторожем». Видали его? Возьми с такого!

Вот... А ночью что ж... ночью тихо. Даже скучно как-то. Я уж хожу смотреть кинофильмы, есть забавные. Вот «Ночной патруль»... ну и другие. Хожу еще в суд слушать, да там все одно: растраты, разводы и хулиганство.

А насчет разбоя, так это только рассказывают. Брехня, устное, так сказать, творчество. Все, что тут было такого за пять лет, так все эти протоколы собрали и выпустили недавно книжку. Как же — читал, читал... занятно...

Aral Уже час ночи... Этими часиками меня недавно премировали... Так я, пожалуй, сейчас лягу. Завтра рано вставать. Скамейка удобная и тулуп хороший — не жалуюсь.

А что касается шорохов — я шорохов не боюсь. В них нет инчего сверхъестественного. А сон на свежем воздухе, я вам скажу, самый крепкий и самый здоровый.

# на другой день

У маленького деревянного домика на скамейке в позе больного художника с известной картины Карнаухова сидел молодой человек.

Поднятый воротник пальто наполовину скрывал его бледное лицо, которое выражало крайнее нетерпение и бесконечное отчалние. В его глазах была сосредоточена грусть целого объединения начинающих поэтов-лириков. И если бы вы заглянули в эту минуту ему в душу, то вам стало бы неприятно.

Дрожащими руками молодой человск полез в карман, закурил, но тут же с отвращением отбросил папиросу.

«Даже курить не могу!» - с горечью заметил он.

Ничего светлого его настроению не могло противопоставить мрачное осеннее утро. Почти задевая скелеты тополей, по небу полали грязные лоскутки туч. В маленьких лужицах всхлипывал мелкий и нудный дождик.

«Декорации для самоубийства, — думал молодой человек. — Вот люди торопятся по своим делам, у них отличное настроение — они хорошо позавтракали, им все легко и просто. А я? Вчера и мне было весело и легко. А сегодня — ужасно! Грудь давит, будто меня сунули под гидравлический пресс. Невыносимо! А ведь я мог себя вовремя сдержать! Не сдержал. Ну и поделом — околевай теперы!.. Но что же это?»

Молодой человек в сотый раз взглянул на часы.

«Где же опа? Разве можно так мучить человека? Только женщина может быть так жестока и так небрежна. Знает ли она, что такое депрессия души и тела? Нет. Женщинам это недоступно. Чтобы понять меня, надо все это почувствовать. Конечно, ее это не трогает, ей все равно. Женщины равнодушны к страданиям других, они ничего никогда не делают, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их, и даже наоборот — любят злорадствовать... Она не торопится, ей плевать на то, что у меня рябит в глазах и трясутся руки. Но она еще меня вспомнит! И ей будет неприятно! Впрочем, может быть, ей будет уже все безразлично. Нет! Это настоящая инквизиция! Кто ей дал право так издеваться! О, как тяжело! Как ужасно... Что ж, я уйду. Еще минута...».

Но здесь лицо его просветлело: он увидел ту, которую ждал с таким нетерпением. Он поднялся, облегченно вздохнул и быстро вошел в только что открытую толстой пожилой женщиной дверь под вывеской «Пиво — воды».

<sup>-</sup> Три пива! - выкрикнул он на ходу.

#### коммунальная услуга

Работник коммунального отдела Валериан Эдуардович возвращался с заседания в двенаддатом часу ночи. Он шел по затихшей улице и придирчивым взглядом человека, благоустраивающего город, замечал, что ночью почти не видно призывающих к чистоте табличек и плакатов, что мусорные тумбы расположены несимметрично, что забор, побеленный известкой, имеет непристойный вид.

У перекрестка Валериан Эдуардович покосился на звезды, но его внезапно отвлек шум, который создала выверпувшаяся изза поворота машина. Он метнулся в сторону, туда же завернула машина. Валериан Эдуардович бросился обратно — машина, взвизгнув, повернула за ним. Он попятился... Одна из улиц уже несколько месяцев была рассечена вдоль глубокой канавой. Не подготовленный к этому, Валериан Эдуардович испытал не только острое чувство неожиданности. Приятно, свалившись в четырехметровую яму, почувствовать себя живым и невредимым. Легкие ушибы только дополняют счастливое ощущение бытия. От сырых степ пахло сыростью. Валериан Эдуардович живо представил себя усопшим в этой яме, спина у него похолодела, оп бодро вскочил и затрусил по длинному пеблагоустроенному коридору.

- Там не вылезти,— вдруг услышал Валериан Эдуардович хриплый голос. Навстречу ему шел живой человек. Он приблизился, и Валериан Эдуардович при лунном свете разглядел высокого мужчину: худого и нескладного, как лошадь Дон Кихота. Запах, сопровождавший этого человека, и запах сырой земли вместе составили аромат винного погребка.
- Здравствуйте! тепло приветствовал он долговязого мужчину.— Вы давно здесь?
  - Точно не знаю,— ответил мужчина.— Который час? Валериан Эдуардович струсил.
- Уже двенадцать? Ого! Я вздремнул немного...— пояснил мужчипа. Неизвестный гражданин приблизился на четыре метра к уровню моря тем же путем, что и Валериан Эдуардович, по без постороннего влияния.

- Черт подери! говорил он. Свернул бы здесь шею хоть один из коммунальных работников! Полгода стоит эта ловушка открытой. Зачем они ее вырыли? Ну, теперь есть материальчик... Я это так не оставлю! Я их разнесу!
- Как вы их разнесете? осторожно спросил зардевшийся работник коммунального отдела.
- Известно, как. Для этого есть периодическая печать, сказал тот.
- Ну вы уж и рады стараться...— пробормотал обеспокоенный Валериан Эдуардович.
- Стараться я никогда не рад,— отвечал незпакомец.— Пу постояла бы эта траншея месяц, ну второй, а то ведь как будто ждут жертв...
- Но ведь мы с вами целы и невредимы. Ведь целы жо вы? — сказал Валериан Эдуардович раздражительно.
- Это что значит, падайте на здоровье, милости просим, так, что ли? — зловеще спросил неизвестный.
- А что... Радикальный способ борьбы с алкоголиками...
   Хи-хи. Вытрезвитель в какой-то степени...
- Но-но! Ты! Будем называть друг друга на «ты», тем более я вижу, что мы друг друга не уважаем,— рассердился собеседник.

Общее несчастье делает друзьями людей разных профессий, разных характеров, разных степеней пользования коммунальными услугами. Валериан Эдуардович и неизвестный друзьями не стали. Они ужасно друг другу не понравились, смертельно разругались.

Когда они выбрались из этой ямы, была глубокая ночь. Множеством неинвентаризованных фонариков мерцали звезды. Валериан Эдуардович оглянулся вокруг и вдруг почувствовал, что жизнь прекрасна. Он бодрой походкой взял направление к дому, обдумывая на ходу, как лучше поставить завтра вопрос о траншеях и ямах в городском отделе коммунального хозяйства, чтобы не портить настроение горожанам.

## НАСТОЯЩИЙ СТУДЕПТ

Старший преподаватель Лев Борисович Фениксов подозрительно относился к аудитории, перед которой выступал с курсом лекций о новом, недавно открытом, древнем языке. Ему казалось, что большинство студентов слишком молоды и несерьезны для того, чтобы заниматься этим необходимейшим предметом.

Сам Фениксов — мужчина лет тридцати, сухощавый, серьезный, холостой, принадлежащий науке. Лудитория же на его лекциях принадлежала самой себе.

С первой же лекции Фениксов выбрал среди физиономий, казавшихся ему безразличными и беззаботными, одно строгое, вдумчивое лицо и стал читать после этого, глядя на это лицо и обращаясь только к нему.

Студент Потехин в свою очередь каждую лекцию не сводил глаз с преподавателя. Если случалось, что Потехина на занятиях не оказывалось, Фениксов беспокойным и подозрительным взглядом скользил по рядам и, сбиваясь и нервичая, всю лекцию читал, обращаясь к проходу между скамейками.

Но Потехин ходил на его лекции часто, и Фениксов говорил о нем много хорошего там, где распределяются стипендии и навревают скандалы.

— Что ин говорите, на первом курсе, по-моему, разболтанный народ. Шуточки, невнимание... и, знаете, даже неуважение к предмету и преподавателю, а я, знаете, за это буду карать... Представьте себе, я вижу там одно только внимательное лицо. Сразу видно — серьевный товарищ. На него даже приятно посмотреть. Чувствуется настоящая пытливость, уважение... Уважение совершенно необходимо. Вот он — настоящий студент. Я говорю о Потехине.

До сессии было еще далеко, и Фениксов долго бы оставалси при этом мнении, если бы не один досадпый недостаток Потехина.

Студент Потехип был рассеян. Он обладал уникальной способностью, занимаясь одним делом, думать о другом. Так, покупая папиросы, он думал о том, что надо бросить курить, или, отвечая на зачете, соображал о дне и часе пересдачи того же зачета. По рассеянности он, например, всю зиму проходил в осеппем пальто и «забывал» иногда пообедать.

Раз после лекции Фениксова, на которой преподаватель и студент вдоволь налюбовались друг другом, Потехин, чувствуя, что аппетит превозмогает в нем рассеянность, направился в студенческую столовую.

В столовой с подносом в руках туда-сюда сновали молодые самообслуживатели. Потехин накрыл стол, безотчетно склоняясь при этом к вегетарианству и думая о том, что этот обед неизбежно повлечет за собой ужин. Минуты две он ждал у маленького окошка тарелку с хлебом, потом получил ее и в задумчивости уселся... за чужой стол.

Даже наметанный глаз старого экзаменатора, принимавшего экзамены в разные времена и при разных освещениях, мог бы спутать эти два стола. Одинаковые, с равным количеством блюд. Накрытые на одну персону и одинаково сервированные, эти столы отличались только тем, что должно быть съедено.

Таким образом, студенту Потехину представилась возможность познакомиться со вкусом преподавателя Фениксова, к чему он без промедления приступил.

Сам Фениксов с недоумением остановился за спиной Потехина, чуть не выпустив из рук свою тарелку с хлебом.

К Потехину между тем подсел знакомый студент с другого факультетеа — высокий, длинноволосый пижон из тех, которые лазвют через решетку в сад пить пиво. Фениксов ушел бы, если бы между приятелями вдруг не начался разговор, который до того опеломил Фениксова, что он машинально опустился на ближний стул. Разговор был о нем, и не было на свете сил, которые могли бы помешать ему все выслушать. Чтобы это не слишком походило на подслушивание, Фениксов взял ложку и стал хлебать потехинские щи.

- ...Понимаешь, с первой же лекции уставился на меня,— говорил Потехин,— и так все время. А у меня, ты знаешь, привычка смотреть в одну точку...
  - У меня тоже, признался приятель.
  - Ну так я на него и глазею. Не слушаю, конечно, а так,

пыль в глаза пустить... Как-никак в мою зачетку требуется его автограф...

Фениксов чуть не понерхнулся. Щи, которые заказал студент, пришлись ему не по вкусу. Они отдавали очковтирательством.

— Он читает такую чепуху,— продолжал Потехии, не замечая того, что шницель немного пережарен.— «Рцы черноокая, любинь ли мя?...» Смех! Кому это надо? Вся эта наука состоит из примечаний и оговорок. Это, дескать, еще не окончательно так, еще может быть и по-другому, я, дескать, еще об этом парочку томов состряпаю. А о чем? Мелочь какая-нибудь, чепуха!...

Фениксов побагровел, но продолжал заниматься жареными макаронами. «Немыслимо! — думал он.— Какой нахал! Ест мой обед и говорит такие вещи. Подожди...»

— А вот же — надо сдавать, — вздохнул Потехин, — взял я у девчонок лекции, читаю сорок раз по одному месту — ничего не понимаю. Он сам тоже ни черта не понимает.

У Фениксова потемнело в глазах, он залном вынил стакан чая и вскочил со стула...

Следующие лекции он читал, потупив взор в свои конспекты. Он целиком принадлежал науке.

#### ГЛУПОСТИ

Где и когда встретились эти молодые люди, вам знать вовсе не обязательно. Важно лишь знать, что встретились они совсем недавно и теперь шли рядом по тихой городской улице.

Сентябрьский вечер был необыкновенно хорош. Весь день шел дождь, и солнце выглянуло только перед самым заходом— забежало проститься— и теперь над низкими заборами, сквозь блестящую черную листву мелькал его розовый след. По мокрому асфальту скользили недавно зажженные фонари.

— Какой вечер! Какой воздух! Я даже не знаю... Мне хочется сделать сейчас какую-нибудь глупость! — Девушка остановилась и, повернувшись к молодому человеку, продолжала шутливо и капризпо: — Почему вы молчите? В такой вечер неприлично

молчать. В такой вечер надо говорить красивые и возвышенные вещи.

И в самом деле, пастроение у нее было если не возвышенное, то возбужденное, отчего она, хорошенькая и без того, делалась еще привлекательней.

Никитин, так звали ее собеседника, улыбнувшись и смутившись, проговорил:

- Я не поэт, Лиля... Но если вы хотите...

По лицу Лили скользнула неуловимая улыбка. Так может говорить только влюбленный, и, точно, Никитин уже был серьезно, беспросветно влюблен.

Никитин — студент, веселый, живой юноша, светловолосый и голубоглавый. Беспечный владелец бесценных сокровищ молодости, он не гонялся еще за счастьем сам, а наступал ему на пятки нечаянно. Встречу с Лилией он считал первой удачей своей живопи, второй удачей для него было бы поцеловать ее.

Инкитина нетрудно понять, стоит только увидеть эту девушку. Волосы ее могли растрогать, глаза взволновать, улыбка оживить камень и произвести впечатление даже на мрачного сотрудника бракоразводного отдела.

Улицу пересекала другая — многолюдная, шумная, с трамвайной липией и с вереницей легковых машин. Никитин свернул было па нее, но Лиля вдруг сказала:

- Не хочу сюда. Знаете, что? Сядем сейчас в трамвай и поедем куда-нибудь на окраину, в незнакомое место, там сойдем и вернемся пешком. Что, легкомысленно?!
- Не очень,— ответил Никитин.— Я предлагаю на край света.

Но на трамвайной остановке собралась толпа, численностью напоминающая скопление поганых под древним Киевом, и Никитин остановил такси, за что Лиля остановила на нем взгляд, полный признательности и внимания.

Шофер, пожилой мужчина в ученической фуражке и с сигаретой в зубах, спросил не оборачиваясь:

- Куда?
- До Дерибасовской, сказал счастливый Никитин.

Дерибасовской в этом городе никогда не было. Шофер поверпулся, взглянул на Никитина, рассмотрел улыбающуюся Лилю, по ничего не сказал и тронул машину.

— Давай за город! — поясния Никитин.

Машина пристроилась к цепочке «Москвичей» и «Побед», медленно миновала два перекрестка, свернула на третьем и стала набирать скорость. На улицах света становилось все меньше и меньше, мимо скользнул последний огонек какой-то сторожки, и машина выскочила на пустое и ровное шоссе, рассекающее темный ночной лес.

Никитин не отрываясь смотрел Лиле в лицо. Неизвестно когда появившаяся луна стремительно прыгала по верхушкам ближних деревьев, резала их темные силуэты или летела по воздуху. Лиля следила за ней, широко раскрыв глаза, с каким-то начивным вниманием, и по лицу ее то и дело бешено струились тени. Шоссе чуть свернуло в сторону, луна стала отставать. Лиля, чтобы видеть ее, невольно потянулась в сторону Никитина, и тот, пе в силах уже больше выдержать, взял ее за плечи и два раза поцеловал в губы.

Разверните машину! — звонким, срывающимся от негодования и обиды голосом скомандовала Лиля.

Шофер усмехнулся и сбавил ход.

- Вы слышали? повторила Лиля.
- Лиля, послушайте... тихо начал Никитин.
- Я с вами не разговариваю, быстро перебила она, я вас больше не знаю.

**Шофер остановил машину, повернулся и, нагло подмигнув Никитину, заговорил:** 

- Было у меня несколько таких случаев, так некоторые девочки пешком отсюда, извините за выражение, топали...
  - Ах, вот как! Откройте дверцу!

И Лиля, вдруг всхлипнув, попыталась открыть замкнутую с се стороны дверцу.

- Разворачивайся! грубо приказал Никитин.
- Пропустите меня. Я сойду,— сказала Лиля, обращаясь к Никитину. Хотя в глазах у нее светились слезы, она сказала это

гордо и надменно. Но машина уже разворачивалась, а Никитин сидел не шевелясь и глядел прямо перед собой.

Обратную дорогу весь экипаж хранил мрачное молчание, если не считать того, что Никитин указывал дорогу до Лилиного дома.

Выйдя из машины, Лиля молча направилась во двор. Никитин бросился за ней.

- Эй, парень! А заплатить! испуганно залопотал тофер.
- Жди здесь! крикнул Никитин. Он догнал Лилю и очутился в классической позиции влюбленного между возлюбленной и дверью.
- Пустите меня,— сказала Лиля строго.— Вы ужасный человек. Мы едва еще знакомы, и вы... Пустите меня, я не хочу вас видеть.
- He пущу,— заявил Никитин с отчаянием,— не пущу до тех пор, пока вы не скажете, что не сердитесь.
  - Идите, вас ждет шофер, сухо отвечала Лиля.
- Он будет ждать до тех пор, пока вы не скажете, что не сердитесь на меня,— запальчиво сказал Никитин.
  - В таком случае вы будете разорены...

Диалог затянулся на полтора часа. Никитин говорил о том, что не хотел обидеть Лилю, что все вышло номимо его воли, объяснился между прочим в любви и продолжал «осаду крепости» с соответствующими случаю отчаянием и упорством. Лиля говорила о том, что еще никто в жизни с ней так не обращался и что она, наверное, никогда не простит Никитину эту грубость, а себе глупость и легкомыслие, с которыми она села в машину. Два раза в воротах появился шофер, кричал: «Эй, парены!» — и, неслышно ругаясь, исчезал. Появившись в третий раз, он крикнул: «Не меньше полбумаги», — и погрозил пальцем.

- Идите, идите, все еще насмешливо сказала Лиля.— Вы пустите себя по миру, а потом будете обвинять меня...
- Вам не надоело? кипятился Никитин.— При чем здесь тофер и его такси? Я могу оплатить в таком случае самолет. Ясно это вам? Вы мерзнете — это другое дело. Скажите, что вы простили мне... и я уйду.

- Хорошо. Я все скажу завтра вечером.

И она насмешливо побавила:

- Только не приезжайте, пожалуйста, на такси. Таким обравом можно вырвать даже признание в любви.
  - До свиданья!
  - До свиданья! послышалось уже за дверью.

Шофер нетерпеливо прохаживался вдоль машины.

Едем ко мне... или лучше к моим друзьям. Там расплатимся,— весело сказал Никитин и, с силой захлопнув дверцу, добавил: — Погоняй!

Назавтра было воскресенье, и Лиля с утра ушла гостить к своей тете, которая жила на окраине города. Там, номогая поливать капустные грядки, Лиля со всеми подробностями описала вчерашний вечер.

— Нахал,— заключила добродушная Надежда Ивановна,— самый натуральный нахал. Неделю как знаком с девушкой — и уже такие штуки...

Надежда Ивановна была женщиной пожилой, одинокой и доброй. Больше всего на свете она любила племяницу, чай с малиновым вареньем и разговоры о нравственности.

— Таких, милая, гнать надо,— продолжала она.— Он случайно не Эдик? Мне почему-то кажется, что все Эдики ходят в узких штанах и все — негодян. Ты, Лиля, будь начеку, ты совсем еще ребенок. Ты можешь наделать массу глупостей...

После обеда Лиля уснула на большой, как стол для игры в имиг-нонг, кровати Надежды Ивановны. Ей приснился вчерашний водитель такси. Он пришел к крыльцу ее дома с букетом цветов и, смущенно улыбаясь, бормотал какие-то нежности. Лиля проснулась и рассмеялась. Тотчас же в спальню вошла Надежда Ивановна.

- Ты уже не спишь? Ну, давай пить чай. И пригласям пария...
  - Какого еще пария?
- А вон во дворе колет дрова. Тут недалеко живет студент. Носле обеда приходит и говорит: «Это вам, кажется, требуется дровосек?» Как же: мне давно требуется—привезли два кубо-

метра чурок, кому у меня их колоть? Парень скромный, хороший, пе какой-нибудь Эдик. Сколько, спрашиваю, за работу. Не знаю, говорит, сколько дадите. Я человек гуманный, мне бы, говорит, порезвиться. И вот уже часа три резвится.

Они вышли в другую комнату, окна которой выходили во двор.

Посреди двора, без рубахи стоял Никитин и махал тяжелым колуном. На его широких загорелых плечах играли солнечные аайчики.

Лиля вспыхнула и спряталась за Надежду Ивановну.

- Вот парень! Не то что катают там всякие на такси, -не унималась старуха.
  - Не надо его звать пить чай,— еле слышно сказала Лиля.
- Как знаешь,— проговорила Надежда Ивановна и ушла в кухню. Прислопившись к подокопнику, Лиля продолжала смотреть во двор...

Вечером Пикитин и Лиля снова бродили по красивым и тихим улицам города. О вчерашнем они почему-то не разговаривали, и только прощаясь, Никитин спросия:

- Вы простили мне вчерашнее?
- Я простила тебя,— сказала Лиля тихо,— и боюсь, что, если это повторится, прощу еще...

### РЕВНОСТЬ

Она некрасива. Я знаю это лучше других. Не сразу найдешь другое такое же круглое лицо и такие бесцветные глаза. Короткая прическа на ее голове выглядит тяжелым увечьем. Она неумна. Об этом говорят ее постоянный испуганно-вопросительный взгляд и могучее отвращение к толстым книгам и серьезным разговорам. Шутки обижают ее, а смеется она обычно без всякой причины. Самые искренние ее мысли — это мысли, которые она высказывает вечаянно. При всем при этом она заносчива. Она уверена, что по жизни ее должны пронести на руках.

Она капризна, мелочна, злопамятна и т. д., и т. д. И то, что я хожу с ней под руку, дарю цветы и не могу прожить без нее ни одного вечера, жестокая печальная нелепость. Мне двадцать

четыре года, я самый настоящий инженер-электрик, не пишу стихов, не толкаюсь за билетами на концерты заезжих теноров, скажите, почему мне досталась такая жалкая, мальчишеская роль?

Наше знакомство, это роковое недоразумение, состоялось только потому, что однажды, желая насолить своему недругу, я проводил ее из театра вместо него. Дорогой она без конца трещала о нем, и я решил проводить ее еще раз. Не знаю, как это произошло, но незаметно для себя я с головы до ног был опутан ревностью. Самой, что называется, глухой и слепой.

Когда мы остаемся одни, мне с ней скучно. Мы молчим или занимаемся каждый своим делом. Я читаю или курю и думаю, она часами сидит на кушетке и, я уверен, часами ни о чем не думает. И молчит, молчит. А если что-нибудь скажет, то это будет такая глупость, что мне становится неловко, хочется уйти.

Но вот она поднимается с кушетки и, тряхнув своей мужской прической, говорит:

- Как я хочу танцевать! Пойдем сегодня на вечер.

И с этого мгновения она в моих глазах преображается. Слова ее становятся умными и многозначительными, глаза темными и бездонными, голос изумительным.

 Не пойдем, ни за что не пойдем,— твержу я. Но мы идем, и я говорю ей самые нежные слова, на которые способен.

В зале я ловлю каждый ее взгляд, каждое слово, слежу за каждым ее движением. «Кого она увидела? Кому улыбнулась? Кто этот красивый парень? Неужели он подойдет сюда?» Бывает, что он подходит, и она, улыбаясь самой прекрасной улыбкой на свете, просит у меня разрешения потанцевать, и самый ненавистный мне человек опускает свою руку на ее талию, и они исчезают в толпе. И тогда у меня кружится голова, пылает лицо, сердце вогвот взорвется. Мне хочется расшвырять танцующих, вырвать ее из рук партнера, схватить ее и бежать с ней куда-нибудь далеко от этого множества глаз, улыбок и лиц...

## конец романа

Вокзала никакого нет, потому что нет еще города. Есть обыкновенная станция — маленькая, деревянная, выкрашенная в желтый цвет. В зале ожидания всего три скамейки. На одной устроились две старушки с корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровенный дядя в телогрейке.

На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с большими серьезными глазами. В глазах — беспокойство и даже страдание. Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутая на лоб серая кепи бросает тень на сго глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и круиные расслабленные губы. Тяжелые руки брошены на скамейку. Такая поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равнодушия. У его ног стоит громоздкий черный чемодан.

- Николай, ты не уедешь сегодня... Слышишь, не уедешь, шенчет девушка, боязливо касаясь его руки.
  - Почему я должен ехать завтра?
  - Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.

В ес голосе и просьба, и требование, и надежда. Он поднимает воротник, встает, берет чемодан.

- Выйдем стсюда.

Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая, голубая осенняя ночь полна ожидания и беспокойства.

- Может быть, ты все-таки поедешь со мной?
- Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люблю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя любить...

Он усмехается.

— Какая ты еще девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты ноняла, что ничего не теряешь. Для тебя даже хорошо, что я сма-

тываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и береза. Ты вся какаято голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я кочу признаться тебе в том, что я люблю себя. Люблю самого себя — и это самая искренняя моя привнзанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя вытуалчем, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это все сейчас надо.

## А она твердит:

- Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...
- Сюда я приехал заработать, ну и... из любопытства. Денег здесь приличных нет, любопытство мое удовлетворено. Магнитная гора меня больше не притягивает. Счастливо вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь и морозы я оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную память о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в телогрейке. Пришел поезд.

 Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, как сказал один хромой старик. Он писал упадочнические стихи, много ездил, но нигде не прописывался.

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть ее бледности, дрожат губы, влажные глаза блестят... Все вместе это — боль, горе, смятение. Он берет ее за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

— Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня — ты поедешь. И не надо больше глупостей провоздушный замок у магнитной горы. Подумай, чтобы быть счастливым, не обязательно строить новый город. Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползет вдоль перрона.

— Нет... я не могу, - шепчет она.

Его лицо становится жестким и надменным.

- Тогда прощай, говорит он и вскакивает в тамбур.
   Раскрытую дверь тамбура тотчас же заслоияет толстая фигура женщипы-проводницы.
- Укатил соколик,— взвизгивает проводвица,— ищи, девка, другого.

Быстро прогоред красный огонек последнего вагона, и вот уже замирает стук колес. И сразу делается невыносимо тике. Слышно, как бьется сердце.

К луне крадется тяжелая черная туча. Становится темию. Девушка идет от станции в гору, туда, где светятся окна поселка. Наги сиротливо шуршат по сухой траве. В открытых глазах слезы, и сквозь их нелену растут и заполняют весь взгляд силошимым шеясным заревом огин будущего города.

#### УСПЕХ

На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия и должен был отказаться от матери, спекунировать шикарным бельем, клеветать, двурушничать, вскрыть два сейфа и обмануть несколько девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу три милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что и сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут наконец дали солидную роль. Режиссер долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет пезаурядный подлец». И вот — роль моя!

Кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух.

За два дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В двенадцатом часу пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя.

— Браво! Браво! Ты бесподобен! Ты страшен! Браво... Только, знаешь, слишком уж... Твой герой — такое чудовище, что както... Бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают черт знает что! То приезжий, то прохожий, то хулиган, то пижон, а теперь — чтото умопомрачительное... Но хватит. Собирайся, тебе надо проветриться.

Глядя на Машеньку, на ее поблескивающие глаза, веселые лучистые волосы, слушая ее щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста.

— И вот что! Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что живо!

Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и, хотя был ноябрь, все очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не все ли равно — осень ли это была, весна ли — я был счастлив. Хотелось выкинуть что-нибудь легкомысленное и веселое.

- Ты будешь вежлив,— говорила Машенька,— старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит ты артист. Что-нибудь соври.
- Какі Еще одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека. Машенька, пожалей меня, я этого не репетировал.

Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило... «Сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя,— подумал я,— а потом объяснюсь. Будет весело, непринужденно, заодно прорепетирую и посмотрю, как оно — на свежего человека».

Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей.

И вот я и Варвара Семеновна сидим друг перед другом в пебольшой светлой комнатке, завешанной и заставленной этюдами.

 Смотри же,— шепнула мне Машенька,— я хочу, чтобы ты ей понравился.— И убежала на кухню.

Мамаша — еще нестарая миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню. Длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица. Минуту мы молчали. Я бы давно уж смутился, но не таков мой герой.

- Я очень рада, что мы познакомились,— сказала наконец мамаша.
  - Да, отвечаю я, это не лишнее.

И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями. «Начну,— решил я,— ошарашу сразу».

Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал:

- Мы, Варвара Семеновна, люди умные и не будем играть втемную. Я женюсь на вашей дочери. Не надо истерик, слез, восторгов тоже не надо. Обойдемся без междометий, восклицаний и прочих изъявлений чувств. Экономьте нервы... Вопросов вы мие тоже не задавайте. Я все сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой. Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь... как бы это вам сказать... непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить.
  - Артистам всегда завидуют, -- сказала вдруг мамаша.

К моему изумлению, на ее лице не было смущения. Строгость вдруг сползла с ее губ, а приподнятые брови означали лишь легкое удивление и любопытство.

— Да, я артист,— продолжал я,— почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят? Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани — только заплатите мне больше... Конечно, получать и дурак может. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам и возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она... ничего себе... шик, экстра, прима. Но дело не в этом...

Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша. «Странно,— подумал я.— ее, видимо, ничем не прошибешь».

— Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без нее жить. Мы знакомы всего две недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную... выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми... с запросами. Сейчас я и сам артист, но, как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернешься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом-кредитом. Например, в комиссионный магазин — на простор.

«Почему она меня не выгонит?» — недоумевал я.

— Я выкладываю вам все начистоту, потому что я уверел, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам вли не нравлюсь — это не имеет никакого значения. Машенька от меня микуда не денется. Я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках.

Я помолчал, прошелся по комнате и сказал, гадко ухмыллясь:

 Между прочим, у нас с Машенькой все зашло очень далеко... Вы можете нас поздравить чисто формально... постфактум, так сказать, — вы меня понимаете...

Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а странное дело, она улыбалась. «Бревно — не женщина... Ну, я тебя доконаю!» — обозлился я.

— Мне сейчас нужны деньги,— продолжал я как можно нахальнее,— для одного дельца. И вы мне их дадите... Если вы мне откажете, я могу не жениться на вашей дочери. Очень свободно... Я ведь все могу.

После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не новерил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности:

- Сколько вам надо?
- Тысячу,— сказал я в замешательстве: я уже не мог больше играть.
- Конечно, я вас выручу, улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька.
- Обед готов... Что такое ты ей говория? Она в восторге от тебя. «Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, сто лет жить можно. Он прелесть. Но скажн ему, чтобы он был осторожнее. Он, говорит, молод, горяч». Так чем же ты ее очаровая?

В глубокой задумчивости я опустился на стул. «Да, это уснех».— думал я, с тревогой вглядываясь в невинные Машеныкины глаза.

### СВИДАНИЕ

Сценка из нерыцарских времен

Майский день. Тихая городская улочка. В тени двухэтажного дома сидит са по ж н и к, последний из кустарей-одиночек. Это бородатый благообразный старичок с задатками интеллигентности, трезвый, в хорошем настроении. Перед ним табуретка, инструменты—все в образцовом порядке. К нему подходит молодой человек в сером пиджаке и обуженных в мастерской брюках—студент средней обеспеченности.

Студент. Здравствуйте!

Сапожник. Добрый день!

Студент. Изнываете без работы?

Сапожник. Прячусь от жары. В монх башмаках нет такой роскошной вентиляции...

Студент (усаживаясь на табурет и снимая ботинки). Досадная случайность. Привычка ходить не глядя под ноги... Эти штиблеты должны жить во что бы то ни стало.

Сапожник. Ты кочешь сказать: во что бы это тебе ни стоило? (Осматривает штиблеты.) Операция рискованная...

Студент (поспешно и категорически). Десять рублей!

Сапожник. Сколько?

Студент. Десять. И то из сострадания к безработным хирургам.

Сапожник. Тридцать рублей. Из сочувствия к городскому норядку.

Студент. Только десять.

Сапожник. Тогда давай своим ботинкам порошки— по три раза в сутки... И потом, мне кажется, я чинил эти штиблеты кому-то другому. Студент. Но-но!

Сапожник. Пришить, подбить, поставить набойки — тридцать рублей!

Студент. Ну, хорошо... Среднее арифметическое между десятью и тридцатью— двадцать рублей. Чините, черт с вами! Но условие: как можно быстрее. Промедление смертельно.

Сапожник. Что ж, давай. Я воспитан по-старому.

Студент. Что-то мне сдается, что вы, папаша, сидите на чужом месте.

Сапожник (принимаясь за работу). Почему это на чужом? Место самое мое. Где еще сидеть шестидесятипятилетнему пенсионеру, изнывающему от скуки жизни? Здесь светит солнце, ходят люди... Гляди, девушки-то, девушки-то так и шьют, так и шьют!

Проходящая мимо девушка, коротко подстриженная и модно одетая, вдруг вскрикивает и приседает на гротуар.

Девушка (с отчаянием). Каблук! (Осматривается.) Сапожник! Как удачно!

Сапожник (любезно). Очень удачно!

Девушка (подходя, поглядывая па часы). Оторвался каблук, прибейте, пожалуйста.

Студент. Вы видите, мастер занят.

Девушка. Но надеюсь, вы уступите. Мне ужасно некогда.

Студент. Мне тоже некогда.

Девушка. Но войдите в положение.

Сапожник (девушке). Разрешите вашу модель...

Студент. Ни в коем случае! Я опаздываю.

Девушка. Вы не имеете права... Мастер согласен.

Студент. Зато я не согласен. Присядьте... то есть вам придется постоять.

Девушка. Благодарю... Поймите, меня ждут...

Студент. Очень рад за вас... (Смотрит на часы.) Поторопитесь, патриарх.

- Девушка (смотрит на часы, перепичает). Я не говорю уж о благородстве, но элементарная вежливость, порядочность..
- Студент. Вежливым и предупредительным с вами будет тот, к кому вы торопитесь. Он, и никто другой. Я же не вижу в этом никакого смысла. Другое дело, если бы вы мне понравились...
- Девушка. Ну, знаете ли! Вы, вы... (Нереничает, ломает руки. Тихо.) Ну хорошо... Я прошу вас, вы понимаете, прошу... Я даже признаюсь вам... мне нельзя опоздать. Решается судьба, от этих минут зависит счастье...
- Студент. Не нервничайте. Мое счастье, может быть, тоже зависит от этого вот гвоздя. А почему вы думаете, что ваше счастье лучше моего? (Сапожнику.) Скажите, патриарх, сколько вам лет? Вы, наверно, успели уже заметить, что взаимоотношение полов состоит из предрассудков и заблуждений. Оттого, что какой-то болван тысячелетие назад взял манеру бренчать под окнами капризной особы на гитаре, прикладывать руку к сердцу и прочее, я должен сейчас уступать во всем каждой женщине. И, заметьте, женщины уже не ждут проявления чуткости, томно закатив глаза, а требуют, кричат и грозят судом. Не уступите в автобусе места — и вас назовут невежей, хамом и кем угодно. (Смотрит на часы.) Вот, скажем, вы. Вы пристаете ко мне с нелепым требованием: «Уступите мне свое счастье!» С какой стати! Я не могу, не имею возможности быть чутким и нежным со всеми девушками, починяющими обувь у частников. Не нервпичайте. Вас ждет феодал с гитарой. Вы, я полагаю, понравитесь ему и без каблука. Спешите — вейте из него веревки, гните в бараний рог. Но при чем здесь я?
- Девушка *(сапожнику)*. Прибейте этому молодому человеку язык.
- Студент. Вам печем будет за это заплатить. (Смотрит на часы.) Поторопитесь, патриарх! Осталась минута!
- Сапожник. Дети, разве можно заходить так далеко с самого начала?

Довушка. Для таких нахалов не бывает начала.

Студент. Вы хамеете на глазах...

Девушка (вспыхивая). Нет это вы — хам! (Сапожнику.) Сколько минут ходьбы до памятника Крылову?

Студент (с ужасом). Крылову?

Сапожник. Пять, не больше.

Девушка (смотрит на часы). Опоздала! (Всхлинывая.) Вы... Вы самый наглый хам...

Студент (бледнея). Вы... Вы — Лиля?..

Девушка (перепо). Что! Так это вы... Ха-ха-ха! Чудесно! Ха-ха-ха... Прощайте! Не смейте звонить! (Быстро уходит.)

Сапожник. В чем дело? Обувайся, беги за ней...

Студент *(бормочет)*. Девушка с нежным голосом... Гордая любовь... Первая встреча...

Сапожник (прасием от любопытства). В чем дело?

Студент (кричит). В чем дело! В чем дело! Дело в том, что свидание состоялось. Первое свидание! Три месяца я упивался этим голосом, боялся дышать в телефонную трубку. Почти признался в любви, боготвория... Гордая и таинственная. Едва вымолил свидание...

Сапожник. Хе-хе... Феодал рвет струны...

Студент. Молчи, старый пират! Черт посадил тебя сюда! Разрешают же частные давочки.

### на пьедестале

В конце Пригорской улицы происшествие. На высокой каменной стене строящегося дома стоит человек, жестикулирует и что-то говорит. Прохожие останавливаются и волей-певолей увсличивают собравшуюся уже у стены толпу.

- Что там?
- Наверное, мальчишка.

Но это не мальчишка. Это Семен Васильевич Жучкин, разпорабочий, увольняемый с разных работ за пьянство. На пятнадцатиметровую стену его загнал пьяный кураж.

Трезвый Жучкин - хмурый, замкнутый человек, заговаривающий лишь для того, чтобы ругаться и грубить. Ругаясь много и охотно, он вспоминает чужих матерей чаше, чем это пелают сами чужие. Все остальное время Жучкин эловеще молчит. И. видимо, чтобы не угнетать общество своим тяжелым характером, он избегает быть трезвым, Хмелеет он быстро, и вместе с опьянением к нему приходят непринужденность и какая-то маниакальная общительность. Инстинкт самосохранения тянет его к незнакомым людям; тогда он с меньшим риском может навязываться в друзья, наживать врагов и вызывать участие в своей оплакиваемой пьяными слезами судьбе. Ему все равно: жаловаться, плакать, упрекать или угрожать — лишь бы быть все время на глазах у людей. Эта болезненная потребность в обществе так велика, что, кажется, такой человек бросил бы пить, если б всякий раз после вышивки оставлять его одного. На этот раз он в ударе. При его фантазии каменная степа в людном месте — для него седьмое небо. Он сознает, что это кульминация, что ему никогда уже не собрать столько людей, заинтересованных его судьбой. Стоит он, придерживаясь одной рукой за торчащий из стены железный прут с пьяной грацией и претензией на монументальность.

— Чего собрались? — говорит он надменно. — Не видели пьяного пролетария? Смотрите!

И он слегка надрывает на своей груди рубаху.

- Чего ржете, цыплята желторотые. обращается он к двум засмеявшимся молодым людям.— Что, смешно?
- Ты зачем туда залез? Ведь пьяный же, свалишься. Слезай! — говорил толстый дядя с нортфелем.
- Смеются! продолжал Жучкии.— Я их защищал, когда... когда их еще не было. Сражался... болезнь получил, а они зубы скалят... и-ых!

На самом деле Жучкин викогда нигде не сражался, если не считать, что был бит однажды бутылкой по голове.

Жена дяди с портфелем, полная чувствительная женщина, суетится и тараторит:

Что же это, оп упасть может, он ведь пьяненький! Мужчины, что же вы стоите, мужчины!

- Слезай, слышишь, слезь! Свадишься, дурак,— басят мужчины.
  - Сванось, дрогнувшим голосом говорит Жучкин.

На молодых людей, снова собравшихся было рассмеяться, шикают и выговаривают: «Все бы зубоскалили, тут, может быть, трагедия...»

— Свалюсь! — торжественно и плаксиво повторяет Жучкин.— Что мне! Боролся, ничего не щадил... смеются... свалюсь... А ну, расступись!

Внизу смятение. Женщины разбегаются.

- Бежите! упивается Жучкин. В свидетели не хотите!
- Довели человека! раздается из толпы глухой анонимный голос.
- Мужчины! восклицает жена дяди с портфелем. Происшествие так захватило ее, что она раскраснелась, похорошела и, может быть, даже помолодела.— Человек может погибнуть!

Молодые люди направляются к стене, к деревянному трану. Но Жучкин кричит:

Куда ползете? Не подходи — сразу прыгну!
 Молодые люди отступают.

- А ну спускайся! строго командует подошединё милиционер. — Спускайся живо, а то...
- Послушайте, так нельзя,— набрасывается на милиционера супруга дяди с портфелем.— Он ведь бросится... так нельзя. Нужно учитывать состояние... Вы бесчеловечны. Его надо убедить.
- Надо убедить,— нагло повторяет Жучкин.— Они привыкли тут...

Милиционер, молодой, еще недавно застенчивый парень, приходит в растерянность и недоумение. И Жучкина убеждают. А он несколько раз порывается низвергнуться вниз, дорывает на себе рубаху, хнычет, воет, рычит...

В это время к стене приближается старшина милиции Василий Васильевич Милых. Жучкина он знает давно и хорошо знаком с его повадками.

— Прыгай! Давай прыгай! Ну! — кричит Милых.

Заметив его, Жучкин втягивает голову в плечи, запахивается в рубашку, ежится и исчезает с авансцены.

— Да разве он прыгнет! — говорит Милых с сожалением.

Через минуту Жучкин внизу. Теперь его можно хорошо рассмотреть. Вблизи вид у него жалкий, трусливый, как у шкодливого кота, которого хозяйка не кормит, а только бьет. Он бормочет:

- Я, Василь Васильевич, ничего такого... это я так... проветриться.
- Мы тебя провентилируем,— обещает Милых и вдруг обращается к жене дяди с портфелем: — Гражданка, пройдите, пожалуйста... для освидетельствования хулиганского акта.
- Нам, знаете ли, некогда... Извините, возьмите кого-нибудь другого,— старается увильнуть женщина.
- Ничего. Это ненадолго. Пройдемте, пройдемте,— настаиваст Милых и, обращаясь к Жучкину, цедит сквозь зубы: — Обрати внимание, порядочным людям неприятно с тобой идти.

Жена дяди с портфелем морщится, пожимает плечами и, ничего не поделаешь, идет вслед за Жучкиным и милиционером. К ней пристраивается недовольный муж.

- Хулиганов ведут, - говорит кто-то на улице.

### СУГРОБЫ

Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег,— мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество.

Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла.

Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепука...

У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом... Зачем ему куда-то ездить...» Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, межности, утоворы — все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма...

Где-то в стороне послышался собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.

Никто в деревие не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один произительно радостный, жепский: «...Парней так много хавластых...» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.

От крыльца клуба, украіненного еловыми ветками, ярко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.

— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы... Это, можно сказать, судьба. Зайдемте, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.

Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Феди. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.

- Зайдемте, честное слово, пристает Федя.
- Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.
- Дружки мои все уже напились, а я вот... весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?
  - Ходила на свидание. Прощай, Федя.

Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михавл Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.

В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, комуто улыбается. Где он сейчас? Мало ли где... Город большой... а я маленькая... Позвать кого-нибудь... Зарипыча позвать?».

Верочка сбегала и пригласила сторожа.

- Вы один и я одна,— сказала она,— встретим Новый год вместе.
- Кому новый, а кому, может, последний,— сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.
- Чего же ты одна? спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом.— В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.
- При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович.
   Обещали приехать сегодня и обманули.
  - Как же так?
  - **—** Да так...

Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всилипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.

- Так ведь нельзя, может, было приехать, -- сказал он.
- Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.

Верочка отвернулась от стола, положила руки на спинку стула, уровила на руки голову и затихла. Заринычу стало ее жалко.

Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам он нуждался в утешении.

— Чего убиваться? — начал он строго.— Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди, свидитесь... А куды вы денетесь? Звезды, к примеру взять, над вами одни и те же... Куды денетесь.

Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь.

Когда он вэглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.

- Андреевна! позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.
- Вот тебе раз! Спит девка-то... Господи, чокнуться будет не с кем!

Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке,— она улыбалась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.

Ишь ты какая...— пробормотал он,— намаялась... Пущай спит, что уж...

Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.

Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, произительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.

- А, лунатик! Все крутишь тут... Ну-ну. Ишь вырядился...
   А не мерзнешь ты в этим колиаке, а? Не холодно тебе?..
- Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое... Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого... Всра Андреевна в настоящий момент чем занимается?
  - Дурак ты, Федька. Спит она.
- Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.
  - Спит, говорю... Спит, и только.

Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.

## исповедь начинающего

#### Психологический этюд

Коридор редакции. По коридору туда и обратно ходит, напевая драматическую тему из второго действия «Риголетто», молодой человек в черном костюме, с бледным лицом. Испачканные в чернилах руки он заложил за спину и нервно шевелит там большим пальцем.

Молодой человек. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля. (Вздрагивая и останавливаясь.) Не знаю, как я кончу, но начал я плохо... (Снова ходит.) Я проклинаю тот день и тот час, когда впервые сел писать рассказы, мне ненавистны те люди, которые говорили мне, что это у меня получается, сколько раз я пытался бросить... (Останавливается.) По легко сказать «бросить писать»! (Распаляясь.) Можно избавиться от тысячи дурных привычек и приобрести две тысячи хороших, можно стать вежливым, чутким, бескорыстным, можно бросить курить, пить, можно бросить, наконец, жену, детей, но — бросить писать?! Человек, раз напечатавший гденибудь рассказ или стихотворение, уже никогда не остановится писать. Это невозможно, так же, как невозможно дураку перестать валять дурака!

Если б вы знали, как много я пишу. Честное слово, я не могу равнодушно видеть чистую бумагу, сейчас же у меня появляется какой-то зуд и непобедимое желание исписать эту бумагу, псчеркать. На моем столе безобразие от начатых и незаконченных рукописей. И вы думаете, я выбрасываю всю эту чепуху? Не-ет! (Усмехаясь.) Я аккуратно складываю все в стол в тайной надежде, что когда-нибудь эти бумаги схватит дрожащая рука исследователя.

Знаете, я болен. Пока я не сплю, меня беспрерывно сосст необъяснимое беспокойство, словно в кармане у меня билет на какое-то прекрасное единственное представление, а времи уходит, уходит, и билет пропадает... По ночам мне снятся

запутанные сюжеты... и, знаете, я скажу вам больше: для меня и жизнь моя черновик. Да-да! Черновик, исчерканный, запутанный, черновик, в котором не разберется ни одна душа на свете.

(Несколько раз проходит туда и обратно. Грустно.) А обивать пороги редакций, вы думаете, легко и весело? Придешь к иному редактору, принесешь рассказ, а он эдак сквозь зубы: «Ну, что скажете?» Будто я пришел занимать деньги или украсть пресс-папье с его стола. (Останавливается у двери с табличкой «Редактор».)

Вот сейчас за этой дверью решается, будет ли напечатан мой новый рассказишко или нет. Конечно, я надеюсь, но скорее всего его не возьмут. Мне кажется, что рассказ я писал вяло, с постыдным равнодушием к своим героям. Там героиня у меня смеется, а когда я писал это место, я засыпал с ручкой в руках. (Снова ходит.)

Говоря откровенно, вдохновения никакого вообще нет. Вдохновение выдумали поэты, чтобы пустить пыль в глаза. Гонорар и тщеславие — вот единственные двигатели творчества. Не верите? Почитайте... э... впрочем, не скажу кого, вы можете передать мои слова... Не вошедши в литературу, рано впутываться в литературные интриги. (Остапавливается у той же двери.) Пойду узнаю, как рассказ. Впрочем, мне кажется, что войти надо немного погодя. Почему? (Усмехагтся.) И раньше, пока я не занимался поэмами, у меня были некоторые странности. Мои родные в знакомые смеялись над ними или беспокоились. Теперь же никто не замечает этих странностей, все мне прощают и ждут, видимо, от меня чего угодно. (Помолчав.) И правда, все может быть. Я ничему пе удивляюсь и сам, кажется, на все готов.

(Выходит. Его нет минуты две. Появляется. В лице перемсна. Прячет улыбку. Помолчал. Несколько раз прошелся.) Да... (Небрежно.) А вы знаете, рассказец-то мой взяли. Редактор говорит: «Талантливо растете». Заметьте, это сказал человек, которому льстить мне не имеет никакого смысла. Впрочем, я и без него знаю, что я талантлив. (Смутившись

всего на секунду.) Согласитесь, что нишущий должен быть несколько самонадеян, иначе критик задавит в нем автора. Так вот, в воскресенье в газете будет мой рассказ, полюбонытствуйте. Я сталкиваю там два характера — игра света и тени, в духе Рембрандта. Поинтересуйтесь. Там будет подписано: Лев Коровин. (С достоинством.) Это я.

Последний рассказ я писал с увлечением. Там у меня героиня плачет и, представьте себе, когда я писал это место, я плакал тоже. Н вы, может быть, заплачете. (Бравируя.) Так вы повитересуйтесь, не пожалеете. (Уходит, насвистывал балладу герцога: «Иостоянство, тяжелые цепи постоянства...»)

## эндшпиль

Над территорией дома отдыха висит свиреное послеобеденное солице. Жарища. Сосны потускиели, их зелень не лоснится своим здоровым, молодым блеском. Ветви берез совсем сникли, свернулись и похожи сейчас на потрепанные веники.

Отдыхающие, полураздетые, прикрывая головы газетнымя колпаками, спасаются от духоты и зноя бегством на озеро, в рощу. Зюбая из комнат деревянного корпуса представляет собой пекло, душегубку, орудие пытки. Никому не придет в голову в этот час искать кого-нибудь в комнатах.

Но тем не менее корпус не пуст. В девятой комнате бухгалтер Кузьмин и столяр Крикунов раснивают бутылку «можжевеловой», в семнадцатой комнате, кажется, кто-то спит, а в коридоре на подоконнике играют в шахматы администратор Ильин и студент Сомов. «Можжевеловая» и сон в такую жару — тяжело, противопоказано. Но то и другое в данном случае слабость, страсть, потребность организмов. Другое дело шахматы. Можно с шахматной доской пойти на воздух, куда-пибудь в тень, к воде. Но Ильину и Сомову взбрело в головы играть именпо эдесь и, изпывая от жары, поминутно прикладываясь к стоящему в коридоро бачку с водой, они тянут свою нартию.

- Федор Акимыч, я вижу, вам жарко. Вы плюньте идите купаться. На ничью я согласен. Идите, честное слово, мне совестно даже...
  - --- А вы?
- Вы на меня внимания не обращайте. Я сгоняю вес... И вообще не люблю себя распускать. Угнетаю, извините, свою плоть.

Сомов парень с манерами, с небрежностью в голосе и движениях. Он то застегивает, то расстегивает свою темно-красную рубаху. Рубаха модная, уже поношенная, слегка залитая дорогим вином. Его партнер мужчина лет тридцати пяти, высокий, с заметной внешностью. Имеет красивый, вкрадчивый баритон.

— Искупаться не мешало бы. Но тащиться до озера... Лень. Убейте меня, лень!

Студент, обыгрывая Ильина, который из настольных игр более всего преуспел в преферансе, деликатно зевнул и спросил:

— Ну как, Федор Акимыч, вы не жалеете еще, что приехали сюда? Скучно ведь, а?

Ильин сочувственно поморщился.

- Да, пожалуй, скучно... Ну ничего. У всех у нас есть здесь занятие: разлениться, поправиться килограммов на пять и года на два помолодеть.
  - Э! Мне все это ни к чему...
  - Вот вам и скучно.
- Вам шах, Федор Акимыч... Да, уж полнеть-то в домах отдыха принято. Почти каждый считает долгом чести поправиться. Возвращается потом домой кичится. Неприлично даже будто бы люди приезжают специально отъедаться. Еще туда-сюда пожилым и ответственным. Но девушкам-то! Заплывут, обленятся... Безобразие, как хотите! Вот та... как она... Вербова, по-моему, имеет такую тенденцию... Кстати, как вам она, Федор Акимыч?

**Ильин отвечал нехотя**, стараясь не отрывать мыслей от доски:

— Вербова... Вербова. Ах да! Вербова! Это белокурая, все в ситдах щеголяет? Да как вам сказать... Хорошенькая. Колоритная даже... так сказать, в определенном жанре... Но ничего особенного я не вижу. Она как-то слишком, знаете... Мне кажется, в

ней есть что-то не очень... что-то отталкивающее... впрочем, я не внаю. У вас, конечно, имеется по этому поводу свое мнение.

- Да-да, обрадовался Сомов, именно что-то отталкивающее. Я тоже сразу это заметил. И ведь далеко не красавица, а? А заметили, как держится? Как прима-балерина. Понимаете? Утром выходим из столовой, она впереди идет. Ну шутки тут, конечно, намеки, аллегории... специально. Она, видите ли, повела плочиком — вот так... и свернула в сторону. А ей надо было прямо идти. Понимаете? Терпеть не могу заносчивых женщин. Это ведь, вредное явление. Парадокс. И потом, у нее глаза, кажется, зеленые, вы заметили?
- Нет. Знаете, меня такие мало интересуют. Не люблю таких... Объявляю шах.

Сомов закинул ногу на ногу и заговорил опять:

- Во внешности этой самой Вербовой все как-то, я бы сказал, утрировано. Приятно, конечно, когда нос чуть вздернут. Чуть! Ведь приятно, Федор Акимыч? А у ней это слишком. Как у куклы!
- А вы представьте ее через двадцать лет! Старухой представьте. Ужас. Того и гляди, сядет на метлу и... фьють! Или дерево грызть... Ха-ха-ха!
- Да! Вчера, когда все собрались здесь поболтать, она два часа просидела в библиотеке! Скажите, что женщине там так долго делать!
- Учиться! С ее внешностью учиться. Это единственный выход...

Партия между тем приближалась к концу. Партия выходила не блестящая. Но партнеры были друг другом чрезвычайно доволины и невольно улыбались, как это делают люди, вдруг почувствовавшие друг к другу уважение.

- Она, я слышал, диссертацию пишет. Надо же!
- Ну, для женщины это последнее дело.

В эту самую минуту дверь семнадцатой комнаты отворилась, и в коридоре появилась Вербова, веселая и вызывающе хорошенькая.

Партнеры изменились в лице и почему-то оба вскочили на ноги.

 Вот, пожалуйста,— сказал студент,— взгляните... Я подойду к ней сейчас и скажу что-нибудь... дерзость какую-нибудь.

И он направился было к ней. Но Ильин схватил его за руку.

— Нет, это я скажу ей дерзость.

Вербова тем временем замкнула свою комнату и побежала по коридору. Заметив Сомова и Ильина, она улыбнулась.

- Шахматы! В такую погоду! Вы чудаки.
- А вы... пачал Сомов.
- А я иду кататься на лодке.
- Возъмите с собой меня, вдруг сказал Ильин, я гребу, как пират.
  - О! Я взяла бы вас, но меня там ждут.

Она взглянула на часы.

— Уже лодка взята, Счастливо!

И она помахала им сумочкой.

- Вы, Федор Акимыч, шулер, сказал Сомов после ее ухода.
- Мальчишка! прошипел Ильин, собирая шахматы.

**И** они расстались с тем, чтобы уже больше никогда пе встречаться.

## тополя

Я видел ее только раз. Может быть, потому я люблю ее всю жизнь.

Совсем такой же, как сейчас, был вечер. Такой же пронзительно синий воздух, так же сверкали вмерашие в лужи огни фонарей, эти же самые тополя— корявые черные гиганты, навсегда увязшие в синеве. Старая садовая решетка и сам сад — темные пятна сосен, серые паутины берез, незаметные акации, немая улочка. 11 над всем этим — тополя.

Тогда я был беззаботный студент, сейчас мне сорок три. А тополя все те же, и, кажется, никогда они не могли быть тонкокожими, бледно-зелеными саженцами. Тот же от них запах — сладкая, прилипчивая горечь. Только ветерок — и ноздри раздуваются от этого запаха и непонятно сильно стучит сердце.

Я был беззаботный студент. Голова кружилась от весны, от

молодости, от удач. Я не гонялся тогда за счастьем, а наступал ему на пятки нечаянно, как наступаю сейчас на эти лужицы.

В тот вечер я шел к своей невесте. Ничто не мешало миссчитать себя счастливым. И только в запахе тополей, в их торжественных фигурах было предчувствие чего-то необыкновенного. И необыкновенное случилось. Она быстро шла навстречу. Она пеостановилась, не замедлила шага. Она промелькнула мимо. Но я видел ее улыбку! Видел! И вижу сейчас. Улыбка говорила: «Как странно! Я предчувствовала, что я сейчас тебя встречу... Как странно. Но меня ждут. Я спешу...»

«Куда!» — закричал я беззвучно. «Куда!» — кричали тополя. Но она не слышала, и синь, вот эта мутнеющая синь, загянула ее.

А сейчас под этими тополями я бреду домой, к жене, к десятилетнему сыну. Женился я по любви, моя жена умная, красивая, добрая женщина. Я люблю сына, люблю жену, не могу представить себя без них.

Но все летит к черту, когда приходят эти жуткие весенние вечера. Крадучись, как вор, непреодолимо, как лунатик, я прихожу сюда и шатаюсь здесь, под этими тополями. Здесь, именно здесь, когда таким вот безумно синим сделался воздух и так торжественно застыли тополя— она быстро шла навстречу. Я видел ее! Я видел похожие на этот вечер глаза! Я видел ее улыбку!

Такая тоска! Такая тоска! Где-то в груди боль, острая, страшная, вечная боль. Хочется закричать, хочется заплакать. Такая тоска!

И потому хочется закричать и заплакать, хочется потому, что я ее никогда не видел. Ее не было, Были и есть только тополя.

### СТУДЕНТ

Молодые листья на ветру трещат, металлически блестят на солнце. На окно ползет пышное белогрудое облако, ветер рвет из него прозрачные, легкие, как бабы косынки, клочки и несет их вперед. В бездонную голубую пропасть.

- Молодой человек! Вам не кажется, что вы присутствуете на лекции? Да, да, вы у окна. Вы, именно вы! Надо встать. Я спрашиваю: вы где находитесь?
  - На лекции.
  - Слышали ли вы, о чем я только что говорил?
  - Пет.
  - А когда-нибудь вы об этом слышали?
  - Не знаю.
- Товарищи, сколько раз вам повторять: я на свои лекции ходить никого не принуждаю. Пеужели это так трудно усвоить? Вы, молодой человек, свободны... Нет, нет! Можете идти. Идиге, идите! Не смею задерживать! До свиданья!

Он сбежал по лестнице, быстро прошел прохладный сумеречный коридор, толчком распахнул дверь и на мгновение ослеп от реакого майского солнца.

День не жаркий, ветер ровный, бодрый, с запахом реки и черемух; без конца идут быстрые плотные тени. Напротив в сквере струится зеленый поток березовой листвы, за ней качается серебряная челка фонтана. Ветер бросает струи воды мимо каменной чаши, далеко на асфальт стелется белый водяной дым, под ним визжат, носятся голоногие девчонки.

Студент перешел улицу, в лотке у сонного вебритого дяди купил сигарет и побрел вдоль сквера, лениво ступая на черную узорчатую тень чугунной ограды.

Он уже забыл про лекцию, про психоватого доцента. С самого утра в голове сидело одно и то же — строчки своего вчерашнего письма: «...Поклонников у вас много, но люблю вас один я. Для того, чтобы вы мне поверили, я сделаю все. Что дальше — решаете вы, но это свидание неизбежно».

Он не спешил. Доцент позаботился о том, чтобы он не спешил. Но лучше бы он торонился — тогда не исчезла бы та шальпая самоуверенность, которая пришла к нему на лекции, у окпа.

На набережной немноголюдно. Молоденькая мать катит по улице синюю коляску. У воды, будто лунатики, туда и обратно ходят, трещат рулетками рыбаки.

Он спустился к самой воде, присел на бетонную ступеньку.

Река несется навстречу облакам, темная у того берега, здесь, под ногами, неправдоподобно прозрачная. С той стороны уютнозеленое предместье, обросшее садами и аллеями, сползает к реке желтыми тропинками улиц.

«Люблю вас один я...» Это, видимо, глупо и, кажется, сентиментально. А что делать? Любовь — не моя затея... Она — знаменитость,— вот в чем дело... Черт дернул ее быть артисткой да еще знаменитой! Все было бы проще. И эта записка не казалась бы глупой. А что делать? Надо встретиться. Надо сказать слова, которые не скажет ей никто, кроме меня.

Река слепит солнцем, сияет голубизной. И шумят над головой молодые тополя. Но река — сама собой, ты — сам собой...

Она пришла. Она остановилась в десяти шагах яркая, беспощадно красивая.

Она не одна. Рядом высокий в белом. Он безучастен, но смущен. Он прикуривает папиросу, дает понять, что явился сюда помимо воли и ему все это ни к чему.

Студент поднялся. Может быть, подниматься было рапо. Может, надо было подождать, когда они подойдут ближе.

- Это, конечно, вы. Явились, значит. Очень приятно.

Она разглядывает его в упор, подробно, с откровенным пренебрежением.

- Слава богу, вы, я вижу, человек взрослый и кое-что, видимо, поймете... Вы пишете, что готовы на все. Вот что, молодой человек. Сделайте вы мне две услуги. Во-первых, не ходите больше в первый ряд вы меня раздражаете. Во-вторых, не присылайте мне ваших сочинений. Они мне не нужны. Написали одну записку хватит... Зачем же четыре?
- Ну-ну, пустяки. Зачем же так разко? Кто из нас не писал посланий? — Высокий показал зубы, сочувственно подмигнул.
- Heт! С меня хватит разных дурацких писем. Они мне надоели! Молодому человеку надо дать понять, что его письма не приведут ни к чему, кроме скандала.
- Ну, это лишнее. Молодой человек, не придавайте этому большого значения. Она актриса трагическая, ничего не поделаешь. К тому же сегодня она не в духе.

Надо крикпуть, падо выругаться, надо разбить эту фальшивую улыбку. Но руки скрутила противная, гипнотизирующая слабость. В голове шум тополей. Он взглянул ей в глаза — вот они, совсем рядом, злые, чудесные,— и деревянным, унизительно чужим голосом произнес:

— Все это забавно... Но вы меня с кем-то путаете. Я вам инсем не писал... Все это очень забавно...

Он видел только, как дрогнули ее брови. Слышал уже за спиной ее голос...

Потом он ходил по горячим пыльным тротуарам, пересекая веселые скверы, стоял на мосту и снова шагал по серым улицам, завороженный тоской, стыдом и отчаянием.

«...Что делать? Все изменилось. Все совсем изменилось...» Что-то надо делать, какая-то сила настойчиво и дерако стучала в висках: что-то надо делать.

Вечером, когда он снова оказался у реки, он почувствовал себя непонятно. На том берегу была уже темнота. Деревья и крыши торчали сплошным черным частоколом. Над ним, между рваными синими тучами, опоясапными малиновыми лентами, зияли бледно-зеленые просветы, ошеломляющие, обыкновенные, виденные на закате тысячу раз, минутные и вечные следы прошедших дней. Впизу в заливе плескались три лодки. Парни без устали макали веслами, слышался счастливый визг. Одна из лодок наткнулась на малиновую дорожку заката, дорожка оборвалась, по всей по ней прошла сверкающая дрожь. И все это ему неожиданно показалось неотделимым от его тоски.

Нагрянула вдруг жажда пережить такую же пустую, визгливую радость, хотелось без конца видеть этот минутный малиновый свет, оказаться на том берегу, в темноте, легким и быстрым шагать в гору мимо сада, задевая висками прохладные черные ветки.

Оп жадно всматривался в огли, вспыхивающие на том берегу, ежился от холодка реки и думал и чувствовал.

Через час он вошел в маленькую комнату на окраине. Глипул в окно, в глубокую, невысказанную ночь, сел к столу и, не отрываясь, черкая, комкая и выбрасывая листы, писал.

Кончил он утром. Встал, распахнул окно, с мучительным на-

слаждением вдохнул пахучую утреннюю сырость, сделал по комнате два шага и, не раздеваясь, рухнул на жесткую узкую кровать.

Ветер тихо постукивал раскрытыми оконными створками и смахнул со стола несколько исписанных энергическим почерком драгоценных листов.

# СТАНЦИЯ ТАЙШЕТ

Мы бежали от заката. По синим холмам он гнался за нами, г. кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в'свои малиновые сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак. От его простной нежности мы бежали в темную летнюю ночь.

В нашем купе — дым и разговоры о женщинах. Ночь прильпула к нашему окну, и мы ждем чего-то от ее черной неизвестности.

Говорит Сема, задумчивый солдат:

- Они любят таких, какие валяются у них в ногах и гоняются за ними с ножами.
- Надо спать, -- говорит Витька, медлительный, самоуверенпый Геркулес. Он сидит у окна, оп скрестил на груди руки, к стенке откинул голову. Под гимнастеркой каменеют тоскующие его биценсы.
- Пашка пятый час травит,— говорит Сема. На средней полке он стучит своим костлявым телом.
  - Надо спать, говорит Витька, но не двигается.
- Я говорю, Пашка какой способный. Слышь, студент, сколько прошло?

В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембиль». Они возвращаются домой.

Я еду с ними шестые сутки. Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.

- Прошло четыре часа двадцать минут, говорю я.
- Видал! говорит Сема с восхищением. Профессор. Павел-то!

Они служили в одном взводе. Но Сема не знал, что Пашка может говорить четыре часа подряд.

Пашка Белокопытов стоит в тамбуре с девчонкой по имени Валя. Он стоит с ней пятый час. Она вошла в вагон, когда исчетло солнце и вспыхнул на западе этот красный, нестерпимо красный закат. Тогда Пашка остановил его в коридоре.

- Пятый час травит, говорит Сема завистливо.
- Бесполезно,— говорит Витька и тянет с каменных плоч гимнастерку.

Пашка едет к Семе в деревню. Об этом они договорились дазно. Семнадцать месяцев назад, осенью, на марше. Сема сказал
тогда: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наденем белые рубахи.
Как в Сочи». Они обдумали все там, на марше. Витька шел тогда впереди, и он спросил: «У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?» «У меня их как раз три»,— ответил Сема. «Не ври,— сказал Витька,— ни черта у тебя нету! Ни одной!.. И не нойте здесь
под ухом!» И сентябрьская дорога жирно зачавкала под сапогами,
грязные, как дорога, облака тащились над самой головой. И серая Витькина спина качалась перед глазами. Впереди неожиданно запевала закричал песню. И эту песню взвод поволок по грязпой сентябрьской дороге. Тогда они поссорились.

Теперь ночь липнет к окну, и дикие зеленоглазые полустанки отскакивают с нашего пути. Витька заедет к Семе. И наденет белую рубаху. Сема написал матери, чтобы запасла. Три белые рубахи.

— Белоснежные,— говорит Сема,— с запонками — по всей форме.

Неожиданно, как пожар, возникла на нашем пути станция Тайшет. Ночь отпрянула от окна и остановилась под тополями.

На перроне мы увидели Пашку. Девчонку он держал за руки, будто на афише. У ног их валялись чемоданы. Пашка что-то говорил. Она слушала и вытягивала шею испуганно и беспомощно, как птенец, выпавший из гнезда. Потом Пашка перестал говорить и взял ее за плечи. Мимо бежали, запинаясь за чемоданы.

 Витя, ты посмотри, сейчас Паша целоваться будет,— сказал Сема. - Бесполезно, - сказал Витька и лег на нижнюю полку.

А Пашка не целовался, Пашка застыл, как на афише. Тогда мы открыли окно, и Сема крикнул:

Давай! Целуй — не успесшь!

Пашка махнул рукой и отвернулся от вагона. Девчонки Вали из-за его спины не стало видно вовсе.

Дава-ай! — закричали из других окон. Там ехали солдаты.— Помочь тебе, что ли?

Пашка нагнулся, и мы увидели ее голову — подснежник на выгоревшей поляне.

— Ура-а-а! — заревели солдаты.

Пашка поднял чемодан, усадил на него девчонку и бросился к вагону.

Девчонка Валя сидела на чемодане. Она ждала. Ждали мы. И ночь, застывшая над тополями, ждала, что будет дальше.

Пашка вбежал и, растопырив руки, заметался по купе. Он искал чемодан.

- Ты что, Павел? сказал Сема и положил на чемодац руку.
- Все! Приехал я, ребята! сказал Пашка и засмеялся и вырвал чемодан.
  - Чокнулся, сказал Витька.
  - Приехал! -- повторил Пашка, глупо улыбаясь.
  - Где тебя ждать? спросил Сема. В Чите догониць?
- --- Ждать, не ждать, --- сказал Пашка с той же улыбкой, --простите, ребята, письмо напишу.

Поезд тронулся, Пашка взглянул на нас дико и бросился целоваться.

— Письмо, — бормотал он, — напишу...

Он расцеловал Витьку, схватил Сему, тяжело и громко чмокнул его в нос, в щеку, в подбородок и выскочил в тамбур.

Письмо напиши! — злобно крикнул Сема.

И станция Тайшет, воспоминание о закате, гасла на западе.

- Вот так, - сказал Витька и сплюнул.

Ночь сомкнулась за нами. Из ее темноты на нас глянуло вдруг сто тысяч разлук и сто тысяч встреч. И колеса стучали свою столетнюю несню. Колеса стучали на великой сибирской магистрали, вынесшей на своем просмоленном горбу новейшую историю.

 Правильный его поступок? — сказал Сема, подступая комне и свирено прищуриваясь. — Правильный?

Я не отвечаю, и мы ложимся.

Завтра в десять вечера я приеду. Завтра в десять вечера расжаленный добела закат остановится за моей спиной. Я засыпаю и, засыпая, слышу голос:

Пашка-то, а?.. Даже не выпили!.. Друг был...
 Сема выругался.

И мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.

## солнце в аистовом гнезде

Что думает человек, который не видел ни одного живого слона, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть.

Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он гогов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям.

Он подставляет тенлым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо.

Он сидел адесь вчера. И вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо?

Вчера он спросил:

— В гнезде солнцу будет тесно?

Ему ответили:

— Дурак! Иди вымой руки.

Ему ответили:

Солнце далеко. Оно никогда не сядет в аистово гнездо.
 Ему ответили:

— Солнце само по себе, земля сама по себе. Если бы солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял?

Он понял, но ему очень хотелось верить, что солице может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится.

Так седит он на крыльце в ожидании необыкновенного, не похожего на все то, что он видел.

Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька поскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками. Тихим этим вечером чуда ждали все кормапайковские ребятишки: в село приезжал театр.

Машина понятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появился фанерный дом, потом складной стог сена, забор, печка, прожекторы, целлофан, живописный сучок, лестница и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная почь. Все это унесли на сцепу и закрыли занавес...

Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене.

С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новоельников, на машине приехали из Драготыни. Из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле.

Небо темнело, невидимые, реяли в воздухе жукп. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт.

Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку в занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене лупу. Он слышая на сцене таипственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального?

Открыли двери. Вошли и сели в первом ряду десятиклассиицы. В их руках цвели черемуховые ветви. Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой: гримируются, с испуганными лицами бублят роли.

Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что амперметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки.

- Если что,— разглаживая приклеенные усы, сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли,— покажем при керосинке.
- А лунная ночь? Она же пропадает! испугался зав. постановочной частью.
- А грам? А нюансы? зароптали исполнительницы жепских ролей.

Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист народного театра.

— В вашем возрасте, — сказал он и пыхнул трубкой, на мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы, — в вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах.

А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте полтора часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век.

В то время, когда в городах заканчиваются концерты, в клубе вспыхнул свет и мятый ситпевый занавес открылся.

В половине одиннадцатого Витька сбежал со своей постели и через минуту занял место у окна, среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба.

В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный стог, необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда.

Солнце село в аистово гнездо.

Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные, они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохой Левоном? Что сделает Лушка? Левон ловчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать.

Бросай ты ero! — вдруг советуют ей из средних рядов.—
 Ну ero, сопатого, мучиться с ним!

Припертый со всех сторон, Левон исправляется.

В середине последнего действия опять погас свет. Тут же ктото осветил сцену электрическим фонариком.

Потом появился второй фонарик. Потом третий. Поучительную эту историю о несознательном колхознике Левоне закончили при свете электрических фонариков.

Ночь заковала в безмолвие хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц и замерли чистые звезды — самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен.

— Звезды приклеены к небу? — спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал.

#### моя любовь

Пять лет назад на перроне маленькой станции я прощался с любимой девушкой. Мне было тогда восемнадцать лет, и я ехал в город учиться.

Единственный пассажирский поезд останавливался на этой станции глубокой ночью. И это было так кстати. Мы сидели на моем громоздком чемодане и говорили о будущем. О том, что мы будем любить друг друга всю жизнь, что я буду приезжать, что в разлуке будем писать письма, а через пять лет, окончив институт, я вернусь в наше село, и мы будем вместе. Повторяю, мне было тогда восемнадцать лет, и все то, что мы друг другу обещали, казалось мне пашим будущим.

Начиная со школьного возраста, я постоянно был в когонибудь влюблен. Когда из шестого класса уехала вдруг моя соседка по нарте, я внал в задумчивость и остался в шестом классе на второй год. Потом я последовательно был влюблен в преподавательницу истории, пионервожатую и в двух своих одноклассниц. По-настоящему я влюбился тотчас же, как пришло время. Это была Вера, та самая девушка, которая, не спросившись дома, почью ушла на станцию провожать меня. Ей оставалось учиться в школе еще год, она собиралась стать учительницей и через пять лет пепременно работать в своей школе.

О том, что мы друг друга любим, мы говорили тогда в первый раз и говорили потому, что мы расставались. Пришел поезд. Мы поцеловались, и Вера заплакала, уткнувшись головой в мое плечо и всхлипывая совсем как моя десятилетняя сестренка. Я взял ее за плечи, поднял голову и долго смотрел ей в лицо. Прямые светлые волосы, нос чуть большой и чуть в веснушках, мокрые серые глаза, жалкая улыбка... Я не знал тогда, красива ли она.

Поезд тронулся. Я поцеловал Веру еще раз, вскочил в тамбур, вошел в вагон, сел лицом к окну и просидел так всю ночь. «Ты не забудеть меня!» — вспоминались мне ее слова и лидо. Она повторила это несколько раз, и трудно было понять, кого она убеждала в том, что я ее не забуду — себя или меня. «Разве возможно забыть!» — думал я в отчаянии...

И забыл. Забыл легко и быстро. Я попал в компанию веселую, шумную и безалаберную. Институт мне показался большым скоплением бойких молодых людей и легкомысленных девушек, у меня закружилась голова, и уже через две недели было назначено свидание с некоей Лидой. Лида в самом деле оказалась такой легкомысленной, что в нее трудно было как следует влюбиться. Через месяц мы разошлись в разные стороны, шутя и посмеиваясь. Потом была Эля, потом ее подруга Катя.

Я изменился. Завел себе усы-шнурочки, выучился танцевать и, выбиваясь из своих студенческих возможностей, волочился за модой. Одним словом, внешне я сделался то, что называется «стиляга». Вообще-то я уверен, что стиляг никаких нет. Есть модники, шалопав, жулики, нахалы, есть мальчики, которым невтерпеж быть взрослыми и быть мужчинами, а стиляг нет. Отрицание авторитетов, желание пожить в свое удовольствие, перепродажа модных вещей — все это, конечно, не оригинально, не ново и сводится в конце концов к мелкому хулиганству. А все эти ценители и коллекционеры плохой эстрадной музыки, разные Бобы Бондаренко

и Джоны Сапожниковы — это же только смешно и ношло. Впрочем, многие из поклонников гнусного саксофона в восторге от этой музыки и не признают никакой другой только потому, что спекулируют ею по воскресным дням на толкучках.

Конечно, я далек был от увлечения напоминать собой lovelas, но меня все это тогда забавляло, а главное, это нравилось девушкам, которым хотел нравиться я. Шутя и посмеиваясь, я знакомился и забывал свои знакомства четыре года. Бывало, сижу где-нибудь в саду, жду девушку и скучаю. И мне нравилось, что я скучаю, что я могу встать и уйти, не дождавшись этой девушки, а завтра назначить здесь же свидание кому-нибудь другому. Мне правилось интриговать, водить за нос, пускаться в рискованные приключения и выходить из воды сухим и со свободным серднем.

Кончилась моя учеба в институте. Товарищи мои почти все переженились и стали уже мне не товарищи. Я по-прежнему балансировал между флиртом и низкопробными романами и был доволен собой. И вдруг мне стало грустно и беспокойно. Я сделался задумчив, все чаще уклонялся от выпивок и стал уединяться. Как-то я вспомнил Веру, но вспомнил с грустной усмешкой, как что-то трогательное, смешное и безвозвратное. Скука взялась за меця основательно, и я решил жениться.

Я бросил свои ловеласовские повадки и стал ухаживать за Лизой, строгой, умной и милой девушкой, с которой познакомился в театре. Лиза была красива, я привык к ней, и иногда мне казалось, что я люблю ее, но я чувствовал, что в то же самое время я готов к чему-нибудь новому. Через полгода у нас было все решено: я кончу институт, и мы поженимся. Лиза кончала музыкальное училище, но со мной собиралась ехать куда угодно.

И вот я получил диплом агронома и назначение, разумеется, в село. Направление оказалось именно в то село, откуда я уехал пять лет назад. Лиза еще сдавала экзамены, и устраиваться я поехал один.

Ночью в вагоне мне не спалось. За окном набегали и исчезали огни станций и мелькали встречные поезда. Я сел у окна и раздумался. На вокзале меня провожала Лиза, но мне не было грустно от того, что мы расстаемся. «Я не люблю ее»,— подумал я. Потом я вспоминал своих прежних знакомых, и, странное дело, ни одну из них я не мог вспомнить как следует, я не мог ясно представить ни одного лица, ни одного значительного слова, ни одного запоминающегося пустяка. И я понял, что молодость моя проходит мимо счастья — мимо тех радостей и печалей, которые дает человеку одна любовь. «Как известно,— подумал я,— для души и сердца прошли эти пять лет...» И я вдруг ясно вспомнил свой отъезд в город, маленькую станцию, Веру, и ее милое, заплаканное лицо. «Как было хорошо, и как все это сейчас далеко от меня... Где теперь Вера? Если бы люди выполняли все свои обещания и клятвы, то она должна сейчас ждать меня в том селе»,— я усмехнулся и, опустив голову на руки, стал засыпать.

Был звонкий майский полдень, я спустился с железнодорожной насыпи и пошел к селу маленькой черной тропинкой. Кругом было столько света, воздуха и зелени, было так хорошо, что хотелось упасть в высокую пахучую траву и пролежать в ней как можно дольше, ни о чем не думая, ничего не вспоминая.

Я прошел половину длинной улицы села, никто мне не попадался. И только у другого конца улицы двери нового двухэтажного дома вдруг распахнулись, и оттуда вырвался целый ручей белоголовых ребятишек. Я остановился и смотрел на пих, пока они не выбежали из школы все и их радостный галдеж не удалился по обе стороны улицы. Потом из школы вышла девушка, легко сбежала но белым ступенькам и быстро пошла в мою сторону. Неожиданность, растерянность, радость — все, что я испытал в эту минуту, можно только испытать и совсем невозможно представить. Это была Вера. Она остановилась передо мной, долго на меня смотрела и, проговорив: «Ты не забыл меня...»,— бросилась ко мне на грудь. Вот и все.

Потом мы бродили за селом по лугу, пили шампанское в ее квартире, и, когда она была на уроках, я с нетерпением ждал се в шумной учительской. Я смотрел на нее, слушал ее голос, и мне казалось нелепым и диким то, что я мог ее забывать. Я понял, что я не смог полюбить ни Лизу, ни всех остальных, которые будто причудились мне в плохом сне только потому, что все они

не похожи на Веру, и потому, что любил я всегда только ее одну. Я не оспариваю ни опыта, ни мудрости, ни правоты тех, кто утверждает, что любовь к одному человеку не может быть беспрерывной и беспредельной, но я твердо убежден, что моей единственной любви хватит на всю мою жизнь. Мне стыдно. Я так виноват перед Верой, перед своей любовью. Но Вере я ничего не рассказываю. Я боюсь оскорбить нашу любовь, и я прощаю себе эту трусость. Моя любовь искупает мою вину.

Я едва смог поехать в город, чтобы объясниться с Лизой, которая уже собиралась ко мне приехать. Входя в ее дом, я услышал фортепьяно. Лиза играла Шопена. Я вошел в комнату. Она сидела ко мне спиной и не заметила моего прихода. Я тихо уселся у двери и стал слушать. Раньше я не любил Шопена, его музыку я считал слишком сложной и сентиментальной. Но теперь я был заворожен... И тут, слушая Лизу, я думал о Вере и о своей любви. И мне казалось, что это тонкое и глубокое чувство, которым жила и входила в душу музыка,— мое чувство, и мне захотелось вдруг видеть Веру и говорить ей что-нибудь красивое и нежное... Лиза кончила, мы поздоровались, и я объяснился. В тот же депь я уехал. Лиза любила меня, и я оставил ее в ужасном состоянии. Не знаю, прав ли я. Знаю только, что я счастлив,

# ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА

- ─ Чем бы вас занять? сказал мой новый знакомый Евгений Сергеевич Потерин, морща лоб и общаривая свою комнату пренебрежительным взглядом.
- Вот хоть это,— он сунул мне в руки небрежно выдернутую из этажерки штуковину в бархатном переплете и пошел к двери.— Взгляните пока. Глупейшая вещь, женская литература. Сам никогда до конца не смотрел. Я сейчас вернусь.

Евгепий Сергеевич пошел за пивом. Его жена Таисия Григорьевна хлопотала на кухне. Таисии Григорьевне лет тридцать пять, но ее красота еще очевидна. И меня удивили ее грустные глаза — редкость и неожиданность у хорошенькой женщины.

В монх руках оказался альбом со стихами. Как полагается,

он был напичкан нежной лирикой, начиная с пылкого Катулла и кончая Степаном Шипачевым. Я нехотя полистал.

Последней страницей альбома оказался вклеенный в него пебольшой листок, исписанный мелким почерком. Когда-то измятый, теперь тщательно выровненный, скленный из двух частей, выцветший, этот листок заинтересовал меня своей интимностью.

«Я не могу больше любить так мучительно и так униженно. Мне трудно видеть тебя и ждать от тебя всякую минуту признания в том, что ты меня не любишь.

Прощай! Будь счастлива — у тебя для этого есть все, и нет больше того нищего, при котором неудобно дарить свою любовь кому-нибудь другому.

Прощай! В конце мая сходи за город, туда, где мы были год назад и где с тобой были еще твои сомнения, со мной — мои надежды. Взгляни, как тают белые цветы, вздохни и все забудь».

Я с любопытством перечитал все это еще раз.

 — Ха-ха. Не поверите — это я написал, — вдруг раздался у меня за спиной голос вернувшегося Потерина.

Я взглянул на него с удивлением. Всегда насмешливый, далекий от разных нежностей, Потерин олицетворял собой здравый смысл.

— Что, не похожу на Вертера? Ха-ха-ха!.. А ведь было, было...— продолжал Потерин, разливая пиво.— Хотите расскажу? Обед еще не скоро. Эй, живее там! — крикнул он жене, которая на кухне приятно побрякивала посудой.— Пейте пока пиво. Свежее, из персональной, можно сказать, бочки... Так вот... Послушайто: поучительно, а главное — беспримерно глупо... Начался этот водевиль, когда мне было девятнадцать лет. Конечно, в девятнадцать лет всем положено любить и страдать, но я любил и страдал не как все.

Я смотрел на всех своих знакомых влюбленных критически, с такой демонической усмешкой. Мне казалось, что они любят не так, как надо, опошляют любовь, делают из этого праздника человеческих чувств серые, скучные будни и все в таком духе. Про себя составил я что-то вроде идеала любви и решил его осуществить.

А кто, вы скажите мне, имеет ясное представление о том, какой в этом должен быть идеал? Вообще, кто может верно и категорически судить о любви? Сколько соображающих людей, столько и взглядов, и мнений. И о любви судят особенно необъективно.

Ну, а мое представление о любви состояло, конечно, сплошь из иллюзий. И вот появилась «она». Я был страшно придирчив, но она понравилась мне сразу. Красивая, юная, нежная. Чиста, как снег в семи километрах от города.

О своей внешности я был самого неопределенного мнения, а между тем был недурен. Кроме того, щелкая соловьем, оригинальничал, острил,— одним словом, был способен нравиться.

Началось, как обычно, время будто бы случайных встреч, сомнений, догадок, желания видеть друг друга во сне и сразу после сна... Мы познакомились, и я стал думать о ней от свидания до свидания. Разумеется, на свидании я тоже думал о ней. Когда я сказал, что люблю ее, это было уже так очевидно, что признание мое оказалось только формальностью. Она же была романтиком и ничего, конечно, не знала и ничего не могла мне сказать. Впрочем, она говорила что-то о товарищеском отношении, но при чем тут товарищеское отношение?

Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Мало того, я боготворил ее, возводил в степень, семенил вокруг нее мелким бесом и рассыпался перед ней мелким биссром.

А это-то и гибельно. Я ей нравился, но как только она убодилась в том, что я люблю ее и в доску постоянен, она стала относиться ко мне все небрежнее. Сердиться я на нее не мог у меня только портилось настроение.

Сначала она ссорилась охотно и весело, находя в этом удовольствие сытой кошки, заигрывающей с затравленной мышью, по потом ссоры стали жесткими и элыми, дольше длились и с трудом прекращались моими усилиями.

Я весь, мон дела, мои убеждения зависели от ее настроения. У самой у нее не было ни убеждений, ни мыслей — один только характер. Характер скверный. В ее голове ничего интересного, кроме капризов, не было; правда, капризы эти всегда поражали

своей виртуозностью Исполнение ее любого желания — это то, что пеизбежно должно быть — как зимой снег. Даже когда она любила меня, она могла бы меня номенять на леденец, если бы очень его захотела.

II глупее всего то, что меня все эти каприччиозы восхищали, приводили в какой-то идиотский трепет. Я так захлебывался от восторга, так млея от обожания, что даже теперь еще совество.

Больше года она водила меня за нос, потом ей это надоело, и она прогнала меня.

Я вбил себе в голову, что я замечательно несчастлив, писал нежные и грустные стихи, стал худеть и подумывать о самоубийстве. Несколько раз я встречался с ней под разными предлогами, писал унизительные письма вроде этого листка и окончательно ей надоел. В последнюю из таких встреч она сказала мне: «Все кончено. На следующее свидание приглату милиционера».

Никогда не забуду этого вечера. Разговор происходил во дворе ее дома. Я пресмыкался и просил ее выслушать меня.

Если вы когда-нибудь были идиотом, то знаете, как может женщина унизить человека. Она вообразила себе, что ей противно находиться со мной лишнюю минуту, и хлопнула дверью. Противно! Сразу же я услышал за дверью смех. Смеялись она и ее подруга. Смех этот страшно резанул по моей исихике, и тут и почувствовал, что из моей души вдруг выпала какая-то большая деталь.

Не помню, как я удалился со двора.

Неопределенное время я просидел на скамейке в пустом сквере, а когда поднялся, то почувствовал, что любовь моя кончилась.

Она вытравила во мне «всю пылкость, все страсти души» и прочие глупости. Она воспитала во мне юмористическое отношение к женщине. На следующий день я написал ей: «Если нравится быть жестокой — вешайте собак или распределяйте стипендию» — что-то в таком духе.

Сам себе я сказал: «В твоей любви не было радостей — в твоей жизни не должно быть скуки. Скука недопустима». И зажил весело и беззаботно, как это возможно студенту средней обесце-

ченности. Замелькали разные лица, но я в них уже не всматривался. Я любил и пользовался взаимностью, но любил без всяких идеалов, без замирания в сердце и всего такого прочего. И вот...

В комнату вошла Таисия Григорьевна, постлала скатерть и стала накрывать на стол. Потерин, будто не замечая ее, продолжал, солидно отпивая из кружки, которую я периодически налолнял:

— Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Такой учебник мог бы написать любой бухгалтер в перерыве между составлением двух отчетов. Ничего нет проще: все шиворот-навыворот — и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный стояб.

Так вот, когда я уже откровенно зубоскалил над возвышенными чувствами, верностью и голубиным счастьем, она вдруг принила ко мне и принесла мне свою любовь, раскаяние, покорность, слезы и желание пе разлучаться.

И вы знаете... Я женился на ней. Да, да, не удивляйтесь — это Таисия Григорьевна. Как это вышло, не знаю, но только хорошо сознавал и сознаю, что я ее тогда не любил... Да... Женился, может быть, из мести, а может быть, из уважения к своим юношеским заблуждениям. Страшно глупо. Она, кажется, любит меня и теперь. Мне безразлично, скандалов я не устраиваю, я только ограничиваю ее во внимании ко мне. Характер ее изменился до иеузнаваемости, и, знаете, она отлично готовит обед. Вы сейчас в этом убедитесь.

За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то все забываю поинтересоваться... Ты счастлива со мною?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

- Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...
- Счастлива, тебя спрашиваю, или нет? беззастенчиво повторил Потерин.

Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

- Разумеется, я счастлява, - сказала она.

# последняя просьба

Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживет.

- Скоро умру, говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь Лидию Николаевну, которая убирала его комнату.
- Что ты! Живи до ста лет, машинально отзывалась Лядия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа.

До ста лет оставалось не так уж много.

В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может.

Только крайняя беспомощность и совершенная безнадежность порождают желание умереть. Вконец одряхлевший, совсем бессильный Николай Николаевич имел и надежду, и жгучее, как у юноши, желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось еще раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц, ему хотелось в зеленый рай—в березовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты.

Но за окном березы прогорели бледным пламенем осеннего заката, а скоро прищел и сразу взбесился лютый зимний месяц декабрь. Чьей-то одинокой, брошенной душой взвыли ошалелые метели, вселяя в сердце тоску по ласковым весенним дням.

Николай Николаевич и его дочь жили вдвоем. Муж Лидии Николаевны умер, а дети, которые все уже были взрослыми, жили разными семьями и в разных местах. Николай Николаевич знал, что, когда он умрет, Лидия Николаевна уедет к своему старшему сыну.

Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати и спрашивала, не хочет ли чего отец. Николай Николаевич отвечал, что ничего не падо, что надо бы давно умереть, говорил, что он замучил ее, по что терпеть ей осталось совсем уже немного. Лидия Николаевна сердилась и всхлинывала. Тогда Николай Николаевич делал слабое движение своими почти обескровленными руками, Лидия Николаевна осторожно опускала голову к его груди и тихо плакала, и у Николая Николаевича разбегались по морщинам дветри пресные старческие слезы.

Бывали врачи, но Николай Николаевич был уверен, что они не лечат его, а только делают вид, что лечат. «Вы знаете, и я знаю: старость неизлечима»,— говорил он им.

Раз к нему заходил сын Сергей. Сергей Николаевич был очень серьезный и очень занятой человек. Часто приходить он не мог.

Он пришел поздно вечером, с папкой под мышкой, не разделся, а только сиял шляпу и смял ее в своих сильных руках.

Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился па шутку, которая, в сущности, была вовсе не шуткой.

- Не хочу умирать зимой,— сказал он.— Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нем хорошее впечатление.
- Ты еще молодец. Мы с тобой еще на уток пойдем,— улыбнувшись, сказал Сергей, но Николаю Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно...

Николай Николаевич возненавидел зиму за то, что зимой хорошо только здоровым и сильным, за то, что зимой нельзя открыть окно, за то, наконец, что зима так долго тянется. Ему стало казаться, что не старость, а анма отняла у него все и оставила одни только восноминания, которые тоже отнимают силы, но от которых становится грустно и хорошо.

Но Николай Николаевич так и не мог привыкнуть жить одними только воспоминаниями. Он ждал весны.

И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую, великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку.

Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна.

За окном зима одну за другой сдавала свои позиции.

Сначала почернели натоптанные прохожими тропинки через рощу, потом стали появляться желтые пятна проталин, и наконец вся земля предстала перед глазами такой, какой застал ее первый спег...

 Как хорошо! — сказала Лидия Николаевна, в первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела издалека еще незаметной зеленью.

Но в душе Николая Николаевича не было той радости, какую он ожидал с приходом весны. То, что он ждал, пришло, но это оказалось не тем, чего он хотел. Он хотел жить.

«Пройдет веспа,— думал он,— высохнут цветы, а жизнь будет продолжаться. И она хороша всегда и везде: и в цветущем саду, и на занесепной метелью дороге, и даже у окна в кресле, с которого нельзя подняться...»

У большой старой березы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюбленные.

Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер оп говорил Лидии Николаевне: «Лида, посади меня к окну, я опаздываю на свидание»,— и смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу, и две фигуры у старой березы. Они ему даже иногда так и снились: девушка сидела, прислонившись к стволу березы, а молодой человек стоял, упершись головой в толстый сук и держась за него обемми руками, и смотрел на девушку.

Но как-то Николай Николаевич заметил, что молодые люди вдруг стали посещать рощу в разное время. По всем признакам это была ссора.

«Какие глупые и какие счастливые,— думал Николай Николаевич.— Они страдают, ходят в разное время в одну и ту же рощу, но они молоды, и... звезды над ними одни и те же».

В первый душный день, перед первой грозой, старость и болезни обступили постель Николая Пиколаевича, протягивая к нему свои костлявые руки. Николай Николаевич задыхался.

 Лида,— сказал он, с трудом отыскав среди тяжелых видений бледное лицо дочери,— позови Сережу... Сейчас же... в последний раз...

Ударил гром, и за окном началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжелые струи воды. Роща стонала, выла, всклипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче. А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал:

- К окну!

Испуганцая Лидия Николаевна запротестовала.

В кресло! — повторил Николай Николаевич твердо. — И открой окно настежь. Я здоров, и мне кажется, что я молод.

Он сидел у окна улыбаясь, и действительно, на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему двадцать лет и он только что помирился с любимой девушкой.

Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось, и необсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель.

У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна прийти девушка.

Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей.

- Отец! Ну, как ты? спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.
- Я звал тебя, Сережа...— спокойно заговорил Николай Николаевич.— Мне кажется, я...— Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу.

Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал:

- Сережа, ты видишь вон там, в роще, парня? У большой березы. Иди и скажи ему, чтобы оп задержался там на полчаса...— И, глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал:— Да, да. Сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождет.
  - Отец...- начал обеспокоенный Сергей Николаевич.
- Нет, нет... Я в своем уме,— перебил Николай Николаевич.— Сходи... я прошу тебя... иди, иди...

Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты. Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновленной грозой березовой рощи.

Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты его застыли в спокойном, осмысленном движении.

Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николасвич умер.

# ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

# Я С ВАМИ, ЛЮДИ

 Об этом нелегко рассказывать. Прошлое у меня такое, что о нем трудно вспоминать. В нем мало хорошего и нет ничего счастливого.

Это говорит Александр Навалихин, плотник и художник СМП-267. Он ставит перед собой пепельницу и, глядя в окно, за которым целый день идет дождь, рассказывает.

Ему было шестнадцать лет. Он шел по вечерней улице с девчонкой, провожал ее из кино. На окраине города тихо. Только в дальнем палисаднике захлебывалась переборами счастливая гармопика.

Навстречу шел человек. Шел пошатываясь, баланспруя в воздухе руками. Остановился и ни с того ни с чего длиню и грязно обругал Сашину девчонку. Кровь бросилась в лицо мальчишки. Он подошел к пьянице вплотную и потребовал замолчать. Но это только распалило последнего. Тогда Саша молча ударил по ухмыляющейся красной роже. Началась драка. Девчонка убежала. Пьяница — мужик здоровый, руки у него тяжелые, безжалостные. Топкие мальчишеские руки быстро шарили на земле камень.

Возвращались из кино Сашины приятели. Пьяница был крепко побит. Хрипло ругаясь, он убежал в темноту улицы. Перед дракой пьяный снял пиджак и бросил под ноги.

Так Саша оказался перед судом. Его осудили на пять лет. С поезда, остановившегося в Минусинске, сошел молодой человек, одетый по-осеннему, небритый, без вещей. Быстро, нигде не останавливаясь, он зашагал по улицам ночного Минусинска. Из плотного морозного тумана выплывали черные деревянные дома. Гулко скрипело под сапогами. Миновав несколько улиц, молодой человек побежал. Через пять минут он трясущейся от холода и нетерпения рукой распахнул калитку чистенького дворика с черным угрюмым домом посредине и бросился к окну.

Стучал он долго. Наконец дверь «рипнула, кто-то вышел в сени.

- Вам кого?
- Откройте! Навалихина мне... Я сыв его. Пять лет не видел.
  - Навалихин здесь не живет.
  - Откройте!

Дверь чуть подалась и вдруг распахвулась рывком, хлопнув внешней ручкой о стенку. Луч карманного фопарика медленно обшарил всю фигуру молодого человека. Потом дверь так же вневапно захлопнулась.

 Таких не пускаем, — послышался голос из сеней, — беги на вокзал, загнешься.

Молодой человек зашагал обратно. Погой двинул калитку.

Постой! — послышалось сзади. — Вернись!

Он, чуть помедлив, вернулся к порогу.

Проходи. Был в твоей шкуре, а потому... Ну, проходи, проходи.

Молодой человек вошел в дом и безвольно опустился на первую табуретку.

- Где мой отец?
- Нет здесь его. И когда мы купили дом тоже не было.

Мужчина, который открывал дверь, был средних лет, невысокий, глаза навыкате. За столом, отставив недопитый чай, сидела худенькая женщина. Пристальным, полуиспуганным взглядом она изучала незнакомца.

- Откуда? спокойно спросил хозяин.
- Из тюрьмы.
- Вижу. Из какой?
- Не все ли равно?
- Ладно. Куда завтра?
- Искать отца.

Отогревшись и поужинав, Навалихип сел у открытой печки и, принцурившись, стал смотреть на тлеющие красно-синис угли.

- Кто такие?

- Я служащий, она домохозяйка,— растягивая слова, ответил хозяпи.— А что?
  - Говоришь, был в моей шкуре. А теперь?
- А теперь я служащий, а она домохозяйка,— загромыхал хозяин,— и вот что, парень, завтра же мотай отсюда по холодку. Јучше будст. И советую тебе с этим делом заканчивать.

Утром хозяйка дала Навалихину телогрейку, шапку, и, простившись, он снова вышел в морозный туман.

— Я знал, что некоторые «завязывают» — кончают преступную жизнь и живут по-новому, по-хорошему. Были и в тюрьме у нас об этом разговоры. Но таких я видел первый раз. Тот хозяви, видно, в прошлом был из матерых. И в то же время было ясно, что переменился он совсем, навсегда. Я много о нем думал и сам решил «завязать». Но это было тогда не убеждение. Это было только отчаяние и усталость от своей беспутной, горькой жизни.

Отца и сестру я нашел в Барнауле. Приехал с подарками. А подарки-то были ворованные. Отца убедил, что работаю честно. А через несколько дней попался с кражей.

11 снова суд.

К мысли покончить с моей темной жизнью я возвращался тогда все чаще. Особенно не давал мнс покоя тот новый хозяин отновского дома. Со мной он разговаривал грубо и даже брезгливо. А ведь тоже бывший вор. Я почувствовал в его перемене решимость и убежденность. Все чаще думал о честной жизни. Все бессмысленнее мне казалось то, что я, еще молодой человек, живу за чужой счет, прячась и озираясь. И я решил жить поновому.

Они сидели на только что поваленной лесине, отдыхали, курили. Весенний день перевалил за первую половину. Был слышен шорох скользившего на землю наста. Тракторная колея наполнилась водой.

Навалихии забавы ради затесывал желтую спину длинной ровной сосны. На конце этого ствола сидел Зяблик, щуплый заросший человек лет сорока. Зяблик колючим взглядом следил за медленно переступающим к нему вдоль ствола Навалихиным. Недавно

Навалихин нарисовал пьяницу Зяблика в стенгазете, а теперь вабыл об этом.

- Пусти, - спокойно попросил Навалихин.

Зяблик не шевельнулся. С непавистью глядя прямо в глаза, Зяблик говорил:

- Садись, отдохни. Много работаешь. Лучше всех хочешь?
   Цветы хочешь выращивать? Ну, мы тебе покажем цветы! Мы тебя паучим.
  - Вам меня учить нечему. Вы сами ничего не понимаете.
  - Слышали? сказал Зяблик. В люди лезет.

Все слышали. Здесь были сторонники и Навалихина, и Зяблика.

 Ты догадался: хочу стать человеком. Мне совестно, что я долгое время походил на тебя.

Наступает молчание.

- Что же это такое! - вавизгнул Зяблик. - Бей erol

Зяблик бросился на Навалихина, но его удержал за ворот Кренев, большой, благодушный и неизменно справедливый парень. Те немногие, кто не уважал Кренева, боялись его.

— Спокойно,— сказал Кренев,— не прыгай, Зяблик. И не лезь больше к нему.

Зяблик тихо сел на место, но как только Кренев отпустил его, снова бросился к Навалихину. На этот раз в руке у него был нож. Они покатились по земле.

Никто не успел вмешаться. Зяблик размахнулся, ударил в грудь, но Навалихин молниеносно среагировал — рука с ножом попала между ребрами и рукой Навалихина. Тут же Зяблик вскрикнул, нож выпал из едва не сломанной руки. Навалихин молча поднялся и швырнул нож далеко в желтый сосняк.

— И вот я здесь, в строительно-монтажном поезде. Приехал весной. «Как меня встретят? Подаст ли кто-нибудь руку?» — думал я. Уже несколько лет я увлекаюсь рисованием. Меня рекомендовали как художника. Прихожу в отдел кадров. Встречает меня парторг Журавлев. «Художник нам нужен, но еще больше нужпы нам сейчас плотники».

Пришел в бригаду. Поработал день, другой и понял, что мне

верят. Понимаете, мне верят! Сейчас у меня здесь много друзей. Настоящих, искренних. Они знают обо мне все. Я переполнен благодарностью. Мне хочется сказать знакомым и незнакомым, всем, кто живет и работает в наше чудесное время: «Я виноват перед вами, люди. Ваше доверие, ваше великодушие бесценны, Хотя бы часть их я оправдаю честным трудом»

## ВЕСЕЛАЯ ТАНЬКА

В бригаде монтажников Кузьмы Хищенко она всеобщая любимица и самый веселый человек. Оттого весь день на стройплощадке слышно:

- Танька.
- Танька-а...
- Танька!

У Таньки большие, зеленые, какие-то постоянно счастливые, вызывающе счастливые глаза. Такие глаза говорят о том, как нелены старость, болезни, ложь. «Да и бывает ли все это», — говорят Танькины глаза. Ходит Танька легко и гордо, как и должен ходить по земле человек. Как-то работавший рядом с ней штукатур, пожилой, хмурый, все о чем-то вздыхающий дядя, сказал:

— Веселая твоя, девка, звезда...

Где горит эта звезда, счастливая ли она и существует ли вообще — сама Танька этого не знала. Сама Танька сильно сомневалась в ее существовании. Но почему-то все Танькины новые знакомые были уверены, что такая звезда есть, и горит она так же вссело и ярко, как живет на белом свете сама Танька...

Как все шестиклассницы, она мечтала стать артисткой. И как девяносто девять из ста шестиклассниц артисткой она не стала. Танька не кончила даже средней школы. Мать и два брата не возражали против того, чтобы она училась. Просто братья были маленькие, а мать была больна. Танька получила паспорт и сразу же стала штукатуром.

Раз, вернувшись с работы, опа застала дома незнакомого парня. Он и Танькин брат Володя сидели за столом и выпивали. Прямо с работы, оба немытые. Парепь все смешил брата, смеялся сам, зубы сверкали на чумазом лице. Весельчак. Танька узнала, что парень этот — приятель брата, слесарь. По впимания на этот раз не обратила на него никакого.

Потом он ушел служить, писал брату письма, а через год вдруг вернулся. В первый же день надел костюм, выпил и — к Поздняковым, к дружку. Перед дверьми столкпулся с Танькой. В коридорных сумерках выделялись руки, лицо и ноги в домашних туфлях.

 — А... Это ты? — задумчиво сказал он, глядя на повзрослевшую Таньку. — Так...

На этот раз она посмотрела на него внимательно, но промолчала.

Он стал приходить каждый вечер, сначала будто бы к брату, потом к ней. Таньке он поправился: простой, веселый и, кажется, влюбленный в нее, в Таньку.

Апрель в Усолье — еще не весна, а только весенний воздух, а только почерневший под заборами снег и серые скользкие тротуары. Под окнами по старым усольским улицам свистят на ветру голые акации. Танька бежит домой. В лицо запахи дыма, бензинной гари и запах подтаявшей на дорогах земли. Неизвестно отчего Таньке весело. Вот еще за угол — и дома. Возбужденная быстрой ходьбой, весенним ветром, веселая, радостная, Танька шибко распахнула дверь.

За столом сидели Сухоруковы. Отец и мать. Отец высокий, седой, степенный. Мать большая, толстая, с пристальным острым взглядом. Рядом Танькина мать и брат Володя. Выпивали. На Таньку уставились все разом. Сухоруков даже повернул к порогу стул.

Танька побледнела. Сватать пришли! Еще утром приходил Владимир. Нарядный, в новой каракулевой шапке, белое кашие, блестящие новенькие полуботинки, думала, отчего такой нарядный... Шептал что-то матери. Вот прислал теперь... сватать.

Танька растерянно, широко открытыми глазами смотрела па седую голову Сухорукова. А видела только светлое пятно, да и оно расплывалось. Танькина мать улыбалась и плакала. Брат Володя заиграл на гармонике. Танька хотела бежать, ноги будто отнялись. Ее привели к столу, усадили.

 Это, — показывая на родителей Владимира, сказала Тапькина мать, — теперь отец тебе, а это... теперь твоя мама...

Сказала и закрыла лицо платком...

Усолье есть новое, и есть Усолье старое. Новое из кварталов с домами-громадами, а между ними старое — деревянные домики с резными и крашеными наличниками, с черемухой и акациями под окнами, с лохматыми псами по дворам. Танька жила в новом квартале, а вышла замуж — ушла к Сухоруковым на старую улочку.

Была и свадьба. Родня сидела на свадьбе по разным сторонам стола. Поздняковы — по одну, Сухоруковы — по другую. Танька весь вечер видела хмурый, колючий взгляд матери Владимира.

А потом Танька поняла, что свекровь ее невзлюбила. Стала свекровь придираться по пустякам, выговаривать за немытые кастрюли, пошла, как водится, по соседям рассказывать, какая непутевая у нее невестка. Сам Сухоруков оказался добрый, заступался за Таньку. А Владимир молчал, словно не его это дело.

- Володя, за что она так? спросила раз Танька Владимира. II услышала в ответ:
  - Значит, так надо...

Прошла после свадьбы только неделя, а Владимира будто подменили. Стал попивать, грубый стал...

Танька вернулась с работы и сразу же засобиралась к своим. Мать увезли в больницу, ребятишки остались одни, постирать надо было, помыть.

- Куда так торопишься? спросила свекровь.
- В больпицу, к маме.
- К маме, говоришь. А ты посуду вымой да мужа дождись.
   Может, он тебя не пустит...

Танька не стала больше разговаривать и хлопнула дверью.

Вернулась она поздно, в одиннадцать часов. Владимир как раз умывался, на Таньку даже не обернулся. А она зачерпнула в ковш чуть-чуть воды и, смеясь, плеснула ему на спину.

- Нагулялась? - мрачно спросил он.

Улыбка замерэла на Танькином лице, **с**на тихо села на лавку.

-- Домой ходишь... Врешь! К мальчикам из своей бригады ты бегаешь.

Свекровь только этого и ждала...

И так часто.

Раньше Танька ходила в клуб, в хореографический кружок. Запретили. Танька любила свою мать, своих братьев. Были этим пеловольны.

Сухоруковы не любили художественной самодеятельности, не любили общественных поручений, комсомольской работы. Они любили себя, свой домишко, Владимир любил еще выпить.

И душным июльским вечером Танька ушла от Сухоруковых. Было чего-то стыдно, было обидно, месяц Танька не находила себе места. Но назад не вернулась.

Владимир приходил к Поздняковым, выпивший, с бутыл-кой водки в кармане. Приходил мириться. Брат Володя выставил его за дверь.

Танька кончила учкомбинат и стала сварщицей. Пошла в хореографический кружок. Но Сухоруковы не забывались. О Владимире она часто думала и робела при мысли о встрече с ним.

Как-то у клуба встретился Таньке Владимир. Она возвращалась с занятий хореографического кружка. Владимир старался подойти вплоть.

- Вернись! Говорю тебе, вернись.

В его голосе не было ничего, кроме элобы.

И Танька, не говоря ни слова, быстро пошла дальше, мимо пьяного, чужого, не нужного ей человека.

Танька шла новым кварталом, мимо светлых окон, за которыми жили, наверное, счастливые люди. Они должны быть счастливыми, раз живут они в таких красивых новых домах. Так думала Танька...

Владимир, говорят, недавно женился. Он, говорят, взял девчонку со своей улицы.

## пролог

Невидимым стал пар над наледями. Тонкий мыс, валатки, свежие срубы тонут, тонут в мутных весенних сумерках.

С буровым рабочим Толей Сизых я стою над Ангарой у столовой в Постоянном. Столовая — кухня на два стола, за одним из которых мы только что съели по куску жареной колбасы и выпили по кружке чаю. Постоянный — столовая, домишко на две семьи, пилорама и общежитие буровиков, развеселое общежитие с раскладушками от самого порога. В окнах его мягкий, как воспоминание о детстве, свет керосинки. Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазии. Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

- Я шатун,— сказал Федя,— я пашу с утра до вечера... по тайге в снегу вот по это место. Я шатуп.
  - Пройди, сказал Толя, пройди.
- Ты «бурундук»,— сказал Федя,— ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю.

Федя вошел в столовую, мы молчали, соспы обступили нас, немые, затаившиеся. Ночь прятала их в свой черный мешок. Мы вслушивались в сиротливую трескотию «поэски» в палаточном городке, за Топким мысом. В могучей, непуганой ночи, в холодном сердце тайги мы слушали это робкое и деракое соло как обещание, как вступление, за которым, как огромный оркестр, грянет небывалая стройка.

Впизу белеет река. Укрощенная в Братске, но здесь свободная и разнузданная, как зверь, вырвавшийся из клетки и забывший о ней.

Ночью, весной шестьдесят третьего года, с Толей Сизых я стою над Ангарой у Толстого мыса. Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом.

...Здесь были колумбы, бапдиты, богомольцы, авантюристы, мыслители п революционеры.

И вот сюда пришли строители.

Уже был создан план ГОЭЛРО, а купец Яков Андреевич

Черных был еще жив. Был жив и богат, хотя скрывал то и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусляво, но с надеждами. Он ждал своего часа, своего обновления, потому что он был невежда и оптимист. В Пркутске, куда он бежал в девятнадцатом году и где прятался в домишке на берегу Ангары в конце Амурской улицы, он набил тайники белой мукой, сахаром и прочим, что запас на черный свой день. Муки было семьдесят кулей. Купец не рассчитал. Он умер от разрыва сердца, не съевши и десятой доли запасов.

История Илимского края — это история о том, как купец Черных обворовывал тайгу. А обворовывал он умело. Оп был самоучка, самородок, все взял сам.

Яков Андреевич был небогатый мужичок из Игнатьева, но был он нагл и ценок. И в одну прекрасную ночь внизу на Ангаре, в Кежме, сгорела лавка купца, а товары из лавки исчезли. Через некоторое время в Нижнеилимске объявился новый купец Яков Андреевич Черных. До и после этого Яков Андреевич для отвода глаз таскался по селу с ящичком, прикидывался крохобором, коробейником. Но недолго, Развернулся он быстро. В обороте у него было шестьдесят четыре миллиона рублей. Конторы он имел в Братске, в Киренске, в Тулуне, в Иркутске, сплавом торговал по Витиму и Ангаре, возил белку на Иртыш, на Ирбитскую ярмарку. Записался купцом второй гильдии, хотя был купцом самой что ни на есть первой.

Старухи в Нижнеилимске помнят его отлично. С виду это был обыкновенный, классический купец: русая борода с проседью, черная поддевка, широкое лицо, бесстыжие глаза. Яков Андреевич всю жизнь был снедаем безграмотностью, страхами, суеверием. Как-то ему сказали, что он будет жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижнеилимске он перестрапвал бесконечно, всю жизнь. Конечно же, Яков Андреевич был тщеславен, и знаменитая на всю тайгу скупость не помешала ему, когда ему пообещали медаль, дать на строительство школы десять тысяч рублей...

В свои конторы, на заводы Черных норовил брать людей грамотных, не брезговал и политическими ссыльными.

Один из них, Максим Дмитриевич Дудченко, принятый на лосиновый завод, возглавил там революционную борьбу. В то время Яков Андреевич плохо спал и лихорадочно перестраивал свой дом. Но происшедшей в стране революции купец должного значения не придал.

На Ангаре появились колчаковцы. Разрозненные и потрепанные, их отряды метались из села в село. Они нервничали и расстреливали напропалую. Дудченко скрылся в тайте. В России участь контрреволюции уже была решена, а на Ангаре все еще бесчинствовал Яков Андреевич, и прапорщик Рубцов порол в Невоне Антипиных и Анучиных.

В Нижнеилимске Рубцов, поручик Вейс и бандит Абрам Перец выслеживали большевиков. Им повезло. Дудченко вышел из тайги. Он пришел ночью за хлебом, за одеждой, он хотел вымыться в бане. Выдали его купцы, принтели Якова Андреевича,— Володин и Сизых. Каратели расстреляли Дудченко восемнадцатого мая в 1919-м.

Лиственницы, сорок лет назад посаженные в память о борце и герое, выросли, и, если в классах нижнеилимской школы открыть окна, слышно, как шумят опи на ветру — зелепые зпамена жизни и неистребимой весны.

Яков Андреевич после прихода партизан бежал, прихватив с собой, как в сказке, шкатулку с золотом.

Бежал навсегда из обворованной тайги.

В общежитии буровиков укладывались спать демобилизованные солдаты. Среди коек шарашился топограф Федя, трезвеющий и мрачный. Он называл себя шатуном, говорил о бесконечном, слепящем глаза белом снеге. Он говорил, что нигде на всей асмле нет такого белого снега. Потом он уснул.

Белый снег! Мы вворвем твою типину грохотом наших заводов, ревом наших турбии, мы исполосуем твою бесконечность сотнями дорог. Покорный, неприметный, ты будешь скрипеть под нашими сапогами.

## ГОЛУБЫЕ ТЕНИ ОБЛАКОВ

#### история одной поездки

Мы сидим на лайнице осклизлой и темной от давности доски, с которой здешние бабы полощут белье. Нагретая июнем илимская вода проносит мимо нас запахи горящего где-то смолья, ноздреватого хлеба, который, видимо, пекут в деревне Игнатьевской.

Река делает петлю вокруг того места, где давно еще утвердился Нижнеилимск. Янтарные волны, не торопясь, намыли в узком месте петли очень лиричные плесы, и мы видим, как на песке балуются пацанята.

Солице вдруг специально для нас выхватывает из леса далекую опушку, одинокую и зеленую, на самом краю обрыва. На ней бы хорошо было выспаться, сморившись от тяжелой работы, или прийти туда суматошной компанией в субботу.

Мы хорошо понимаем, что еще не однажды вспомним эту речку, опушку, теплый холодок Илима на ступпях ног. И даже будем тосковать об этом дне, потому что он никогда не повторится и в нем поселятся воспоминания.

И мы пачинаем тревожиться не ясно и радостно. Пристаем к ветхому деду в солдатской гимнастерке, рыбачившему по соседству.

- Дед, а дед, у тебя какая фамилия?

Дед подозрительно щурится и молчит.

- Да ты не бойся, дед. Мы хотим запомнить тебя.
- А, к лешему меня запоминать, ребятки. Стар я, да со старика что возьмешь...

И он еще что-то бормочет про себя или про нас. И когда мы уже совсем было пошли, дед говорит:

- Ох, и рыбнадаор нынче строгущий стал. Того и гляди...
   Он печально смотрит на пас львиными, пустыми глазами, соображает:
  - Дак, не мудрено. Два мотора «Москва» на лодке-то...
  - У кого?
  - Да у рыбнадзора.

Дед снова что-то бормочет и отворачивается, чтобы с удовольствием посокрушаться в одиночку о строгости рыбнадзора.

А мы идем к Николаю Ивановичу Хомякову, этому самому рыбнадзору, и предвкущаем услышать от него всякие истории о браконьерах, в которых обязательно есть и туманы в рассветном тальнике, и глухая резвость играющей рыбы, и колоритные, ядоровенные дяли, со звериной хитростью и жестокостью, пытающиеся обмануть и два всесильных мотора «Москва» и Николая Ивановича, неутомимого защитника водной живности от верховий Илима до низовий Ангары.

Но Хомякова мы не застали, потому что возле Невона браконьеры глушили рыбу, и Николай Иванович улетел на место преступления. Потом мы многих спрашивали о Хомякове: и в Кеуле, и в Тушаме, и в Невоне. Нелестность отзывов всегда убеждала, что у рыбы, кочующей по Илиму и Ангаре, есть справедливый, не знающий усталости друг...

Смущенные яркой грустью июньского дня и его кратковременностью и чтобы не остаться в долгу перед будущими воспоминаниями, мы ходим и спрашиваем. Говорили с Колесниковым, директором здешнего зверкоопромхоза. Завтра уходит обоз на Катангу, по выючной тропке к Илимской конторе пойдут на долгие месяцы в тайгу Ваня Русанов. Вася Непомнящих и Федя Брылев. На заимках поягодничают до морозов, а там уж и за настоящее дело. Агафья еще с ребятами пойдет, жена Степана Прокопьева, ждущая его там, в конторе. Земляничные поляны, горелые пни, брусничник около тихого ключа, глянцевитый жар от лошадей, сладкий сон на ночевках-станках, роса на смазанных дегтем сапогах, веселые кольца собачьих хвостов и охотничье одиночество, наполненное светлыми мыслями о красоте земли, - все эти воображения радостью обожгли сознание. А тут еще Николай Шалаев, конюх в красной ковбойке, с корнями вен на больших руках, рассказывает:

— Я-то бывший черемховский. Всамделишнюю тайгу не знал в свое время. И в первый же раз, как повел обоз, попал в историю. Возвращаюсь, значит, с конторы. Сам на Пирате впереди, остальные лошадки сзади постукивают. А был со мной еще ще-

нок — кобелечек. Дурачок, совсем еще дурачок. И вот, значит, к речушке к одной спускаюсь, а Пират мой как вкопанный останавливается. И кобелечек все к лошадям жмется. Я давай Пирата настегивать, а он зубы на меня скалит. Вот незадача. А потом присмотрелся — мать честная. На бережку, как четыре копны, четыре медведя сидят и меня разглядывают. Я съежился, ружьишко тогда плохонькое было, да и медведей, кроме как на картинках, не видел. Думаю, что сейчас седеть начну. А кобелечек мой нахальства набрался да давай на этих носорогов лаять. Еще побежал к ним, да они так на него цыкнули, что он без памяти обратно ко мне. Медведи немного посидели и подались потихоньку восвояси. А я галопом верст семь нажимал. Как только лошадок не повредил — все удивляюсь...

Спасибо, конюх Николай Шалаев, спасибо, директор Колесников, за еще одну пахучую, солнечную дольку прекрасного, из которых слагаются дни и из которых мы составляем наши лучшие воспоминания.

...Потом мы плыли по Илиму. Из-аа швартовой планки катера нас все время обкатывали холодные ветряные брызги.

Моторист, капитан и электросварщик Петя Куклив что-то громко кричит нам, но дизель раздражающе громок, и поэтому ничего не слышно. Беззвучно смеется Юра Слободчиков, кладовщик из Речтранса. Он плывет с нами, чтобы встретить теплоход «Лермонтов» и поискать там безбилетников. Правда, на трассо Нижнеилимск — Илим их не попадается, но форма! У Юры доброе, как солнце, лицо, он могуч и проживет, наверное, сто лет. Мы все котели спросить его, чего это он завяз на складе при таких-то плечах и щеках! Но опять мешал дизель.

А на угоре, в соснах, странная деровушка. Молчаливая и грустная, как одинокая женщина. Пстя говорит, сбросив обороты, что из деревушки люди перебрались поближе к крупным селам, поближе к колхозам.

Мы молча поднимаемся на угор, идем по заросшим подорожником улицам, заглядываем в пустые глазницы окон. Немного неуютно. Резко пахнут цветы низкого незнакомого кустарника.

И все-таки даже в печальной заброшенной деревушке можно

рассмеяться. Нам днем еще рассказывали о Кирьяне Павловиче Воробьеве. Он, последний житель Симахино, прослышал, что односельчане переехали в большой город. Дед Кирьян надел новую рубаху, смазал не жалеючи сапоги и решил поискать бывших соседей в Москве. И прямо у вокзала ошеломил прохожего вопросом:

- А где тут наши симахинские живут?

Вообще-то дед Кирьян — фантазер. В войну он был сапером, но перед сельчанами ему нравилось быть летчиком. Он говорил так:

— Лечу это я над своей деревней, вижу: баба моя белье полощет. Хотел приземлиться, поговорить про жизнь, но правительство не разрешило садиться. Так и пролетел дальше.

Эх, дед Кирьян! Послушать бы твои россказни в такой вечер, похохотать, прослезиться от махорочного дыма, а потом потихоньку бы пойти босиком по теплой пыли деревенских дорог...

На другую сторону нас перевозили Вовка и Гришка, два припоздавших рыбака с посиневшими коленками. И лодка с плосками бортами напоминала пирогу, и дальняя луна была у самого ее поса, и от стареньких рубашек Вовки и Гришки пахло парным молоком, рыбой, сном.

- До свидания, Вовка и Гришка!

До свидания, белый июньский день!

В Кеуль — две дороги. Одна гладка, холодна, мощенная золотом и серебром, эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по обеим ее сторонам, мелькают весслые острова с березами, раскидистыми, как дубы, осинками, стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая— прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Маленькие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет.

Наш «антон» приземлился прямо за огородами, по лужайке подрулил к новому домику, варевел, замер — и мы прыгнули на траву. Нам быстро объяснили, что домик, общитый свежим тесом,—

аэропорт, а улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль,— старое кержапкое село.

Что ж, вдравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с тобой никогда не виделись.

Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, ватейливы резные наличники на таоих окнах, что уставились на мир с наивным, святым удивлением.

На улице возилась ребятия, и ласковые, томные от жары собаки рассиживали у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары огораживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудиновой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчавый, ловкий, с победительной бесконечной усмешкой на губах.

— Возьми постояльцев,— сказал бабке Володя,— серьезные люди.

Бабка, скособенясь, спизу вверх взглянула на нас быстробыстро. Бабка сказала:

— Кто их знает... Серьсзные или какие. Никто не знает.
 Не беру я постояльцев. Брала, а больше не беру.

Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, пошла на кухию и на ходу выронила:

- Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.

Володя усмехнулся и ушел, мы стали приставать к бабке с расспросами, она отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске, одна живет здесь, в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет одна и хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занималась скотом, огородом и рыбалкой. Сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее своя лодка и полный амбар снастей.

- Как же ты одпа со всем управляещься? Не трудно тебе?
- Так и маюсь,— просто, не жалуясь, ответила она.— Живу и маюсь,— сказала она с удовольствием.

Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — рабочий из геологической партии, которая вся квартирует в Кеуле и тут же, по берегам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и уезжает в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он объездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в других местах, по леспромхозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу, высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем плаще до пят, поздоровался и тут же спросил, ие усзжаем ли мы в Кежму: он искал попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно потерял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, сверкающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?

Он не ответил.

- Что тебе здесь не понравилось?
- Погнался, дурак, за длинпым рублем,— заговорил Вася покаянно.
  - Ну, а здесь какой рубль оказался?
- Ну его к черту, Кеуль этот! закричал вдруг Вася с воодушевлением.
  - Куда же ты сейчас?
  - В Кежму! сказал он полувосторженно.
- Тебе и в Кежме будет худо,— сказала ему строго бабка Наталья,— в Кеуль захочется.

Вася взглянул на нее испуганно.

— Ну! Придумала, ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже мечтательно произнес: — В Кежме лучше.

К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое.

На тот берег упало малиновое покрывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча комаров,— прв-

нел вечер, раздумчивый и спокойный, как старость бабки Натальи. Моторками через полчаса был уселн весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В лодках здесь ездят больше, чем ходят пешком. Скромные колхозные угодья: немного пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока не съедят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огораживают, чтобы коровы не разбрелись,— медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спалось, да еще рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет»,— выли девки. На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно:

- За реку! На городьбу!

Утро вдруг оказалось пасмурным, нудил едва заметный дождь. Бабка зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке, там была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, начальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару, к рабочим-геологам, что быот на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Матюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом, шутят непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шурфы, потом курили у костра. День разгуливался, с запада поперли белоснежные, непорочные облака. В лесу какаято птаха твердила одно и то же — что-то бесхитростно меланхолическое. — Когда она спит? — сказал Толя.— Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку.

И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов, спортивные брюки и плащ на ней наполовину вымокли. Она раскраснелась — быстро шла, и глаза ее блестели восторженно. Рослая, стройная, Марьяна, амазонка! Валя в прошлом году закончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе. в своей тайге...

Уезжали мы на лодке, был пышный июньский день, голубые тени шли по Ангаре плавучими островами.

Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков.

Путь наш был на Усть-Илим.

Электрик Костя говорил о любви. Он говорил о ней со вкусом и с большим воображением. Не так давно, по нечаянности, Костя лишился трех передних зубов и поэтому немного шепелявил. Это в известной мере портило его лиричный рассказ, но палатка слушала затаив дыхание.

— Как получается в действительности, ребята. Я одинок, как телеграфный столб. и, естественно, мечтаю о нежных женских руках. Пусть они будут даже без маникюра. И вот сегодня из соседнего селения я привожу в палаточный городок девушку. Это очень симпатичная девушка, в красивой красной юбке и белой-белой кофточке. Я привожу ее на мотоцикле и всю дорогу чувствую затылком облако ее дыхания. Плавлюсь от нежности и хочу что-нибудь сказать запоминающееся, хочу понравиться. Но молчу. Ибо знаю, что в красном уголке она будет танцевать не со мной. Видите, какой у меня длинный нос? Из-за него придется весь век прожить холостяком, потому что я не представляю, как

бы меня целовала существующая в мечтах жена. Мне груство. И я отвезу обратно в соседнее селение после танцев симпатичную девушку. И опять буду молчать...

Палатка от некоторых ярких деталей Костиного рассказа погромыхивала легким хохотком, но, в общем-то, в палатке хозяйничала вечерняя грусть. Опиумная сладость ее закрывала парням глаза, непонятной и острой тоской сжимала сердце.

А по улицам далеких городов шли веселые и прекрасные девушки, вернее, какая-то одна, рожденная одиночеством, а потому самая прекрасная Девушка, ее следы оставались на неверном песке пляжей, терялись на одиноких тропинках черемуховых рощ.

А в красном уголке — музыка. Счастливцы из мужского монастыря «Палаточный городок» танцуют современные танцы с принцессами и королевами: с продавщицей из магазина, с хрупной девочкой из бухгалтерии участка и еще с несколькими инфантами из местной столовой.

У всех у этих «титулованных» особ есть уже свои короли и принцы, потому остальное население монастыря мрачно возлежит в брезентовых кельях или, отрешившись от собственного «я», счастливо глазеет на современные танцы.

Легче семейным. Около их палаток дымят очаги, плачут и смеются ребятишки. На девственной земле Усть-Илима возделаны огороды с луком и редиской, а последней и возвышающей деталью этой иделлии являются жены. Жены бульдозеристов, трактористов и плотников. Их простоволосые и в платочках головы, молодые лица, обожженные солнцем и жаром очагов, напоминают о вечности и обыкновенной красоте земли. Легко еще вечерами диабазовому великану — Толстому мысу: он многие века захлебывается от прозрачной любви Ангары.

Одиночество и тоска по нежности уходят вместе с ночью, растекаются по низинам зыбкими полосами тумана. Днем главная любовь — трасса. Непокорную, неверную, невероятно упрямую — ее нельзя не любить. Обернувшись комариной злобой, пепроходимым болотом, фантастическим буреломом — трасса всегда проверяет, насколько глубока и верна любовь к ней.

О, трасса может быть спокойной! Доказательством верности ей — янтарные мозоли на руках парней, губы, пахнущие ветром и жаркие от нераздельной любви, спины, глянцевеющие от силы и пота, наконец, одиночество — это тяжелая дань за правобыть первым.

Но вечерами люди думают о земной любви, оставшейся в зеленых городах и синих деревнях. Думает Толя Яковлев, прошедший одиночество многих таежных кочевок, веселый острослов и затейник, вечернял грусть сильнее могучей воли Вани Тюрина — она отрывает его от учебников, по которым Ваня второй раз собирается поступить в институт, придумывает будущую любовь Толик Корнейчук, еще по-мальчишески румяный и вспыльчивый.

Усть-Илим жаждет любви. Жаждет нежности.

Мужество там прописано.

Командировка кончалась, времени, как всегда, казалось, по хватает, в последний вечер мы гонялись по палаточному городку за героями наших будущих очерков. Мы жаждали подробностей, уточнений, дополнительных сведений.

— Я забыл тебя спросить, Миша, где и как ты познакомился со своей женой?

Миша, конечно, отвечал:

— А это еще зачем?

И тогда начинались разные уловки, уговоры, хитрости, начиналась потная охота за сюжетом, погоня за откровениями сквозь дебри психологии... Иногда, чтобы что-нибудь узнать о Мише, приходится много рассказывать про себя.

Мы устали в этот душпый вечер.

Грустно скользнув по воде бледно-оранжевым шлейфом, закат утонул в Ангаре, за палатками тайга застыла сплошной черной стеной, прогромыхал мотоцикл — грустный комик Костя увез в Невон свою любимую, которая весь вечер танцевала с другим, заныла, запричитала чья-то гитара, а мы уснули, сунув под подушки свои драгоцепные блокноты. Но блокноты наши никому но нужны в этой усталой палаточной Севилье... В прошедшую ночь в Невоиском аэропорту ночевало семь пассажиров: Утром все они сидели в небольшой комнатке, молчаливые и нелюбезные от нетерпения. Начальник аэропорта, маленький, не по летам быстрый и верткий человек (из местных, невонских), вошел и объявил наконец, что будет «антон» — улетит все вчерашние пассажиры и два новых. Мы бросились за билетами. Напрасно. Начальник сказал, что полетим не мы, а только что подошедшие из Невона муж, жена и ребенок. У ребенка, сказал нам начальник, корь, у родителей — аппендицит.

- У него аппендицит?
- У него, ответил начальник.
- И у ней?
- Иуней.

Мы, конечно, не возражали. Хотя были несколько удивлены таким дружным натиском недугов на такую румяную семью.

«Антон» улетел. В аэропорт на попутном ЗИЛе приехали ребята с трассы и налаточного городка. Им надо было лететь в Братск на слет ударников коммунистического труда. Среди них наши знакомые Ваня Тюрин и Александр Иванович Нестеренко лесорубы, бригадир плотников Иннокентий Перетолчин, завсклалом Аня Ступак.

Утро было отличное, но к обеду стало душно, воздух остановился, свежесть от реки не доходила до нас, комары озверели, через полчаса ударила гроза. Мы узнали, что аэропорт работает до десяти вечера, и еще надеялись улететь.

В тот день мы не улетели. Можно и не продолжать эти дорожные жалобы, но в Невонском порту мы попали в историю, настолько распространенную на наших дорогах, что ее хочетси рассказать.

Шел дождь, и из Нижнеилимского аэропорта нашему начальнику пришло разрешение закончить на сегодня работу. Начальник выдал нам раскладушки, быстро собрался и уехал на рыбалку. В аэропорту осталась диспетчер, молодая женщина, которая жила за стеной с маленькой дочкой.

А через полчаса кончился дождь, трава мгновенно высохла, стало безоблачно, было четыре часа дня— самолеты могли ходить. Снова появилась надежда улететь, и мы постучались к диспетчеру. Мы просили связаться с Нижнеилимском — авось оттуда придет «аптон», и тогда улетим мы и улетят делегаты, которые рискуют опоздать на свой слет.

Диспетчер, ее зовут Лида, выслушала нас молча, с большим участием. За день мы успели познакомиться. Лида казалась нам (да она такая и есть) очень чутким, внимательным к людям человеком.

 Только позвонить, просили мы застенчиво, иусть нам ; откажут, разрешите нам успокоиться.

И тут добрая, чуткая женщина Лида произнесла эту грубую, тяжелую, как диабаз, фразу:

- Не положено.

Мы затихли. Мы по опыту знали, что в таком случае надо притихнуть и как ни в чем не бывало почитать газету. Надо экономить нервы, время — мы это знали. Ни в коем случае нельзя задавать вопросов.

Но в наших мыслях шевелился еще легкомысленный оптимизм. И мы заговорили. Осторожно, даже робко:

- Но ведь это ваша работа. У вас есть ключи от диспетчерской, и вы отлично владеете рацией. Почему же нельзя?
- Не положено, отрезала Лида и снова перестала походить на саму себя. — Без разрешения начальника — не положено.

Дальше разговор пошел обыкновенный. Мы убеждали, просили, приводили примеры, спрашивали, что бы стала делать Лида, если бы случилось какое-нибудь ужасное происшествие и срочно понадобился бы самолет и т. д., и т. п. Мы были красноречивы и убедительны. «Человек человеку,— говорили мы,— друг, товарищ и брат». Мы говорили. А Лиде не надо было говорить. У ней было одно неотразимое, неподвижное, как стена, слово «не положено».

— Я вас понимаю,— сказала она, когда, изможденные и онемевшие, мы попадали рядом со своими рюкзаками,— я очень кочу вам помочь. Но — не положено.

Погода была прекрасная.

На следующее утро пришел «антон».

Последнее видение Усть-Илима: серые кубики палаточного

городка, богатырская гранитная грудь Толстого мыса, «Три лосенка» — три острова перед створом будущей илотины и во все горизонты — зеленый океан.

Снова был Нижнеилимск — пыльная столица рыбаков и охотников, был день — жаркий нежный выдох всесильного лета, была дорожная томительная суета, эвенела розовая натянутая струна возвращения...

Вечером того же дня в Иркутском аэропорту мы приняли парад элегантных городских тополей.

### БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ

- Есть много других городов, есть много других женщин, улыбок, деревьев, фонарей. Но на свете есть много-много другого.
- Мне не надо другого. Мне нужен мой город, моя улица, моя женщина.
   Где все это? Может быть, ты знаешь?

Из разговора

#### ОСЕНЬ ПЕРВАЯ

Кленовые скрипучие ковры под ногами, остекленевший синий воздух, скучный горький запах костров, что жгут в огородах. Великолукский тихий вокзал, неожиданно, громко стучащие поезда.

## Куда?

Ленинград, Минск, Смоленск, Москва, Москва, Москва...

- Девушка, мне бы билет.
- Куда?
- До Усть-Илима! Это, девушка, в Сибири, на Ангаре.

Девчонка шарится в справочниках. Как карты, веером летят страницы. Такая озабоченная девчонка. Нагадай мне, нагадай!

 Нет такой станции. Братск есть, Усть-Кут есть. Усть-Илима нет.

- Поищи-ка, понщи. Там ГЭС начинают строить. Неужели не слышала?! Темнота. Воспитательная работа у вас отстает.
  - Такой станции нет.
  - Да не сердись. На нет и суда нет. Как-нибудь доберусь. Пома.
  - Прощай, батя. Еду покорять Сибирь.
  - Всю?
  - Зачем! Речку там одну запрудить надо. Ангару.

#### осень вторая

Дороги на Усть-Илим нет. От Игирмы до Илимска дороги тоже нет. Дикий, как медведь, Семеновский хребет. У будки тлеет осиновый костер.

Какое сегодня число? Второе, а может быть, шестое. Зачем делать дорогу, если по ней никто не ездит? Есть ли еще на земле люди или на земле остались одни медведи? Где-то есть. В Москве, например, на Казанском вокзале.

Мотор! Точно мотор! Чего доброго, проскочит. Ну нет, на этой автостраде мои порядки...

- Здорово, человек!
- Привет! Бульдозер-то с дороги убери.
- Не спеши, парень. Скажи-ка ты мне, какое сегодия число.
  - Первое число. Давай дорогу!
  - Первое? Не может этого быть! А месяц какой?
  - Не дури, дай проехать.
  - А какой нынче год. не скажешь?
  - Ну тебя к чертовой матери! обозлился тофер.
- Вылазь, парень. Не пущу я тебя. Пойдем в будку чай пить.

В будке, от скуки прибранной, за дощатым, заставленным консервами столом Миша Филиппов говорил проезжему шоферу:

— Надо же — первое октября 1961 года! Кто бы мог подумать!

Шофер сыто усмехался, рассказывал о Коршунихе, о своем

отпуске, который он провел в Заларях, и все, что он знал из текущей политики.

 Чудак ты, парень,— говорил Миша, глядя на шофера ласково,— честное слово, чудак.

Шофер был первый человек, которого Миша видел за полтора месяца, когда он на Семеновском хребте остался один пробивать трассу Игирма — Илимск.

#### ВЕСНА ПЕРВАЯ

Распорядилась весна, а Нижнеилимский районный исполнительный комитет подтвердил ее распоряжение. «С 15 апреля проезд через Илим воспрещается» — было напечатано в районной газете. Было и предупреждение: у Макарово провалилась леспром-хозовская машина.

В тайге рождались запахи, снег дряхлел на глазах, к вечеру блестела измазанная солнцем река. На 15 апреля у Миши Филиппова, бригадира бульдозеристов, была назначена женитьба. Весна обставила это событие яркими романтическими декорациями: Миша жил на правом берегу Илима в Игирме, Галя— его невеста— на левом, в Макарово. Дорога опасная и единственнам через Илим, по которой заказал ездить исполком. Миша две недели не был в Макарово. Там ждали...

У Меледина, директора леспромхоза:

- Дело, Миша, дело. Хватит шататься холостяком. Одобряю, но кто же согласится ехать?
  - Перетолчин.
  - Согласится?
  - Сразу же.
  - Потонете....
  - Какой же интерес...
  - Езжайте, что с вами делать!
  - Спасибо.
  - Осторожнее, хулиганы!

В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвиушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил папропалую.

— Жениться,— говория он,— надо ездить на бульдозере. Уважения больше, и задний ход хороший.

Доехали без приключений. Миша с силой радостно распахнул дверь, в избу вкатился Шустов, забормотал пословицы и поговорки, перездоровались. Миша вошел в комнату.

Галя, серьезная, бледная, в белой кофточке, стояла у окна, — Ну что,— сказал Миша,— выйдем к обществу. Женитьба так женитьба!..

Вот так ночь! Хрустящая, хрупкая апрельская ночь. Праздничные тещины слезы, звезды— свадебные подарки, веселая дорога. В кабине невеста. Жених и пляшущий сват в кузове. В Игирму!

Сват, что ты в жизни понимаещь! Послушай меня. За этой девчонкой я ехал пять тысяч километров. Ровно пять тысяч, поиял ты или нет? Откуда я знал, что она здесь. В том-то и дело! 
Откуда? Но там, куда я не поехал, там ее нет! Понятно это тебе? 
А-а! Молчи уж ты, пьяница! Что дорога? Хорошая дорога! Отличная дорога! Молчи! Нет здесь никакой дороги. Кто нам ее здесь приготовил? Сами построим. Мы с тобой и построим. И город построим. Сообрази — сами и построим. И поведу я тебя, алкоголика, на бульвар кофе пить. Черный кофе — сообрази! Очень культурно...

Ух ты! Держись, сват!

Глухой выстрел — в ночь. В кабине вскрикнула невеста.

Под задними колесами треснул лед.

Шофер Петро Перетолчин через пять минут, высунувшись из кабины:

— Было бы смешно, ребята. И свадьба и поминки — заодно.

#### ВЕСНА ВТОРАЯ

На них была вся надежда. В палатках у Толстого мыса их ждали зимовщики, робинзоны, островитяне. На стройку можно было попасть только самолетом. Машины и стройматериалы должны были пройти по этой новой, первой дороге.

Они начали от Эдучанки в феврале. До того, как растает спет, по новой дороге должны были пройти автоколонны.

Итак, Миша Филиппов вышел на финишную прямую. До Усть-Илима было девяносто километров. Девяносто километров тайги, колода, пота.

Шесть бульдозеров с утра до поздней ночи ревели в илимских чащобах, сосны стонали и падали в белый снег. За ними была уже дорога, по ней уже колотилась машина с горючим, с продуктами. Спали ребята в будке, которую волокли за собой на деревянных санях.

Ночью у Мирюнды. До Толстого мыса двадцать километров. Будка надоела, они сидели у костра, курили, разматывали длинвые армейские истории. Искры кружились над ними и превращались в звезды.

Тормошили Толю Рыжбова, вальщика. Что за привычка у парней — скулить там, где надо посочувствовать или, в крайнем случае, помолчать. Толя получил из дома письмо. Он давно не получал писем. От жены. И вот привезли это, написанное мужским почерком: «Писем не пиши, мы поженились и счастливы». В тайге лучше не получать таких писем. А парни:

 Слушай, Толя. Ты этому кенту телеграмму отправь. Поздравительную.

Толя человек веселый, Толя не сердится.

— Рядовой Рыжбов, — говорит он, — остался ни при чем.
 Что здесь особенного?

К костру по просеке кто-то подходил. Узнали Лешу Юревича, он уезжал за горючим. А еще — кто там? Еще?

- Галка! Миша поднялся, пошел навстречу.— Точно! Явилась?
  - Явилась, отвечала Мишина жена.
  - Почему пешком?
  - Машина села. Километров семь отсюда.

Закатили роскошный ужин. Стол был заставлен картошкой, капустой и консервами двух сортов. За ужином Николай Юдин, бригадир, произнес:

- Вот это я понимаю, вся семья Филипповых в сборе.

Галя через два месяца должна была родить.

Назавтра она стирала на всю бригаду, готовила обед, ужин, и так две недели, пока они не вышли к Толстому мысу.

Это был знаменитый вечер. Вдруг из своих чащоб они услышали стук «пээски», увидели редкие огни, серую равнинность Ангары.

Усть-Илим! Прораб Сопрыкин Олег Викторович обещал шумные восторги и шампанское. Миша въехал в палаточный городок первый. Всей семьей. Вышли ребята, кричали, какой-то чудак палил в воздух из двустволки.

Шампанского не было.

# БЕЛЫЕ ГОРОДА

Парням стучит трегий десяток, а что они видели? Жизнь у них вышла такая, что, кроме Братска, они ни в одном городе не бывали.

Хорошо родиться где-нибудь в Мелитополе, в безмятежном южном городке, провести детство в яблонях и полусне, коллекционировать марки, презирать девчонок, учиться играть на кларнете, стать пловцом-разрядником. Хорошо быть смешным и легкомысленным, в белом городе шататься с друзьями по улицам бесцельно и беспечально, провалиться на экзаменах, побродить по другим городам, поссориться с приятелями, влюбиться, помрачнеть, задуматься, послать все к черту и вдруг уехать в Сибирь, на стройку. Хорошо ехать в Сибирь бывшим футболистом, ценителем сухих вин, остряком и сердцеедом. Из окна вагона смотреть на живописный осенний тлен и думать свою думу. Угадать в темную глухариную тайгу, в суровые морозы, к суровому бригадиру, выстоять, перековаться и зажить по-новому. Не жизнь, а роман!

Совсем другое дело, если ты родился в Сибири, вырос в Сибири, работаешь в Сибири. Да все это в одном и том же районе. И только когда тебе пошел третий десяток, ты переехал в другое место. Это совсем иное дело.

Не бывали парни в городах, не было у них дальних дорог и крупных разочарований. Но их юность, полная удивления и беспокойства, заслуживает очерка, новести или даже романа, как живость всех тех, кто строит города и дороги. Они видели главное и поняли главное, не затрачивая на это времени и километров.

Леня Дорофеев и Гоша Садовников никогда уже не навсдаются в родное село. Не пройдут за огородом, где пацанами таскали огурцы, не распахнут, облаянные забывшими их собаками, знакомых калиток, не сядут на старое зашарканное крыльцо. Их детство осталось на дне моря...

В сорока километрах от Братска вверх по Ангаре было такое село — Наратай. На острове, наполовину заросшем сосняком, десятка три дворов, начальная школа да магазинчик. Все это давно перевезли на новое место, в Калтук, вверх по Оке. Над островом сомкнулись зеленые волны Братского моря. Но Леня помнит каждую жердь в гнилых заплотах Наратая.

В селе жили рыбалкой, охотой, немного сеяли, держали коров. Берега, левый и правый, были непролазной тайгой; студеные ангарские туманы пеленали этот остров, глухой и беспомощный; в грозу и метели здесь жить было страшно; самолет над селом пугал старух, был таинственным видением другого мира. В селе все куда-то собирались уезжать, вдовы сходились на Марихином дворе, выли песни, мужики вечерами сидели на крыльце магазина, судачили, иногда плясали «подгорную» по едипственной улице — туда и обратно. Первый радиоприемник появился в сорок восьмом году вместе с первым учителем. Братск тогда еще но был Братском, а от Заярска приезжали только на лодках работники сельпо да один-два браконьера.

Но, как сказки, рассказанные нам в детстве, никогда не будет забыт Наратай. От него навсегда остался запах пыли и молока за прошедшим по улице стадом, восторженная тишина летних вечеров, черные головы подсолнухов на вызолоченном закате, сугробы, блестящие от просыпанных в них звезд, осенью — багровая агония осин на левом берегу.

Леня и Гоша — давние друзья. Как-то осенью ребята из вострились за брусникой, а Гоша должен был сидеть дома и ждать, пока мать вернется с картошки и даст надеть ему чирки. Приятели подождали-подождали да подались. Друг появился в минуту нестерпимой обиды. Леня Дорофеев вернулся и отважно просидел с Гошей до самого вечера. После они выручали друг друга не раз, но это само собой, как продолжение того дня, что в детстве они провели в ожидании чирков.

Пацаны посещали школу, причем учились хорошо — все, что рассказывал учитель, было удивительно. После уроков играли в лапту мячом из трута — губчатых наростов на березовых пнях. Таким мячом больно ушибали спины и разбивали носы.

Время отыскало этот забытый богом угол. Под ухом у оглохшей деревни время рявкнуло вэрывами строительства дороги Тайшет — Лена, на правом берегу Ангары появились люди, с кирками, от первых взрывов в Наратае задрожали стекла.

Старухи затосковали, старики подозрительно переглядывались, бывшие фронтовики сели в лодки и погребли к правому берегу. Дорога строилась прямо вдоль Ангары в шестистах метрах от Наратая. Пацаны стали сбегать с уроков, угоняли лодки, бродили по свежим путям, вдыхали запах шпал — излюбленный запах бродяг и неудачников. Дорога еще строилась, а уже замышлялись побеги и путешествия.

Приход в эти края новейшей истории был провозглашен гудком первой маневрушки летом сорок девятого года. Одновременно ее голос прозвучал призывным горном для Лени Дорофеева, который как раз в это время гнал домой корову. Корова удивилась, подумала и откликпулась густым баритональным мычанием.

Дорога Тайшет — Лена была лишь началом больших строительных эпопей.

В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные, что соображают, куда и как переносить деревню. При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не

видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались. Все больше говорили о затоплении. Половина Наратая в затопление не верила. А старик Василий Федорович Дорофесв совсем расстроился,

С ума народ сошел! Взбесился! На Ангаре пруд прудить!
 И сердито хохотал.

Старик сцепился с первым же уполномоченным.

— Я век здесь изжил,— говорил он,— знаю, какие наводнения бывают. Не поеду, даже не говорите. Никуда не поеду!

Ах, дед, дед! И через пять лет на новом месте, в Калтуке, ты бормотал грустное и смешное:

— Я вот зиму перезимую и домой поеду. Не будет там пикакой воды — помяните мое слово.

И даже когда вода поднялась в Оке, у Калтука, не видевии Братска, он ничего не понял. Он стоял на берегу, скрестив руки, величественный и неправдоподобный, как морской царь Нептун.

- Спадет. На горах лед размыло...

Братск вытеснил мальчишечьи мысли о побеге. Кто видел Братск, тот не захочет суетиться по вокзалам. У Падуна Леня и Гоша встретили бывших жителей всех городов, которыми грезили в детстве. Но они не успели к Падуну. У Падуна Ангара уже двигала турбины. У Ярмоша, начальника отдела кадров, они просились на Усть-Илим.

- Там нет жилья. Нужны плотники.

Кто же еще плотинки, если не они, уроженцы несуществующего села Наратай?

- Будете жить в палатках, предупреждаю.

На Усть-Илим они успели.

На стройке их зовут «бурундуками». В Братске, в Коршупике, в Чуне, на ЛЭП и здесь, на Усть-Илиме,— всюду местных, сибирских, зовут «бурундуками». С первого взгляда это прозвище кажется несколько оскорбительным, но только с первого взгляда. Обижаться не следует. Будешь обижаться— назовут еще как-нибудь. — Бурундук — приятный зверь, красивый, а что? — рассуждает Иосиф Кирсанов, вальщик.— Ничего нехорошего я про него не слышал, пожалуйста.

Мы сидим на нарах в подслеповатой будке. В открытую дверь видна трасса — шестидесятиметровая просека. На ней медные, как купальщики, лежат рядами сосновые стволы. Если пройти по просеке пять километров — выйдешь к Толстому мысу. По тайге, исписанной бульдозерами, по гладкому, нарядно отполированному диабазу дойдешь до створа будущей плотины. Створ узнаешь по черному пятну штольни у осин на правом берегу. Прямо перед тобой будет остров, высокий и стройный, как теплоход, и серебряная щетка шиверы. Толстый мыс величественнее Пурсся: под мощными соснами богатырская гранитная грудь и легкая, как ветер, трава среди камней у воды.

Трассу на Братск ведут от Толстого мыса пять бригад лесорубов, среди них бригада Утина, где работают Гоша Садовников и Леня Дорофеев, «бурундуки». Мы сидим в темной будке в короткие послеобеденные минуты, курим и разглагольствуем. Здесь бригадир, властный и шумный Саша Утин, братья Кирсановы и вальщик из бригады Васиченко Эрик Данило. Он шел к своим на Мирюнду, завернул воды напиться. Эрик рассказывает о себе, о своих причудливо длинных дорогах. Прежде чем попасть на Усть-Илим, он побывал на Алтае, в Белоруссии, на Лене, на Байкале — где он только не был!

- Что же ты искал? спрашивает Эрика Гоша Садовников.
  - -- Смотрел, как живут люди.
  - Ну и как они живут?
- Люди везде живут одинаково,— сказал Эрик,— это надо попять.
- А мы, сказал Леня Дорофеев, не были даже в Тайшете.
- Серьезно? спросил Утин, а все молчали. Сытый комар медленно подвялся с руки Иосифа и тупо прожужжал в дверь.
  - Побываете еще.
  - Побываем,— сказал Лепя.

 В Крым надо ехать, — сказал Данило, — в отпуск. Города там белые, мошки никакой.

Разговор этот происходил в тайге у Толстого мыса, где будет город, и белые улицы, и сады, где сейчас нет ничего, кроме палаточного городка, и где глухарей быют с крыльца будки, в которой спят и обедают.

# КАК ТАМ НАШИ АКАЦИИ?

Мимо нашей школы проходит Московский тракт, а дальше ва Нижней улицей, за огородами, за лугом — железная дорога. Десять лет назад, когда мы отсиживали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а составы на подъеме против больницы ползли медленно с неровным стуком. Теперь без машины не обходится ни одной минуты, а поезда летят легко между серыми опорами электросети. Прогресс. Технический прогресс.

Акации, которые мы сажали десять лет назад, теперь выросли, шумят между школой и трактом, и дождь смывает с них дорожную пыль. А наша школа, деревянная, двухэтажная, все та же, разве перекрашенная и в который раз отремонтированная.

Июньским утром, после выпускного бала, мы высыпали на улицу как-то вдруг и все разом. Ночью мы выпивали со своими учителями, много торжественно курили, танцевали, и подрались, и признались в любви, и прохвастались, кто куда и зачем уезжает,—и вдруг, конечно, уж по какому-то сигналу,—все вышли на улицу. Солнце еще не взошло, на лугу за Нижней улицей белел туман, мимо школы по тракту старик Камашин, угрюмый пастух, гнал свое стадо. И мы, сонпые, куражливые, в белых рубахах, в новых шевиотовых костюмчиках, оказались вдруг посреди стада. Коровы стали разбредаться, Камашин защелкал квутом; нас это происшествие рассмешило, сонливость, помню, прошла, мы погуляли по улице, потом разошлись, а через месяц-другой разъехались, и многие из нас никогда уже не возвращались в село под названием Кутулик.

Мы не сбежали, не дезертировали. Просто все десять лет,

нока мы учились в школе, мы собирались уехать из нашего поселка. К этому готовили нас история и география, физика и литература. Физика манила нас в города, география подбивала на бродижничество, литература, как полагается, звала к подвигам. Подвигов мы не совершили, но, кому удалось, побродяжили, служили в армии, учились в институтах, стали строителями, учителями, пилотами, буровыми мастерами, офицерами. Мы работали, переженились, росли на производстве, проштрафились, остепенились, повысили квалификацию - чего только не случилось с тех пор, как мы закончили школу. Не так уж далеко от Кутулика за это время выросли города юности — Усолье, Ангарск, Братск, Байкальск. В этих городах мы и живем, а еще - в Новосибирске, в Москве, в Бодайбо, а кое-кто даже в городе Брагине. О старом добром Кутулике мы вспоминаем вдруг, нечаянно, столкнувшись друг с другом где-нибудь на углу или на вокзале. Например, на Тверском бульваре в кафе «Эльбрус». Командированные один из Ератска, другой из Усолья, сидят два кутуликских пария, беседуют. Оба не были в Кутулике лет пять, но характер разговора чисто светский.

- Нинку Иванову знаешь?
- IIy, ну?
- Вышла замуж.
- Что ты говоришь!
- Серьезно.

Так нам становится известно, что Нинка вышла замуж, что старик Камашин умер, что закрыли газету и открыли нарикмахерскую, что начали строить новый клуб, что речка высохла, а степь за школой распахали до самого леса. Из газет мы узнаем, что наш хлебпый район снова выполнил план хлебозаготовок.

Первые годы мы появлялись здесь чаще, приезжали летом на каникулы, в отпуск, собирались иногда по нескольку человек. Тогда с неисправимым самодовольством носили мы по родному селу какой-нибудь обыкновенный гэвээфовский кивер, какие-нибудь погоны или просто рубаху в клеточку. В клубе танцевали по-новому, танго и фокстроты; именно мы привезли сюда узкие штаны, привычку курить сигареты вместо цапирос, роковые ро-

мансы Лещенко, светлые кени, словом, весь этот брючно-танцевальный ренессанс.

Не думаю, что манеры, завезенные нами из города, обновили жизнь нашего поселка.

Съезжаясь в Кутулике, мы всегда много и охотно дурачились. Слесарь, курсант летного училища, студент первого курса, собравшись вместе, не прочь, например, забраться в чужой огород за огурцами, подпереть чью-то дверь, вечером перекатить телегу с картошкой из одного двора в другой и еще что-нибудь в этом жанре.

Если я не ошибаюсь, валять дурака вообще было излюбленным нашим развлечением, в этом есть, я бы сказал, даже особый какой-то кутуликский стиль, какая-то традиция, своя какая-то поэзия. Послушайте нас, когда мы вспоминаем наш Кутулик, послушайте наши разговоры. Какое удовольствие, например, доставит истинному кутуликчанину воспоминание о том, как однажды с друзьями-приятелями он усыпил два десятка кур, разложив их рядком через весь двор, а потом, постучавшись к хозяину, прятался в полыни.

Усыпление проделывалось следующим образом: куриная голова пряталась под крыло, а затем бедную птицу крутили некоторое время в воздухе. Лишь через пять минут после описанной процедуры курица освобождала голову, поднималась и ковыляла по двору, точно пьяная. Лунной ночью, поднятый с постели, изумленный хозяин наблюдал, как его куры одна за другой воскресают из мертвых.

Я понимаю восторг, ужас и счастье двенадцатилетнего пацана, когда он, побросав наворованные огурцы, скрывается от погони, несется, исчезает в темную ночь. Но двадцатилетний курсант, бегущий из чужого огорода — явление не только ненормальное и антиобщественное, но и загадочное явление.

В самом деле, что это? Столь долгое детство?

Может быть. Вполне может быть. Детство, проведенное в Кутулике, проходит не скоро. Во всяком случае, шутку с курамп мог придумать, пожалуй, человек, взбесившийся от скуки,

Родители тянутся вслед за детьми.

Ближе к детям. В города юности.

Поезда, в которых мы носимся по своим делам, в Кутулике почему-то не останавливаются. Мы стоим у окна — не чужие
все-таки. Из вагона наш поселок, растянулся вдоль речки, — как
на ладони. Элеватор, на горке в сосновом лесу РТС, обмелевший
пруд, переделанный из церкви кинотеатр «Звезда», синий домик
почты, двухэтажная агрошкола, клуб, райнсполком, школьный
сад... В эти пять минут, пока поезд проносит нас мимо, мы, как
колагается, взгрустнем, вспомним друзей, рыбалку, футбол и наши
туманные первые романы. Мы долго смотрим на школу в даже
вытянем шею: как там наши акации? Какие ученики сейчас у
наших учителей? Если такие же оболтусы, какими были мы, значит, живется нашим учителям нелегко.

Заметили вы, как со временем наши учителя вырастают в нашем сознапии?

В наших воспоминаниях они становятся все лучше и лучше, не правда ли? То же и мы для пих. «Вы? — сказала мне недавно одна из моих прежних учителей.— Какое сравнение! Вы были ангелами...». Итак — Нижняя улица, огороды, огороды, а вот и крайний домик, где со своей многочисленной семьей живет немой Сережа. Все знакомо. До последней жердочки. Все по-старому. Заброшенная каменоломия, Маров лог, Каменный ложок, блокност... Проехали. Кутулик не стал городом юности, не стал избранником времени, как Ангарск или Шелехов. Как-то геологи искали вдесь нефть, но не нашли, съехали в новое место. И на секунду у нас появится, может быть, настроение, похожее на чувство вины.

А в чем мы виноваты?

В Черемхово в вагон входит землячок, и начинаются воспоминания о том, какому испытанию подвергли мы однажды старушку Марову, выясняя, глухая ли она в самом деле или все прикидывается.

Недавно я бродил по пашему поселку, смотрел, узнавал, раздумывал, старался понять, что произошло здесь в мое отсутствие. Новости я услышал еще на станции. Выстроен новый клуб, строится несколько двухэтажных жилых домов, открыли газету...

Знакомых я встретил немного. Одноклассников — никого, кроме одного пилота, который заехал сюда на собственной машине с женой и дочкой — в отпуск, навестить мать. Друзей, из тех, с кем учился в школе в одно или приблизительно в одно время, новидал двоих. Эти двое здесь живут. Один работает в клубе, другой — лесозаготовитель. Признаться, в Кутулике они остались не из патриотизма, не из горячего желания, а в силу некоторых обстоятельств и определенных свойств собственного характера. Не то чтобы они неудачники или считают себя таковыми, нет. Но кругом думают, да и сами они сознают, что они тут застряли, так сказать, упустили возможности.

Они странным образом сохранили в себе любовь к анекдотическим выходкам, к тридцати годам причудливо донесли привязанность к шалостям, которые так уместны в четырнадцать лег и так рискованны в двадцать восемь. Один из них, разумеется не без юмора, сказал мне, показывая на саженцы тополей, выстроившиеся вдоль главной улицы: «Вот, парень, хорошее дело. Вырастут тополя — пригодятся. Идешь по улице, навстречу кредитор — раз, встал за дерево. Идешь дальше — другой! Раз! Снова за дерево».

Итак, детство наше продолжается.

Новый клуб — это, несомненно, событие. Клуб в райцентре — средоточие интеллектуальной жизни, что ни говорите. На месте нового я помню старый, бревенчатый. Послевоенный. Тот, с кинокартинами по частям, с могучими докладами, с вдовами, с чечеткой, с драками и неминуемым вальсом «На сопках Маньчжурии», исполняемым баянистом Семененко. Потом — наш клуб, с духовым оркестром, с драмкружком и полонезом Огинского, а позже — с блюзами по щербатому полу. Помню, как всегда и неудержимо нас тянуло в клуб, какими необыкновенными людьми мы считали всех баянистов и худруков, которые менялись тогда чаще, чем времена года. Это были бедовые ребята. Они приезжали в Кутулик на товарных поездах, ослепляли публику невиданной галантностью, неслыханной игрой на баяне, сатирическими куплетами, пропивали иногда часть реквизита и исчезали, как в сказке.

Новый — каменный, вместительный, с роскошным фойе в хорошим зрительным залом. В такое помещение сейчас не постеснялся бы въехать московский театр «Современник». По помещение — только декорации, в которых должен произойти спектакль, так сказать, прекрасный, но еще необжитый остров. Работа, кажется, понемногу начинается, но пока в новом клубе довольно тихо.

Вот мы сидим в пустом новом клубе, одноклассник-пилот, два приятеля, я и случившийся тут на каникулах незнакомый мне студент-медик. Десять лет назад пилот играл здесь в духовом оркестре, и тот из моих друзей, что работает в клубе, принес пилоту «тенор», сам взял трубу, вдвоем они сыграли краковяк, какой-то бравурный марш и похоронный — ради шутки. Студент-медик понграл на пианино и пропел несколько песенок Окуджавы. Он хотли не грубо, но явно щеголял здесь этими песенками. Я спросил его, что сейчас поделывают бывшие его одноклассники. Он отвотил, что работают, учатся, почти все разъехались.

Недавно райком комсомола организовал мероприятие, полное надежд и устремления в будущее. В Кутулик приезжал декан сельхозинститута и прямо здесь вместе с местными учителями принимал вступительные экзамены. Что и говорить, тут, в районе, молодые, умелые и современные, в лучшем понимании этого слова, молодые люди нужны так же, как нужны они в городах юности. Район не производит угля, электричества, но он производит хлеб, и хлеба эгого ради существует поселок Кутулик.

Уезжая, я думаю о своих школьных друзьях. О тех, кому ссичас под тридцать, кому поручаются сейчас важные, а через день-два будут поручены еще более важные дела. Думаю о тех, кто навсегда по-сыновнему связан с этой скромной судьбой под названием райопный центр.

Мысленно я обращаюсь к ним:

— Вот как там, мальчики, наши акации?

### прогулки по кутулику

## прогулка первая. Сентиментальная

В Кутулике, возможно, вы никогда не бывали, но из окна вагона вы видели его наверняка. Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхово справа вы увидите гладкую, выжженную солицем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги березы, несколько их мелькиет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стеной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на старые избы с огородами, выше — новый забор с будкой посредине — стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен за серым забором — сад, за ним — несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них своей белизной, - райком и Дом культуры, потом — чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому корошо видимая издалека.

Что дальше? Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще два-три заметных строения — каменные и побеленные — комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше — Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом,— Московский тракт.

Таков внешний вид Кутулика, и если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку: лес, а в нем островками строения — больница, Заготскот, нефтебаза и станция, — портрет выйдет достаточно определенный, и в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, ми-

лицией и стадионом, Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.

Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.

В Кутулике у меня прошло детство и школьные годы.

Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается, редко и ненадолго. Вот и сейчас: не был три года, а приехал на неделю.

После школы, помню, уезжал я без сожаления, рвался в город, по все же, когда был студентом, приезжал сюда чаще — каждое лето. Затем друзей и знакомых я находил здесь все меньше и меньше, почти все мои сверстники давно разъехались по городам, иные, что постарше или помоложе, меня уже забыли, иные сами изменились до неузнаваемости, и вот уже поневоле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество.

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?

Я вылез из кабины попутной машины возле школьного сада, прямо против своего бывшего дома. Было шесть вечера, было жарко, но на траве уже не так, как в машине и на тракту. Через старые ворота я вошел в большой двор, по углам которого стояло четыре дома. Двор был пуст, только куры коношились в дальнем его углу и у крыльца с перилами мотоцикл мерцал на солнце бежевыми крыльями и тусклыми от пыли ободами. Этот двор назывался школьная ограда, а в домах, где в каждом было по два, по три крыльца и по стольку же квартир, всегда жили учителя, уборщицы и пстопники.

Еще из нашей машины я заметил, что огород у нашего дома разгорожен и растет в нем, как мне показалось, лишь пырей и крапива. Так оно и было. Но из машины я не заметил главного: двери и окна были заколочены. В доме никто не жил.

Я к нему подошел, на крайнем окне доска была оторвана, из щели потянуло на меня осенним, почти лесным запахом плесени. Я зашел с другой стороны, со стороны огорода, и остановился против своих окон.

Здесь по-прежнему стояла одна старая лиственница, и, по-

мню я, от этого, от се тепи в одной из наних комнат всегда быле немного темней. Лиственница жива, за нее все еще можно привичать бельевую веревку, можно забраться по ней на крышу и серы, наверное, еще можно наковырять.

А барак и в самом деле отслужил свое. Построен он из толстых лиственничных бревен, но так давно, что не только бревна ирогнили, но прогнила уже и тесовая общивка, сделанная много позже. Правда, общивка вся уже рассыпается п внизу, и вверху, а бревна гнилые только внизу, у земли, а наверху они еще хоть куда, ядреные и годные, пожалуй, и для новой постройки.

Когда-то в этом бараке был пересыльный пункт, и здесь ночевали этапные по дороге в Александровский централ. Значит, в этом доме у илх был один из последних ночлегов в пути.

Нет, никаких решеток и даже следов от них я никогда не видел. Видимо, был в свое время барак переоборудован, я помню его уже покрытым тесом и крашенным в цвет желтых березовых листьев. На моей памяти в нем всегда жили учителя.

Я представил себе летний вечер, каким он был адесь лет двадцать назад: открытые настежь окна, в доме движение и голоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки, подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе видимое глазами струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжанье пчел.

Сейчас я стоял как раз на том месте, где в это время мы разводили тогда небольшой огонек. На солнце он был бледный, и, если не было дыму, с другого конца огорода его можно было и не разглядеть. Из кирпичей была устроена простенькая тяга, и ужин готовился тут, чтобы ночью в комнатах не было жарко, и дров сюда надо было меньше, хватало щенок, которые мы, ребятишки, собирали у новой в те времена школы. Из комнат слышен был голос матери, по-учительски громкий и отчетливый, или репродуктор, круглый, черный, из огорода казавшийся дырой в белой стене, распевал:

«Где ж вы, где ж вы, очи карие...»

А сейчас окна заколочены, и от них мепя отделяет густая метровая крапива. Можно было обойти ее, оторвать от окна пару досок и заглянуть внутрь, но мне не захотелось. Я снова вышел в большой двор и уселся там на скамейке соседнего дома. Захотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, но я решил никуда не заходить, а подождать, когда кто-нибудь появится.

Долго никого не было. Прошел поезд, из школьного сада налетел ветерок, дохнул чермухой и исчез. Отсюда была видиа дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно.

Все кругом было настолько привычно, что мне на мгновенье показалось, что я вовсе отсюда не уезжал.

Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным, и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильпей, чем где-либо, и ингде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен.

В газетах да и в журналах мне попадались стихотворные и прозаические высказывания о том, что землю можно любить всю сразу от Карельского перешейка до Курильской гряды, все реки, леса, тундры, города и деревни будто бы возможно любить одинаково. Тут, как мне кажется, что-то не то. Как, например, мпе любить Курильскую гряду, если я ее никогда не видел?

Наконец скрипнула дверь, из соседнего дома вышла маленькая черноволосая женщина с ведром в руке. Я узная ее сразу, поднялся и пошел к ней навстречу. Это была тетя Зина, давнишняя школьная уборщица. Я рос на ее глазах, мы рядом жили. Она заметила, что я к ней иду, остановилась и, заслонясь от солица ладонью, смотрела на меня. Мне показалось, что она совсем пе изменилась, а когда я видел ее последний раз — лет семь назад или десять? «А,— сказала она и назвала меня именем моего брата, хотя, я думаю, она меня узнала, а спутала лишь имена, давно приехал?»

Она говорила, слегка подергивая головой (это у нее всегда было), быстро и таким тоном, как будто мы с ней виделись не далее как вчера. Вблизи я разглядел: нет, сильно постарела, конечно, постарела. Да ведь и лет ей сейчас много, пожалуй. Мы успели сказать всего несколько слов, когда на тракте вдруг раздался грохот.

Тетя Зина встрепенулась и, снова прикрыв ладонью глаза, стала смотреть на ворота. Я оглянулся и увидел, как с мягкой дороги, расплескивая воду, на тракт въехала водовозная бочка. Тащила ее понурая клячонка, а впереди, задом едва касаясь бочки, мостился старик-водовоз. Бочка загремела по тракту дальше, в ограду не заехала.

«Куда это он? — заволновалась тетя Зина.— Куда он, черт полосатый?»

Я котел возобновить разговор, но из этого мало что выходило. Бочка с водой не шла у нее из головы. Я сказал ей, что, дескать, я пока пошел, что буду еще здесь и, стало быть, еще увидимся. И паправился в школу. Тетя Зина успела мне сказать, что там сейчас идут последние экзамены.

### прогулка вторая. По асфальту

Кутулик подрос и похорошел. Появилась совсем новая улица, за школьным садом достранвается несколько двухэтажных жилых домов. За райкомом разбили новый сквер, у стадиона сквер, на главной улице подрастают молодые тополя. Вырастить их было непросто, тополя высаживались здесь много раз, и много раз ничего не выходило. То стадо их вытаптывало, то козы уничтожали, то еще что-нибудь с ними случалось. Вообще-то в сибирских селах нет привычки сажать деревья на улицах. Объясняется это отчасти тем, что поначалу сибирские деревни со всех сторон окружены были лесом, какие еще нужны были деревья? Избы украшались лишь небольшими палисадниками с черемухой, рябиной, кустами малины, и было хорошо. Но впоследствии, когда лес вокруг постепенно был вырублен и на его месте появились поля и поскотины, села обнажились, и вид их сделался и унылым, и легкомысленным каким-то. Палисадники с кустарниками уже не спасают эти села ни от пыли, ни от беспризорности вида.

Итак, в Кутулике зашумели тополя. Тут же, на главной улице, произошла перемена, которой кутуликчане придают немалое значение. Старые тротуары исчезли, и заменил их асфальт, этот пресловутый синоним всего городского, этот первейший признак сближения города и деревни. По мне, хороший деревянный тротуар лучше, но в Кутулике тротуар был старый, часто прерывался, асфальт к тому же практичнее, так что... Словом, асфальт так асфальт, не в этом дело.

Сегодня суббота, прохожие, как я замечаю, одеты чисто, нарядно. Все девушки модницы. Да что девушки, а парии? Они одеты в белые рубахи и в эти свои повсеместные испанские штаны с широченной опушкой, узкие в коленях и разогнанные книзу до ширины флотских брюк. Когда несколько таких ребят молча стоят где-нибудь возле чайной, то кажется, что они собрались сюда, чтобы сплясать болеро, и ждут только, когда ударят кастаньеты и гитара. Гитара, впрочем, тут, при них, но носят они ее с собой больше для антуражу или для того, чтобы, копируя нынешних менестрелей, которые поют теперь по радио, стучать пятерней по неизменным трем аккордам. «Парня в горы зови, тяни... там поймешь, кто такой». Словом, парни - модники, как везде сейчас. Волосы они здесь, правда, еще не красят, но, кто знает, и это, быть может, привьется впоследствии. Надо заметить, что ребята эти не бездельники какие-нибудь, а служащие, десятикласспики, студенты на каникулах, механизаторы даже. Теперь мода такая, и они, так сказать, на уровне.

В этот день испанские штаны небольшими группами шествовали по направлению к стадиону. Оказывается, там второй день шли районные футбольные состязания.

Стадион, теперь огороженный, с приличным полем, со скамейками для зрителей, в былые времена был горбатым пустырем с одними лишь футбольными воротами. И на этом пустыре, помню, несколько лет подряд сражались одни и те же, единственные в районе команды Кутулика и шахтерского Забитуй. Спортивной организации в Кутулике тогда еще не существовало, почти все игроки учились в средней школе; то же и забитуйцы, которые, бывало, добирались до места встречи на попутных машинах, пешком, а то и на товарных поездах. Поезда в те времена таскали паровозы, и на подъеме, где они замедляли ход, футбольная команда десантом высаживалась в Кутулике, Играли, бывало, часами, до изнеможения, до темноты. Ну, вот, например, победоносная поездка кутуликской команды в Зиму. В двух словах было так, Один зиминский парнишка, который случайно оказался в Кутулике, посмотрел, как пинают мяч кутуликские форварды, понинал вместе с ними, а потом от собственного имени предложня им встречу на зиминском поле. Предложение было принято, и назавтра кутуликчане сели в поезд и отправились добывать собе спортивную славу в Зиму, за девяносто километров. Ехали онк без билета, и всю дорогу до самой Зимы команда вместо разминки бегала от контролеров по вагонам и по крышам вагонов. Тот парнишка исправно ждал их в Зиме на станции, матч состоялся, и нутуликчане выиграли.

Позже появились спортивное общество, спортивные деятели, бутсы, и команда стала разъезжать на машинах. Но в районе все так же было две команды.

Я вошел на стадион и удивился. Никогда я не видел здесь столько болельщиков и никак не думал, что в Кугулике столько почитателей футбола. Они заняли небольшую трибуну, все скамейки, сидели на траве, на заборе, тучами стояли за воротами. Их было много, но еще больше меня поразило количество футболистов. По всем углам стадиона, вдоль заборов они стояли тут табор к табору, отделяясь друг от друга лишь цветом маек: сиреневые, белые, красные, желтые и т. д. Мне кажется, их было больше, чем болельщиков.

На районные соревнования съехалось что-то около пятна-

дцати команд, а игры продолжались три дня. Команды прибыли чуть ли не из каждого колхоза.

На поле шла игра и, надо заметить, весьма приличная игра. Сражались две колхозные команды. Команде, которая когда-то ездила в Зиму, такая игра и во сне не снилась. Я прислушался к разговорам болельщиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра.

Но тут я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телевизоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра гудят, как отроившийся улей. Да, да, я вспомнил этих полупомешанных и от удивления перешел к размышлению.

В Кутулике теперь тоже смотрят телевизор, а значит, видели и Милан, и Сандерленд, и тоже, стало быть, на уровне. Телсвизоров здесь пока еще немного, но вот узнал я, что в районной библиотеке, например, установлен телевизор. Для общего пользования. Работники библиотеки не без удовольствия рассказывают, что в дни, когда передается футбольный матч, у них бывает много посетителей. Удовольствие библиотекарей напоминает мне удовольствие драматических актеров, концертирующих на своих подмостках с представлениями типа «Зримой песни». Увы, в кутуликскую библиотеку в футбольные дни идут не читатели, но боледьщики, ровно так же, как в драматический театр «Зримой песни» устремляются отнюдь не почитатели куда более многочисленные приверженцы эстрады и мюзикхолла.

А тут показали мне команду, которал в этом соревновании защищала честь самого Кутулика. Ребята, все молодые, интереспые, окружили какую-то девушку и беседуют с нею все разом. Потом вижу — нет, не беседуют, а скорее спорят, горячатся, а весьма строгого вида девушка горячится тоже и отчаянно жестикулирует. Затем они по одному, по двое уходят куда-то с решительным видом. Один из них проходил мимо меня, и я видел, как оп сплюнул даже, и слышал, как он весьма решительным образом

выразился. А девушка все что-то доказывала тем, остальным. Я решил выяснить, в чем дело.

Строгого вида девушка оказалась секретарем райкома комсомола. Она уговаривала кутуликских футболистов принять участие в состязании. Они отказывались. Природа конфликта заключалась в том, что хозяева поля не получили денег, которые они хотели получить. Приезжим командам выдали деньги на пропитание в районной чайной, это понятно. Кутуличане, проживая в самом Кутулике, столовались, естественно, дома. Но они тоже требовали деньги на пропитание. Это отдавало уже высоким футбольным классом. Хотя многие из них долго упорствовали, игра все-таки состоялась, хозяева поля проиграли и по всем правилам футбольной борьбы из дальнейших состязаний выбыли.

Болельщики, разумеется, были недовольны своей командой, но со стадиона не уходили. Были здесь и шум, и свист, и буфет с пивом, и конфликты разного рода, словом, все, что полагается. Был тут и фатальный, неизбежный почти в таких обстоятельствах дядя Вася, человек в суконных зимних ботинках, немолодой, небритый, нетрезвый, но существующий для увеселения публики. На беговую дорожку между полем и скамейками он выходил, как на манеж. Раскачиваясь и спотыкаясь отчасти по естественным причинам, отчасти для того, чтобы нравиться публике, он комментировал матч, философствовал, сквернословил. Его выводили, но через некоторое время он появлялся снова. И публике он правился, она его слушала и набюдала за ним с удовольствием.

Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник.

По вечерам после игр колхозные футболисты облачались в испапские штаны и большими компаниями бродили по главной Улице.

### ПРОГУЛКА ТРЕТЬЯ, НОЧНАЯ

Новый Дом культуры — солидное каменное здание с большим залом, фойе, изрядным количеством компат, в нем свободно поместился бы целый театр. Я отправился туда в первый же вечер и попал на концерт. Зал был набит битком. На сцене молодая, красиво одетая женщина исполняла народные песни. Аккомпанировали ей на баяпах два парня. Пела она славно, а парниаккомпаниаторы время от времени радостно улыбались. И я пожалел, что в эту минуту нет здесь со мной кого-нибудь чужого, нездешнего, кому я мог сейчас сказать: «Ну, каково у нас, в Кутулике?.. Вот так». Но человека такого рядом не было, и я молчал, полностью разделяя благоговейное внимание зрителей. Певица спела на «бис», раскланялась и удалилась. Потом вышел конферансье с довольно приличными манерами и объявил новую певицу с эстрадным квинтетом. «И квинтет имеется,— подумал я с удовольствием,— ничего себе, развернулись ребята».

- И, действительно, на сцене появились ребята, здоровые как на подбор и все с радостными улыбками. Неужели учителя, подумал я. Или агрономы? Они ударили какой-то мотив, и на сцену быстро вышла лет тридцати пяти певица, ярчайшая блондинка, полная, в коротком платье. Она с такой отвагой изображала семнадцатилетнюю девочку, что в голове у меня мелькнуло сомнение кутуликская ли это программа? Квинтет прибавил духу, и понеслось.
- Гуси! вскрикивала певица, взмахивая полными белыми руками.
- Га! Га! Га! откликался ей весь квинтет, радостно улыбаясь.
- Есть хотите? спращивала она у музыкантов лукавым голосом и оборачивалась к ним в этот момент.
  - Да! Да! басили музыканты.

Нет, не Кутулик, подумал я, теперь уже с некоторым облегчением.

«Чей концерт?» — спросил я соседа. «Из Читы», — ответил оп. Ага, подумал я, гастролеры. Песня мне показалась неоправданно длинной, давно уже все было ясно, а они все продолжали:

- Есть хотите?
- Конечно!

Действительно, это была разъездная читинская эстрада. Да-

лее был жонглер, эквилибристы, чтец-декламатор и прочее. Г-ылотут и «парня в горы зови, тяни».

В Кутулике квинтета не оказалось. Оказались лишь танци в фойе, радиола, баян. Больше ничего.

На танцы народу в клуб собирается немного, да и, правду сказать, танцы скучные. На баяне играет сам художественный руководитель Дома культуры, молодой симпатичный человек. Едва ли справедливо одного его упрекать в том, что в Кутулике нет квинтета, драмкружка и многого другого, что могло бы быть при районном клубе. Но, по-моему, есть смысл привести здесь одно, как мне кажется, весьма характерное суждение молодого художественного руководителя. Появившись в Кутулике недавно и, очевидно, совершенно справедливо требуя для себя квартиру, он, как мне рассказали. в объяспениях с начальством главным образом на то обстоятельство, что не иметь в его положении квартиры несолидно. Как видите, обычные и печально однообразные в таком деле доводы «негде жить, невозможно работать» в данном случае уступили место аргументу новому, куда более «тонкому» и «возвышенному» — несолидно. Этот аргумент, если принять во внимание, что так много не хватает повсюду квартир, чтобы в них просто-напросто жить, аргумент с первого взгляда вооде бы комичный. Но. как подумаешь, смеяться, получается, тут **говсе нечему.** Выходит, не смеяться надо, а даже наоборот — надо печалиться, что пришел такой аргумент в голову молодому симпатичному специалисту.

Но вернемся на танцы. Я думаю, что самые страстные поклонники танцев, это как раз те, кто, присутствуя на танцах, в танцах не участвуют. Встретить их можно почти всюду, есть они и в кутуликском клубе.

Ростом уже немаленькие, но по-детски еще худые и угловатые, они стоят у выхода из фойе, разговаривают между собой и занимаются как бы больше всего друг другом, своей компанией, тем самым явно выказывая равнодушне к танцам. Вы там, дескать, давайте, шаркайте, протирайте сколько влезет полы, они казенные, а мы тут малость постоим, поговорим, у нас дела по-ражнее. На самом деле не думают они ни о чем, кроме танцев, и

ничего, кроме танцев, не видят. Взгляды, которые бросают они как бы вскользь на сидящих вдоль стены девчонок, выдают их с головы до пят. Воображение их кипит, нервы напряжены, в головах бродят угрюмые, недетские мысли. Драма, которую переживает эта компания, называется несовершеннолетие.

Бывают у них, наверное, и свои танцы — в школе, на именинах, но танцы в Доме культуры, о, это совсем взрослые танцы. Здесь, в ярко освещенном зале, собрался народ разный: девчонки из сельхозучилища, юные, но уже самостоятельные, в коротких юбках, вольно причесанные, сидящие вдоль зала чинно, неприступно, но, несомненно, - в ожидании иптересных и значительных знакомств; молодые специалистки, модные, чуть чопорные, но полностью уже самостоятельные; две молодые женщины, заехавшие в Кутулик в гости, веселые, свободные, ярко накрашенные, в одинаковых белых юбках - уже окончательно самостоятельные, дачницы, как я их назвал про себя. Словом, здесь возможности, тайны, надежды и все, все, что так привлекает сюда этих ребят, смеренно толпящихся у входа. И если кто-нибудь самый отчаянный из них подойдет, наконец, к женпішне и пригласит ее тапцевать, и если она ему не откажет, как они будут ему завидовать и как будут скрывать свою зависть!

Они несколько раз куда-то псчезали, но к концу танцев снова собрались все у дверей. Танцевать никто из них так и не насмелился. А вот уже баянист оборвал вальс, поднялся и вдруг заиграл в бешеном темпе фокстрот, вышибаловку, как раньше тут говорили, это означало, что танцы окончены. Подростки вышли первыми. Ну вот, подумал я, еще один вечер закончился для них разочарованием. Они, думал я, разошлись, и каждый свою тайную досаду несет сейчас домой, где родители, возможно, будут удивляться: где, интересно, сынок так долго проходил и почему он вернулся такой элой. Так думал я, но, увы, заблуждался.

Было темно, духота не проходила, и чувствовалось, что облака над головой низкие и тяжелые. Собирался дождь. Я шел в гостиницу, передо мной в темноте шли две девушки в большой компании парней. В девушках по белеющим в темноте юбкам и опознал дачниц, парни были скрыты мраком ночи. Невольно я слышал их разговоры. Судя по разговорам, молодые люди еще не были с девушками знакомы. Однако беседу они затеяли такую непринужденную, что бойкие дачницы, чувствую, дрогнули и смутились. В выражениях ребята не стесняли себя совершенно. Их виды на ближайшее будущее оказались пастолько дерзкими и высказаны были гак прямолинейно, что девушки замолчали и прибавили шагу. Они явно побаивались. Парни не отставали.

В это время компания оказалась под фонарем, который спротливо покачивался на столбе против отделения милиции. Девчонки пробежали бегом, парни под фонарем остановились, и неожиданно я узнал в них тех самых подростков, которые все танцы смирно простояли у дверей.

Да, по домам они не разошлись, и переживания, которые я приписывал им в своих мыслях, на самом деле были не такими уж страшными и вовсе не тайными. Я думал об одних, эти оказались другими. Словом, драмы не вышло, вышел фарс, да и притом весьма скверный.

Я узнал, что по ночам здесь иногда пошаливают, нет-нет да кого-нибудь ограбят, а из разговоров с работпиками милиции, суда и прокуратуры выяснилось, что изрядную часть хлопот суду и милиции создают молодые люди, в особенности лица рождения пятидесятого — пятьдесят четвертого годов.

При сем обращает на себя внимание то обстоятельство, что участились случаи преступлений, совершаемых без явных на то мотивов. То есть бывает так, что воруют, например, не с целью наживы и обогащения, но больше как бы для развлечения, а хулиганят порой как-то особенно бессмысленно. Иные проступки не сразу объяснишь, и бывает, что они с трудом поддаются определению суда. В моем блокноте есть такие факты.

Здесь нашумело дело о хулиганстве, бесчинстве и воровстве, учиненных пятью черемховскими школьниками в деревне Табарсук, что находится неподалеку от Кутулика. Вот это дело вкратце. В ночь под новый, 1968 год два пятиклассника, два семиклассника и студент первого курса горного техникума из Черемхово прибыли поездом в Кутулик, а по прибытии пешком направились в деревню Табарсук. В Табарсуке они забрались в пустую школу,

где учинили ряд бессмысленных безобразий, часть из которых непристойна и не подлежит описанию. Кроме того, они разбили там патефонные пластинки, разбросали и растоптали ногами приготовленные для школьного утренника новогодине завтраки. Затем ограбили дом председателя и колхозника Вязьмина и ушли в село Большая Ерма, где снова устроились в школе. В Большой Ермо они топили печь классными журналами и тетрадями.

В подробностях это новогоднее приключение удивляет не так грабежами, как цинизмом его юных участников. По сравнению с циничностью некоторых их проделок, не причинивших, кстати, никакого материального ущерба ин обществу, ни частным лицам, грабежи и воровство, то есть все материальные издержки этой истории, какими крупными бы они пи были, кажутся мко сущими пустяками.

Преступники отбывают наказание, но и по выходе их на свободу вина не будет искуплена, если виноватым не почувствует себя каждый, кто знаком с этой или другой, похожей на нее историей.

Именно тут мои заметки подходят, как мне кажется, к логическому концу.

## прогулка последняя

Происшествие в Табарсуке характерно также одной любопытной деталью, которой, как мне показалось, кутуликчане придают явно преувеличенное значение. На стенах, в которых бесчинствовали хулиганы, они оставляли сакраментальную подпись: «Фантомас». И вот это обстоятельство для многих почему-то сделалось объясиением всей этой истории и чуть ли не причиной ее. Ну да, говорили, показывают детям безиравственные фильмы и, пожалуйста вам, результаты.

Вот так получается. Легко, весело и просто. Нет сомнения, что подобная мысль — родная дочь глупости и равнодушия, и появилась она специально для успокоения совести. Если не было бы этого забавного фильма, все в Табарсуке случилось бы в точ-

ности так, как случилось, разве только на стене вместо Фантомаса хулиганы написали бы что-нибудь попроще.

Дело не в Фантомасе. Фантомас — капля в море причин, из которых являются иногда дикие, порой жутковатые следствия. Ноиски ответов на вопросы — как это могло случиться и кто в этом виноват, идут, как правило, по маршруту: родители — школа — улица. Комиссия идет к родителям, от родителей в школу, из школы на улицу, а на улице, естественно, разводит руками. Тут наша комиссия сталкивается с некоей неопределенностью, которую невозможно ни оштрафовать, ни дать ей выговора, ви ноставить на вид, словом, неопределенность эту, называемую виогда средой, никак нельзя привлечь к ответственности.

Нельзя? Но почему нельзя? Можно. Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве не среда каждый из нас в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест, пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по-новому? Как просто! Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не штука, ответить на него труднее, потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливости, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духовным богатством человека!

Такого, примерно, рода мыслям предавался я, уезжая из Кутулика.

У блокноста, в конце Первомайской улицы, мы, несколько нассажиров, расселись на траве в ожидании электрички. Нас было четверо. Полная, поминутно стонущая и охающая бабка, возвращающаяся в Черемхово из гостей, две девчонки, направляющиеся в Ангарск подавать в техникум документы, и л. Еыло два часа

дня — самая жара, все сидели молча и думали каждый о своем. Бабка одной рукой обнимала зеленое эмалированное ведро, из которого торчали луковые перья и хвосты редиски. Электричка вапаздывала, ожидание становилось томительным, но тут неожиданно нас развлекли вертолеты. Они появились из-за березового перелеска и летели над полотном, прямо над нами. Сначала пролетело три, потом еще три, потом еще и так — пятнадцать вертолетов. Тени их одна за другой прыгали по крышам Первомайской улицы, и от этого казалось, что дома и сама улица тоже пришли в движение. Бабка как-то украдкой перекрестила себя, а потом совсем уже чуть заметно, одним почти движением — тоойку вертолетов.

Да, продолжал я свои размышления, конечно, прежде всего человеку нужны еда, одежда и крыша над головой. Но не хлобом единым жив человек, гласит старинная истина. Истиной она быда в старину, истиной она остается и по сей день. И особенное значение она, на мой взгляд, приобретает сейчас, когда крыши паши становятся поновей, еда посытнее, одежда покрасивее.

Пришла электричка, и мы уехали.

# ФЕЛЬЕТОНЫ

## зиминский анекдот

Внезапно нагрянула жена. А с ней младенец сын и теща Мария Филимоновна, И они остановились в дверях.

Муж Коля сидел за столом. А на столе были консервы, виноград и водка. А у окна столла девица Маша.

Коля смутился. От неожиданности. А Маша — ничего. Поздоровалась даже с Марией Филимоновной. Очепь непринужденно.

Потом Коля и Маша ушли.

— «Ну и что же? — скажет читатель.— Муж разлюбил жену. Бывает ведь такое. Полюбил другую. Страдал, боролся с собой. Сказал последнее «прости» и ушел. Бывает, что поделаешь. Любят, страдают, борются, уходят. Бывает, возвращаются».

Бывают комедии и драмы. Случаются трагедии.

Жанр, в котором выступил недавно рабочий Буринского леспромхоза Николай Бойко,— ни драма и ни комедия. Это — анекдот. Грубый, невеселый анекдот.

Итак, Маша и Коля вышли погулять. Пусть погуляют. А мы тем временем начнем эту историю сначала.

То было раннею весной. Впрочем, Колина мамаша говорит, что уже были посажены огороды. Коля привел в дом (Зима, Партизанская, 134) Тамару. Девятнадцатилетнюю. Скромную. Наивную. Она жила в селе Подгорном, там они познакомились. Коля наскоро поклялся в любви и увез девушку в Зиму.

Коля женился, по жениться ему было не впервой, и мы, может быть, придаем этому слишком большое значение. Потому перейдем прямо к семейной хронике.

Но прежде познакомимся с Феодосией Бойко, Колиной мамашей. Знакомство не из приятных, но ведь не все наши знакомства приятные. Существуют знакомства необходимые. Феодосию Бойко знать необходимо. Для того, чтобы никогда с ней пе встречаться. Черное сутяжничество, хамство, стяжательство слились в ее характере, как сливаются воедино трубы канализационной системы. Оскорбить сына, отматерить ребенка, оболгать прохожего — все может эта гражданка. Прибавьте сюда еще скуность, ворожбу, «врачевание» недугов и представьте эту женщину в роли свекрови. Для невестки — это Сцилла и Харибда, два энических чудовища, вдруг объединившиеся в одно и заговорившие на русском языке.

Скандалы пошли, как грибы. Свекровь была дьявольски изобретательна. Когда в доме затихали оскорбления и оплеухи и наступали голубые часы бесконфликтности, свекровь нервничала.

Чернее тучи она металась по комнатам и вдруг объявляла, что из буфета украдено три банки брусники. Кто украл? Не невестка ли? Нет? Посмотрим! Свекровь бежала к своей подруге, которая разгадывала сны, предсказывала насморк и конец мира. Подружки раски; ывали картишки, и все становилось, как божий день, ясным.

Дома свепровь, хвативши кулаком по столу, торжественно кричала:

Бруснику стащила бубновая дама и червонный король.
 Вместе с банками! Что! Отвертелись?

Так они и жили. В непрерывных скандалах Тамара ожесточилась, в доме стало темно от матерщины и зуботычин.

Молодые ушли от Феодосии Бойко на частную квартиру, по от скандалов они не ушли. Погому что Феодосия исправно их навещала. Потому что Коля и сам по себе тоже был хорош. К тому же он пил и от водки не делался лучше.

Когда у них родился сын, свекровь тут же усомнилась: Колин ли это ребенок? И заскучала, когда поняла, что ребенок Колин: не было повода для скандала. Предыдущую Колину жену опа оклеветала самым грязным образом. Оклеветала и выжила из дома.

Потом опи получили квартиру, ту самую, в которой Коля пировал с девицей Машей.

Как-то Тамара прочитала в газете о курсах продавцов. Решила учиться (до этого она работала уборщицей). Коля согласился. Ребенка решили увезти к Тамариной матери.

Так и сделали. Тамара уехала в Залари. Вову увезла в Под-, горное. И Коля остался один, совсем один.

В первое же воскресенье Тамара (она заехала за сыном и матерью) приехала навестить мужа. Мы уже знаем, что она выбрала для этого неподходящее время.

Так вот, Коля и Маша погуляли и вернулись. В первом часу ночи. Сначала в дверь постучала Феодосия Бойко.

— Где мой Коля? — спросила она.

Потом появился Коля, И Маща, Можно было подумать, что они пришли сказать последнее «прости». Но Коля ничего не сказал. Он ударил Тамару по голове. И еще раз. И еще. И не сказал ни единого слова. Потом он переключился на тещу Марию Филимоновну.

Феодосия Бойко унивалась зрелищем. В эту минуту она была счастлива. Девица Маша стояла тут же. Кажется, ей было скучно. Тамара и Мария Филимоновна бежали к соседям. Феодосия ушла домой. Оставшись одни, Коля и Маша не стали эря терять времени, они принялись носить вещи на Партизанскую, 134.

И так далее.

Через две недели состоялся новый скандал. Коля ночевал в милиции. Но утром уже разгуливал по Зиме, куражился:

- Ничего мне не будет. Посадить меня невозможно.

У него, видите ли, дядя в Ангарске милиционер. И леспромкозовское начальство о нем хорошего мнения. Совсем парень неулавим. Все ему можно.

Мамаша тоже отчаянная. Закуражившись, она сказала както Тамаре:

 Что ты думаешь, на тебе свет стоит? Женили и женить будем. Сороковую возьмем. Да не такую, как ты!

Сороковую, гражданка Бойко, не возьмете. Столько не полагается.

Но это еще цветочки. Бойко пошли дальше пошлостей и оскорблений. Хамство анекдотическое переросло в хамство разнузданное и воинствующее.

Не от бога пол моешь! — кричала свекровь невестке.
 Тамара была комсомолкой, откуда ей было знать, что пол в этом

доме моют от угла, где образа. За сим последовало приглашение в церковь. Тамара отказалась.

Как-то она заговорила о том, что ей надо заплатить комсомольские взносы.

 Какие еще взносы? Ты уже не девчонка! Выбрось это дело из головы.

**А Коля? А Коля оставался достойным сыном своей роди-** тельницы.

- Я не комсомолец, и тебе ни к чему,— сказал он, выхватил у Тамары из рук комсомольский билет, порвал его и сжег. Сжег в печке. Вот как поступил Коля, достойный сын своей родительницы.
- Попробуй заикнись кому-нибудь о билете,— сказал он после.— Удавлю!

Коля любит энергичное это словцо. «Расскажешь — удавлю», «Не будешь со мной жить — удавлю».

Остановить надо хама. Займитесь этим, товарищи зиминцы. Займитесь, пока он не жепился еще раз.

Бойтесь хамства! Хамы не перевелись. Хамы пританлись. Они поняли, как опасно хамить в обществе, и располэлись по собачьим своим конурам. Они стали застенчивыми производственниками. Простыми скромными тружениками.

И остались хамами. Оглядевшись по сторонам — нет ли свидетелей, они наговорят вам мерзостей, забрызгают своей ядовитой слюной. Закрывшись на ключ, они изобьют детей, жену, оскорбят собственную мать. От нечего делать они настрочат на вас грязнов анонимное письмо. Потому что они хоть и лихие люди, но предпочитают хамить безнаказанно.

Хамы расползаются по своям собачьим конурам. Но бойтесь их и там. Они издеваются над вашими знакомыми. Выявляйте хамов, тащите их на свет божий, не спускайте с них строгих ваших глаз.

Судите хамов! Не спускайте им ни одного мата, ни одного разбитого стекла.

И берегите от них детей. Ваши дети должны быть прекрасными людьми.

#### лошадь в гараже

Дело под вечер, зимой, и морозец знатный. По улице Дзержинского в санях, запряженных бодрой лошадкой, ехал парень молодой.

Среди городских огней и непрерывного потока машин лошадка выглядела весьма архаично, но никто не обращал на нев внимания. Парень был пьян и лежал поперек саней. И это было уже совсем старорежимно. Но тоже оставалось без внимания.

Не спешил. Трусил слегка. Против городского рынка стал ноперек дороги, а когда его попросили посторониться, отказался и забуянил.

Мимо проходили четыре дружинника: Анатолий Сосунов, Олег Калинин, Борис Киричек и Юрий Москвитин. Дружинники очень спешили, у них было срочное—задание, но парень в это время развеселился уже вовсю, и к нему никто не желал подступиться. Дружинники взяли проказпика за руки и повели в ГАИ, что на углу улиц Дзержинского и Литвинова. Ребята рассудили здраво: до ГАИ было сто метров, а до ближайшего отделения милиции в двадцать раз дальше. В руки инспекции надо было быстро сдать гуляку и его лошадку и продолжать свое дело.

Все очень просто.

Но жизнь сложна, и трудности возникают на ее пути пеожиданно, как городские дорожные знаки. Дружинников встретил капитан ГАИ Богачук.

Кто такие? — спросил он очень сурово. — Зачем?
 Ему все объяснили, показали лошадку и веселого ездока, сказали, что очень торопятся.

 Не туда попали. Надо в Кировский отдел милиции. Туда. Забирайте лошадь и пьяного.

Ему объяснили все снова.

- У нас рейд,— сказали ему.— Надо срочно задержать двух преступников. Надо спешить.
- Забирайте лошадь,— повторял Богачук. Оп оказался человеком твердым и раз принятое решение считал бесспорным, а

объяснения его только раздражали. Еще больше он не любил рассуждений, расценивая их, по-видимому, как сверхурочный труд.

- Вы что, не знаете, чем занимается автоинспекция? спросил он презрительно.
- Знаем,— ответили ему,— знаем, чем занимается автоинспекция.
  - Не знаете, сказал оп. Лошадь не наше дело.
- Но ведь могла произойти авария. С машинами. Из-за лошади. Если бы произошла, тогда это было бы ваше дело?
- Тогда наше,— согласился вдруг Богачук,— тогда наше. И давайте без разговоров — забирайте лошадь.
  - Но поймите...

Капитан не понимал и все более раздражался. Он не кричал, но был дьявольски проничен. Пропия как таковая, правда, ему малодоступна. И он нажимал в основном на интонацию. Попросту он разговаривал хамским тоном.

- А ну-ка, вы,— сказал он Сосупову.— ведите лошадь и пьяного в Кировский отдел.
- Я не могу,— ответил Сосунов.— Мы очень спешим. Кроме того, я не умею управлять лошадью.
- Ara-a! сказал Богачук злорадно и схватил Сосунова за шиворот.— Не умеещь!

Тут же младший лейтенант ГЛИ Ходорченко, сподвижник Богачука, вытолкал на улицу Москвитина.

Идите отсюда! — сказал остальным. И выгнали остальных.

А лошадь все-таки осталась. Может быть, ее поставили в гараж.

Дружниников оскорбили и выгнали. Оскорбляли, верно, не без ума, грамотно, не сводя глаз с кодекса: все-таки дружина.

Вот и все приключеньице.

Но главное — впереди. Богачука вызвали в горком партии, и там постарались объяснить ему что к чему. Он почтительно слушал, по как только заговаривали вызванные сюда же дружинники, Богачук становился непропидаемым. Он затвердевал па

гиазах. Из признаков жизни в нем остались лишь злость и высокомерие.

Этот человек не может представить себя виноватым перед тем, кому он не подчиняется. Тяжелый это человек.

Он говорил:

— Я всегда понимаю, что говорят старшие, но этим (дружинникам) я грубости пе нанес. Не было... Я тридцать пять лет (повысил голос) работаю в милиции. Вызывают меня первый раз.

Вот ведь вы какой застенчивый, товарищ капитан! Ведь не первый раз вас вызывали. Во время работы в Ангарской ГАИ на партийном бюро вам был вынесен выговор за грубости и склоки.

Были еще и вот какие разговорчики. Да, ошибки есть. Да, надо бороться. Да... Но ведь какая у Богачука сложная профессия. Дело он имеет с нарушителями, преступниками, характер у него вспыльчивый, иногда как-то, знаете, невольно...

Позвольте не согласиться. Позвольте запротестовать. С нарушигелями мы должны быть непримиримы. Это верно. С преступниками мы должны быть безжалостными. И это верно. Но, побеседовав с преступником и будучи в расстроенных чувствах, в том же тоне говорить с незнакомым человеком, не предложить ему стул, не выслушать его, без основания в чем-то заподозрить — не мелкое ли это хулиганство?

Если бы швеи шили черные и белые рубахи одними черными нитками или учителя по инерции ставили бы двойки шалонаям и отличникам — не привлекали бы их к ответственности? Отчего же это вам, товарищ Богачук, дозволено со всеми подряд разговаривать таким жутким тоном?

Поостерегитесь, товарищ Богачук, инерции. Зачеркните ее в себе. По инерции, между прочим, легко свернуть шею. Инерция— свойство машин и повозок. Инерция людям вредна и песвойственна. Ее воспитали в нас когда-то нехорошие люди. Зачеркните в себе остатки инерции.

А лошадь, товарищ Богачук, здесь, конечно, ни при чем. Лошадь как вид транспорта устарела. Лошадь повсеместно заменена автомобилем. Это вы, как капитан ГАИ, можете лично засвидетельствовать. Лошадь заменена. И человеческие отношения тоже заменены. Вчерашние — сегодиящими, сегодняшние заменяются завтрашними, более совершенными. Вот ведь о чем речь.

Пятьдесят лет назад на углу Арсенальской и Пестеревской был околоточный причал.

- Извозчик! Где стоишь, скотина!..

И никто этому не удивлялся, потому что это было принято по лошадиной тогдашней этике.

Похожие разговорчики на углу Дзержинской и Урицкого немыслимы.

И если сегодня в человеческих отношениях нет-нет да и проскользнет нечто лошадиное, то завтра, товарищ Богачук, вы пичего подобного не увидите, не услышите и, может быть, не сделаете сами.

Завтра вы, вежливый и доброжелательный, остановите мапину и скажете бодро и приветливо:

 Добрый день! Покажите, будьте любезны, ваше удостоверение.

И извинитесь за беспокойство.

И пожелаете счастливого пути.

И улыбиетесь.

И откозыряете.

Можете не улыбаться, если это вам трудно. Но все остальное—обязательно. Этого от вас потребуют наши человеческие отношения.

И начальство потребует (это вам, Богачук, на всякий случай, для справки).

А если вы вспыльчивы пеисправимо, то продайте ваш автомобиль, купите лошадь и разговаривайте с ней, как вам заблагорассудится. Все равно она ничего не поймет.

## кое-что для известности

Хорошо хамить по телефону. Наговорил что угодно, сколько угодно и как угодно, наговорил — и остался неузнапным, Инкогнито. Черной маской. Таинственным хамом.

Ну, а если увлекся и вспылил до такой степени, что не можень скрыть своего имени,— тогда хуже. Тогда неприятности. Тогда из хама анонимного мгновенно превращаенься в хама явното, вспыльчивого и воинствующего.

Никто, правда, уже не сможет упреклуть такого человека в трусости. Но это не утешает. Все равно. Хорошего здесь мало. Еще неизвестно, кто лучше из двух — тот, кто побанвается хамить, или тот, кто хамит бесстранно, убежденно, до конца.

Но к чему этот неприятный разговор? А вот к чему.

Недавно зимним вечером фельдшер Владимир Николаевич К., дежурнвший в усольской «Скорой помощи», был потревожен телефопным звонком. Мать просила врача к заболевшему ребенку. Сначала все шло по правилам.

- Сколько лет? спросил Владимир Николаевич.
- Шесть, ответили ему.
- Что с ним?
- Температура, головная боль... Приезжайте, я боюсь ночи!
- **На температуру**,— ответил Владимир Николаевич,— не выезжаем.— И бросил трубку.

Оказывается, высшим в государстве медицинским начальством невыезд «Скорой помощи» на температуру разрешается. Что ж, раз высшим, значит, так положено. Из правила, впрочем, есть исключение, и та же усольская «Скорая помощь» вечерами часто, особенно к детям, выезжает и на температуру. Словом, фельдшер К. имел право в помощи отказать, и в тот зимний вечер фельдшер этим правом воспользовался. Он бросил трубочку.

Но на этом дело не кончилось и кончиться не могло. Мать, естественно, подняла трубку во второй раз и снова стала просить о помощи.

Матери больных детей раздражительны. Фельдшеру об этом следовало бы знать. Ему, раз уж он так решил, надо бы спокойно отказывать в помощи и не нервничать. Но разговор шел на равных. Собеседники все более вавинчивались, и, естественно, Владимир Николаевич стал брать верх. Мужчина все-таки.

- Как ваша фамилия? крикнула возмущение мать.
- Фамилия?.. переспросил Владимир Николаевич ядовито.

- Да! Фамилия!
- Александр Сергеевич Пушкин! выпалил Владимир Николаевич. Это было брошено с дьявольской иронией. Это было как бич, как пощечина, как хлопок дверью. Это было торжеством над противником. Этим, как он считал, было сказано все. И он бросил трубочку.

Но и на этом дело не кончилось. На ту беду соседом женщины оказался секретарь Усольского горкома комсомола. Олег Свирин. Секретарь явился, поднял трубку и позвонил в «Скорую помощь». Женский голос ответил ему, что фельдшер К. вышел. Секретарь настаивал, и К. вынужден был взять трубку. Фельдшер остыл, привел свои нервы в порядок, разговаривал вежливо и был приглашен в горком для беседы.

В горком он не явился ни в среду, как договаривались, ни в четверг. В пятницу секретарь позвонил сослуживцам К. и просил передать фельдшеру, что по-прежнему и терпеливо его ждет. Фельдшер не появлялся.

В субботу в коридоре управления Востоктяжстрой появился очередной выпуск «Комсомольского прожектора». Под портретом К., выполненным цветными карандашами, было написано четверостишие, в котором Владимиру Николаевичу напоминали, что он не Пушкпи и что было бы лучше, если бы у него прибавилось совести. Все справедливо.

И как, вы думаете, Владимир Николаевич прореагировал на комсомольскую критику? А вот как. То, что он не Пушкин, он еще допускал. С этим он еще мог согласиться. Но в остальном он считал свое поведение безупречным. Джельтменским. Рыцарским. Владимир Николаевич был возмущен до крайности. До предела. Его, оказывается, просто-напросто оклеветали. Поэтому на следующей неделе, в среду, рядом с листком «Комсомольского прожектора» появился листок Владимира Николаевича К. Он был его автором, его редактором, в своем же лице он учредил и орган этого издания. В нем он поместил свои стихи — ответ на комсомольскую критику.

Стихи эти нравятся Вдадимиру Николаевичу до сих пор. А стихи неважные. И наглые. Прямо сказать, нахальные стишата. В последнем четверостишии К. рифмует слово «сатира» со словом, которое позволительно употреблять лишь в художественной литературе. Это о комсомольском-то сатирическом листке! Смело, ничего не скажещь. Это произведение, этот вопль грубияна, которому наступили на хвост, следовало бы отдать в милицию. На рецензию.

В интервью с вашим корреспондентом, которое состоялось лишь через несколько дней после происшедшего, Владимир Николаевич прочел свои шкодливые стишки без всякого стеснения, с большим творческим подъемом. Свое авторство он подтвердил не без гордости и не без удовольствия. Он вичего не понял. До сих пор он считает себя правым, обиженным, угнетенным.

Встреча с героем происходила в редакции усольской городской газеты. Владимир Николаевич защищал себя с большой горячностью. Вот это интервью.

- Вы накричали на женщину, напомнили ему.
- У этой женщины, возразил К., вот такой (он развел руками) рот! У нее вот такой (он выбросил вперед одну руку, а другой отметил первую у самого плеча) язык!
- Вы не пришли в горком. Вас там ждали, и вы обещали прийти.
- Почему, закричал он в ответ, я должен к ним ходить?
  Почему не они ко мне?
- Рядом с «Комсомольским прожектором» вы приклеиля стихи собственного сочинения. Они написаны непростительно грубо. Вы считаете себя правым?
  - Конечно! Написал и еще напишу! Судиться могу!

В заключение Владимир Николаевич заявил, что газетных статей он не боится, что, если на то пошло, он — крестьянин и терять ему нечего. Мы очень надеемся на то, что коллектив и главный врач «Скорой помощи» Козьминых Н. Д. убедят-таки К. в том, что и у него, как бы он ни нажимал на свое пролетарское положение, есть-таки что терять. Например, человеческое достоинство, уважение общества и много других небесполезных вещей.

Разговаривать с ним было трудно, и через пятнадцать минут этот «крестьянин» сел в служебную «Победу» и укатил по делам. Таков Владимир Николаевич. Такова его логика. Такова псижология. Главному врачу хамить нельзя, потому что его могут понизить в должности. Фельдшеру-«крестьянину» хамить можно, потому что его некуда понизить. Правда, его можно перевести в иянечки, но этого делать, видимо, не следует. Представьте, что он тогда натворит, какие стихи при случае напишет.

Что греха таить, Владимир Николаевич не одинок. Есть они. Попадаются. Есть уличные, трамвайные, должностные, высоко- и низкооплачиваемые хамы. Есть, а надо, чтобы их не было. Значит, относиться к ним следует со вниманием. Надо так, чтобы безнаказанно им не сходило с рук ни одно оскорбление, ни один окрик, ни одна брошенная телефонная трубка. Надо так, чтобы ими занимались коллектив, трамвай, улица. Надо их воспитывать, показывать, судить. Делать это необходимо каждый час. А если махнугь на них рукой, они зайдут далеко, и потом уже никто и никогда не убедит их в том, что они виноваты. Они будут правы — так им будет казаться.

Что касается К., неугомонного фельдшера из города Усолья-Сибирского, он твердо стоит на своем. Чего он только добивается? Может быть, популярности? Славы? Ну что ж. Мы сделали для этого все, что было в наших возможностях. Все или почти все.

### витимский эпизод

Катер «Брест», вышедший из Бодайбо в четыре часа дня, прошел вверх по Витиму не более шестидесяти километров, когда наступила ночь. Катер направлялся за лесом, на Мую, к дальнему притоку Витима, команда торопилась, как торопятся здесь — пока навигация — все, кроме того, убывала вода и на Муе обсыхал лес. Поэтому «Брест» не останавливаясь шел ночью в темноте и утром в густом тумане, речники вели его на ощупь, ориентируясь по едва видимой стене прибрежных деревень, по памяти обходя мели. Когда встало солнце и туман от реки стал подниматься вверх, к гольцам, на левом берегу показалось село, оно мостилось на маленькой терраске между Витимом и лысой каменистой горой.

Лиственницы под окнами, огороды, лодки на берегу, телеграфные столбы, несколько бараков на окраине — село как село, а под ним белое облако тумана. Я уже знаю, что здесь лесоучасток Бодайбинского леспромхоза и в селе живут в основном лесозаготовители и геологи. Есть сельсовет, школа, больница, клуб. Знаю уже, что клуб тут неважный, школа тесноватая, столовой вовсе нет и на семьсот человек жителей — ни одного уполномоченного милиции, это я тоже знаю. Мне уже известны все невеселые и все мрачные происшествия, бывшие здесь за последние три года, заочно я знаком со всем местпым начальством. Мало этого, я знаю, что вчера главный инженер Бодайбинского леспромхоза Тышкевский привез сюда письмо о неблаговидном поведении рабочего леспромхоза Гришкина и что разбирательство по этому поводу состоится сегодня.

В большом городе обыкновенно люди из одного дома, но из разных подъездов проведут всю жизпь так и не познакомившись. Здесь иначе. Если где-нибудь на Мамакане некто Василий К. желится на Марии Н., на свадьбе непременно будут присутствовать кумовья и сваты из Синюги, Муи, Бодайбо — отовсюду, а само себытие будет обсуждаться по всему Витиму, на полтыщи верст. Здесь все знают всех. Знакомства здесь равносильны родственным узам. Людей на Витиме объединяют малочисленность, отдаленность, как ни странно, деревень друг от друга. И, конечно, сам Витим объединяет. И не только как средство сообщения. Витим дает людям общие дела, общие заботы, общие интересы. Витим — как гигантская деревенская улица. Вот почему о жизни села Нерпо я знал достаточно уже к тому времени, когда наш катер громыхнул на прибрежных камнях против конторы леспромхоза.

Все село нетрудно обойти за двадцать минут, оно состоит из одной улицы, не считая нескольких домов, построенных выше по речке Нерпинке. Днем лесозаготовители в тайге, геологи в тайге и те, у кого свободное время, тоже в тайге. Все мужское население — рыбаки и охотники, благо, есть где порыбачить и поохотяться. Водятся вдесь и медведи, и стерлядь, и сорокакилограммовые таймени. В лесопункте производственные дела на уровне, в эти дела я не вникал, потому что еще раньше, с самого первого зна-

комства с Перпо больший интерес у меня определился к тому, что принято называть бытовой стороной жизни, бытом.

А поскольку историю я расскажу неприятную, то заранее кочу оговориться. Рассказывая эту историю, я ни в коем случае не исключаю тем самым все бывшие здесь приятные истории. Оговариваюсь, потому что знаю, что впоследствии могут найтись те, кто скажет — вот, дескать, корреспондент увидел одни только недостатки, прошел мимо успехов и достижений, сгустил краски, обобщил, очернил и т. д. Рассказывая об одном из двух, о дурном или хорошем, автор преследует необходимую для пишущего человека цель — сосредоточиться. Кроме того, пытаясь сказать обо всем сразу, автор подверг бы себя риску не сказать ничего. И, что самое важное, обращая внимание на дурное, автор надеется, что его труд пе пропадет даром и хотя бы в небольшой мере будет способствовать изменениям к лучшему.

Разговор с рабочим Гришкиным был назначен на вечер, на тот час, когда Гришкин вернется с работы. Днем для беседы решили пригласить жену Гришкина Валентину, работницу детского сада. Дело в том, что родственники Валентины, которые живут в Амурской области, написали в Иркутск письмо. Родственники просили защитить Валентину и ее детей от побоев и унижений, помочь ей вместе с детьми уехать от собственного мужа. К их письму прилагалось письмо самой Валентины и се брата, который сам побывал в Нерпо. Вот три строки из письма Валентины, Начало: «Обращается к вам с далеким скучным приветом сестра ваша Валентина...» Середина письма: «Здесь мне жаловаться некому -тайга-матушка. Мер никаких не принимают...» И конец: «Если что случится, прошу вас, не забудьте моих детей...» Из Иркутска эти письма попали в Бодайбинский горком партии, а из горкома инженеру Тышкевскому, который направлялся мимо Нерпо в Мую по делам, а по дороге должен был завернуть в Нерпо, на месте заняться этой историей с письмами и после, видимо, ответить Иркутску. что и как.

11 вот уже Тышкевский, начальник лесопункта Скворцов и секретарь перпинской парторганизации Ревва Иван Владимирович ждут жену Гришкина в конторе лесопункта. Ожидающие — люди деловые, видно, что к предстоящсму разговору они относятся скептически, с высоты своих производственных задач. Инженер явно раздосадован тем, что его отвлекли от дела. Заметно, что подобные мероприятия здесь вновь, что — вот собрались, ничего не поделаешь — надо, приходится, хотя дело это пустое, бабье, ничего тут не изменишь, разве что еще хуже наделаешь.

Гришкина, женщина лет тридцати пяти, изможденвая, бойкая и настороженная, подтвердила, что да, бьет, и детей бьет «как взрослых», но, когда пообещали организовать немедленный вместе с детьми отъезд, замялась, затревожилась, а через минуту объявила, что сейчас она не поедет, вот, может, осенью, в ноябре, другое дело, а сейчас — нет.

Тут присутствующие переглянулись, а кое-кто и-вздохнул с облегчением. Ну вот, дескать, пожалуйста, извольте видеть, всегда так, когда приходится вмешиваться в эту самую личную жизнь. Никогда еще из этого не выходило ничего хорошего, муж и жена — одна сатана, а сунься, ты же и окажешься в дураках. Сами видите, предлагаем ей помощь,— она отказывается. Значит, ей и так ненялохо...

Впрочем, последняя реплика придумана автором. В ту минуту если кто-нибудь про себя и подумал, то никак не собрался бы сказать, что Гришкиной и так неплохо. В отличие от присутствующих Гришкин готовился к этой беседе очень основательно, потому что под глазом у его жены был большой свежий синяк. Этим-то, выходит, отсутствующий в разговоре Гришкин и вставил свое веское слово. Если бы не синяк, то, пожалуй, разбирательство окончилось бы очень скоро и вовсе безболезненно. Но синяк жиление фактическое, оно внушает к делу некоторое даже уважение и требует кое-каких углублений.

— Сколь раз, Валентина,— говорил Ревва укоризненно,— сколь раз говорил я тебе: бьет — сходи в больницу, возьми справку, подай на него заявление...

И по лицу, и по поведению женщины, и по ее словам видно, что жаловаться, подавать заявления она, что называется, не приучена. Далее было так. Инженер несколько раз возобновлял разговор о немедленном ее отъезде, Ревва настанвал на излюблениом ваявлении, на заявление же нажимал Скворцов, словом, мужчицы требовали определенности. Но вот беда, определенности у Гришкиной, которая прожила со своим мужем одиниадцать лет здесь, в Нерно, определенности-то у этой Гришкиной как раз и не оказалось...

Остановились на том, что она в настоящее время решительно, категорически отказывается уезжать, пообещали поговорить с мужем как следует и с женой расстались.

Тут для большей ясности и поскольку все равно встреча с Гришкиным состоялась не сразу, я приведу маленькую справку. В Перпо, в этом небольшом сравнительно селе, в текущем году произошло три насильственных смерти. Одна по неосторожности: с похмелья была выпита зеленка вместо водки. И два убийства. Одно из них таково: муж убил жену. Убил, как выразилась одиа из жительниц Нерпо, за нетактичное поведение.

Разумеется, нет прямой связи между совершившимися убийствами и неоконченным разбирательством с четой Гришкиных. За убийства ответят те, кто убил. А те, кто не убивал, отвечать не будут. Но и нельзя, пожалуй, без внимапия оставить такое простенькое рассуждение: убийцы не прилетают к нам с Марса. До того, как убить, они живут среди нас и, стало быть, среди нас становятся убийцами...

Но вернемся к Гришкину. В контору он пришел очень недовольный, раздраженный такой, а точнее сказать, явился он совсем сердитый. Что это, в самом деле? Преступлений не совершал, заявлений не поступало, чего же вы, дескать, хотите? Делать вам нечего, собрались тут, а еще начальство, солидные люди.

11 точно, когда он явился, собравшиеся почувствовали себя как бы несколько виноватыми.

Зачитали письма, справедливость которых он немедленно отверг, попытались пристыдить, делали это, надо сказать, неуворенно и неумело.

Наконец кто-то из них расхрабрился.

- Бьешь жепу?

Гришкин высокомерно молчал.

- Бьешь. Синяк у нее под глазом, сами видели.
- Все бывает, уверенно сказал Гришкин, и хорошее бывает, и плохое.

И все замолчали. Мне показалось, что эта фраза Гришкина, которую он, кстати, произносил потом много раз, сильно на них подействовала. А ведь, действительно, подумали, по-видимому, опи, все бывает. И хорошее, и плохое. Сами подумайте, чего не бывает между своими-то людьми. Вы приехали, побыли здесь день-два и, глядишь, обратно, а мы с Гришкиным здесь останемся, нам с ним жить, да. А жизнь, ведь она сложная штука, и тут уже не полишень.

Словом, Гришкин знал, что им сказать.

А потом инженер стал просить Гришкипа дать всем присутствующим слово, что он никогда больше не будет бить жену и детей. Гришкин поломался немного из приличия, но слово дал. Видно было, что это ничего ему не стоило.

— Не повторится, — сказал он запросто.

Тут догадались взять с него это обещание письменно. Оп запротестовал, но когда Ревва изъявил желание помочь составить ему эту бумагу, Гришкин согласился.

— Так он,— тотчас сказал Ревва о Гришкине,— мужик толковый, начитанный, но вот как подопьет...

И Ревва махнул рукой, а Гришкин открыто так ухмыльнулся. После его ухода Иван Владимирович сказал:

- Посадить мы его не можем, а так что разговор. Откуда я знаю, что он ее бьет.
  - Вы в этом еще сомневаетесь?
- Да нет, не сомневаюсь, но документально мы не знасм.
   Если бы она подала на него в суд, тогда пожалуйста.

Из этих слов, как видите, ясно, что будь заявление, Иван Владимирович засадил бы Гришкина с тем же благодушием, с каким сейчас он Гришкина опекал.

На этом все закончилось. Наутро составили протокол собрания, а Гришкин написал смехотворное обещание впредь вести себи хорошо.

Назавтра, провожая меня и моего товарища, Иван Владимирович, подытожив дело Гришкина, так сказать, подвел черту:

- Все бывает. II хорошее бывает, и илохое...

Произносил он это назидательно так, параснов, сказывал, что называется.

 Все бывает, — повторил он, и я понял, что это не просто слова, это уже мудрость, философия, отношение к жизни, стиль.

Такова история. Не жакая уж страшпая, но не такая уж и невинная. П вряд ли она требует каких-либо категорических выводов. Я хотел бы, чтобы она послужила поводом для размышлений.

Нерпинскому же начальству, не удержусь, скажу. Да, жизпь сложна, Иван Владимирович, она сложна, и плохо, если отношение к ней слишком простое. Попустительское. Равнодушное. Казенное. Мы, Иван Владимирович, не дети, нам много лет, пора, пора нам различать, что такое хорошо и что такое плохо. А различивши, к тому, что плохо, относиться повнимательнее. Посерьезнее. Построже.

# последние страницы

# НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧНИКОВ

Водевиль в двух действиях с прологом и энилогом (Отрывок из неоконченной пьесы)

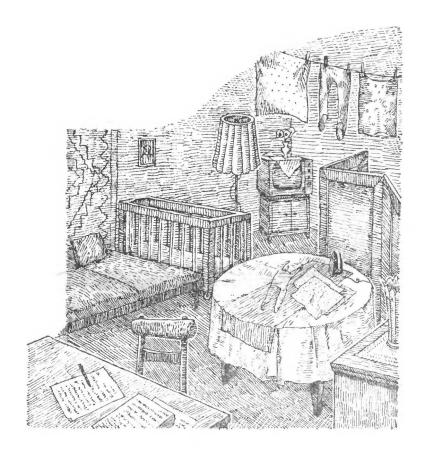

#### **ЛЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

#### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Старая парикмахерская в большом городе. Небольшая комната, часть которой занавешена портьерой. Три рабочих кресла, зеркала, у дверей вешалка, рядом столик для газет и два стула для ожидающих очереди клиентов.

Летний день, послеобеденный час. Дверь на улицу распихнута настежь. Где-то поблизости крутят монотонную эстрадную мелодию.

В одном из кресел развалился простодушного вида молодой человек в белой куртке. Это мастер заведения Наконечников. Разморенный жарой и вынужденным бездельем, время от времени позевывая, он перелистывает тонкую книжицу с цветными картинками.

В эту минуту появляется Дутов, мужчина лет шестидести, тучный, лысеющий, вытирающий пот со лба и шеи.

Дутов. Добрый день.

Наконечников. А-а... Николаю Иванычу — привет.

Дутов. Жара какая, а?.. Градусов, думаю, под сорок.

**Паконечников**. Не меньше...

Дутов. Уф... (Усаживается на стул.) Листья на деревьях свернулись. Что делается, а?

Наконечников. Не говорите...

Небольшая пауза.

Будем бриться? (Указывает на кресло.) Прошу.

Дутов. Ой погоди. Дай хоть отдышаться... Дальше так пойдет, и без грибов останемся.

Наконечников. Вполне возможно...

Пауза. Наконечников снова перелистывает книжку.

Дутов. Ну? Как живете?.. Новости какие?

Наконечников. Новости?.. Да ничего такого. Все по-старому...

Снова молчат, Потом Паконечников показывает Дутову одчну из страниц своей книжки.

Гляньте. Лев поссорился с крокодилом.

Дутов. Ну?

Наконечников. Началась у них драка.

Дутов. Ну?

Наконечников. Кто из них победил, как вы считаете?

Дутов. Что? К чему ты?

Наконечников. Лев напал на крокодила. Началась у них<sup>3</sup> битва.

Дутов. Нуичто?

Наконечников. Кто, по-вашему, победил? Лев или крокодил?

Дутов. Хм... Ну лев.

Наконечников. Лев?

Дутов. Конечно, лев.

Паконечников (тоном превосходства). Однако победил кроколил.

Дутов. Неужели?

Паконечников. Факт. (Подпимается, бросает книжку, палаживает бритье.)

Дутов (пересаживается в кресло). А где твоя напарница?.. Где Раиса Петровна?

Наконечников. В гастроном ушла. За сосисками. (Усаживает Дутова поудобней.) Головку повыше... Вот так.... (Начинает бритье.)

Дутов (не сразу). Крокодил, говоришь?

Наконечников. Он, Николай Иваныч. Крокодил.

Дутов. Скажи-ка... Но ведь лев посильнее будет. Среди зверей лев все-таки фигура.

Наконечников. Согласен, Николай Иваныч. Лев — дарь зверей. Однако победил крокодил.

Дутов. Удивительно...

Наконечников. По факт. Победил крокодил. (Пауза. Рабоraer.) Компрессик, Николай Иваныч? Помогает от жары. Лутов. Павай. Раз помогает.

П'аконечников (делает компресс). Чем освежить? «Шипром», как обычно?

Дутов. Давай.

Наконечников. А вот «Полет». (Показывает флакоп.) Новый. Помягче будет.

Дутов. Давай «Полет».

Наконечников (прыскает одеколоном, орудует полотенцем. Закончил работу). Ну как?.. Полегче стало?

Дулов. Вроде бы да. Благодарю. (Расплачивается.) Уважил. Омолодил.

Наконечников. Всегда к вашим услугам.

Дутов (подиялся, взглянул в зеркало). Как же мне теперь, молодому-то, куда ж пойти?

Наконечников. Как — куда? К дамам, Николай Иваныч. А го куда?

Дутов. К дамам, говоришь?.. А что? Можно и к дамам. Ничего еще. Не жара бы, так я бы... Кое-что я еще могу. А ты думал? И выпить могу. И спеть. И сплясать, как бывало... Резюме, правда, уже не подведу.

Наконечников (оживился). Прибедняетесь, Николай Иваныч.

Дутов (развел руками). Врать не люблю.

Оба смеются.

Но ты, слышь, Миша. Женщинам ты ни гу-гу. Ни одной. Раисе Петровне— тоже. Молчок. Военная тайна.

Наконечников. Могила.

Дутов. Счастливо, Миша. (Идет, в дверях останавливается.) А все-таки, стало быть, крокодил?

И а конечников. Факт, Николай Иваныч. Победил крокодил. Дутов. Чудеса да и только. ( $Yxo\partial ur$ .)

После его ухода Наконечников снова пытается читать, но клюет носом и вскоре погружается в сон. Музыка неожи-

данно усиливается, на улице послышались шум и голоса. Наконечников не реагирует ни на то, ни на другое. Шум и голоса приближаются, и в парикмахерскую вбегает Эдуардов — длинноволосый молодой человек в клетчатом костюме. Он бросается к раковине, хватает стакан, набирает воды, жадно пьет, после чего устремляется к выходу, но на пороге останавливается, поворачивает обратно и скрывается за портьерой. Там он опрокидывает какую-то посудину — раздается грохот, и Наконечников просыпается.

В это меновение в парикмахерской появляется незнакомка — молодая женщина привлекательной наружности, одетая по последней моде. Ее появление неожиданно, неординарно, и сонный Наконечников смотрит на нее с изумлением. Она осматривается и в изнеможении опускается на стул — рядом с Наконечниковым.

Шум и голоса на улице, достигнув предела, теперь удаляются, затихают.

И музыка снова умолкла.

#### Незнакомка. Воды...

Наконечников не двигается и молчит, преодолевая барьер между сном и действительностью.

Дайте воды!

Наконечников не шевелится,

Вы глухой?..

Наконечников в ответ что-то промычал.

Немой?.. Контуженый?

Наконечников (наконец очнулся). Пикак нет... Незнаком ка. Тогда дайте мне воды.

Наконечников осторожно, как бы боясь спугнуть гостью, поднимается и подает ей стакан с водой.

(Пьет большими глотками.) Еще.

Наконечников (повинуется). Сейчас... (Он окончательно проснулся.)

Незнакомка. Еще.

Третий стакан с водой он подает ей уже не без галантности.

Кроме вас есть тут кто-нибудь еще?

Наконечников. Здесь?.. Как видите.

Незнакомка. Никого?

Наконечников. Авчем дело?

Пезнакомка. Я спрашиваю: есть тут кто-нибудь кроме вас?

**Паконечников.** Никого... Абсолютно.

Незнаком ка. Это правда?.. А там? (Показывает на портьеру.) Нет там никого?

**Паконечников.** Ни души!

Незнакомка. Вы уверены?

Паконечников (приосанился). Не волнуйтесь. Я здесь один.

Небольшая пауза.

 $(\Pi o \partial x o \partial u \tau \kappa \ nesnakomke. \ H ntumho.)$  Мы абсолютно одни. Незнакомка (усмехнулась). Что вы этим хотите сказать?

Наконечников (не замечая ее усмешки, подмигивая). «В этом зале пустом мы танцуем вдвоем...»

Незнаком ка (холодно). Прекратите. (Подиялась.) Вы меня не так поняли. Я ищу совсем другого человека.

Наконечников (растерянно). Да?.. (Не сразу.) Но я... мне показалось, что вы хотели со мной поговорить...

Незнаком ка (с препебрежением). Я—с вами?.. Да ничего подобного!

Она выходит на улицу, но в это время за портъерой раздается тот же грохот. Эдуардов чертыхается. Незнакомка мигом возвращается в парикмахерскую и, отстранив рукой и без того униженного Наконечникова, подходит к портъере, приоткрывает ее и обнаруживает там Эдуардо ва с тазом в руках. Незпаком ка (при виде его преображается. Из падменной самоуверенной женщины превращается в робкую неуклюжую просительницу). Извините... Простите за беспокойство...

Эдуардов (с досадой). Что вам угодно? (Оставил таз и вышел из прикрытия.)

Незнакомка. Простите, но разве вы меня не узнаете?

Эдуардов (грубо). Первый раз вижу.

Незнаком ка. Но как же... Мы ехали с вами в одном такси... Эдуардов. Не помню.

Незнакомка (красиея). Вместе шли по улице...

Эдуардов. Не знаю...

Незнакомка. Я проводила вас до гостиницы...

Эдуардов. Меня всегда кто-нибудь провожает.

Незнакомка. Вы меня поблагодарили...

Эдуардов. Я человек вежливый, но я вас не помню. Извините. (Наконечникову.) Шеф, можно у вас напиться?

Наконечников молчит. Он снова в изумлении. Эдуардов пьет.

Незнаком ка (жалобио). Вы подарили мне трамвайный билет. Вот он... (Достает из сумки трамвайный билет.)

Эдуардов. Могу подарить еще один. (Полез в карман, достал оттуда горсть трамвайных билетов.) Сколько угодно. Я раздаю их пачками. Каждый день.

Незнакомка. Вы сделали мне комплимент. Вы сказали, что я похожа на...

Эдуардов (устало). На Софи Лорен, Ладно. Я вас узнал.

Незнакомка просияла.

(Строго.) Узнал. Но с тех пор, как мы виделись, вы сильно изменились.

И езнакомка. Как?.. Мы виделись с вами вчера! Эдуардов. Все равно. Вы сильно изменились.

Незнакомка растерялась, съежилась, увяла.

Ладно, чего вы хотите? Незнакомка *(жалобио)*. Вы сами знаете... Эдуардов (сухо). Погда?

Незнакомка. Сегодия!

Эдуардов. Невозможно.

Пезнакомка. Прошу вас!

Эдуардов. Ничего не выйдет.

Пезпакомка. Завтра!

Эдуардов. То же самое.

Пезнакомка. В четверг!

Эдуардов. Навряд ли. По вернее всего: нет.

Пезнакомка. А вдруг! Умоляю вас, возьмите мой телефон! (Протягивает ему бумажку.)

Эдуардов (жестом отвергает ее телефон). Я вам не позвоню. Забуду. (Милостиво.) Возьмите мой. (Достает блокнот, пишет.) Позвоните в среду. По учтите, я ничего вам не обещаю. У меня люди на люстрах висят.

Незнакомка. Я надоела вам, простите...

Эдуардов вырывает из блокнота листок, отдает его пезичномке. Та принимает его с благоговением. Наконечников наблюдает за ними с раскрытым ртом.

Благодарю вас...

Эдуардов (сухо). До свидания. (Накопечникову.) Вы свободны, теф?.. Я хотел бы побриться. (Усаживается в кресло.)

Незнакомка. До свидания!.. Я буду надеяться... (Удаляется почти счастливая.)

Эдуардов. Слава богу, отвязалась. (Подиялся с кресла.) Бриться я не собираюсь... Что такое, шеф? Почему вы так на меня смотрите?

Наконечников *(вышел из оцепенения)*. Слушай, парень... Ты в своем уме или нет?

Эдуардов. А что такое?

Наконечников. Пет, ты соображаешь, что ты делаешь?

Эдуардов. Да что такое?

Паконечников. «Что такое»? Такая женщина к тебе клентся, а ты что?

- Эдуардов. А-а... (Рассмеялся.) Ну, теф, вы преувеличиваете. Эта женщина обыкновенная.
- Наконечников. Опа? Обыкновенная?.. Ну даешь ты... Смотри, пробросаешься такими кусками.
- Эдуардов (махнул рукой). Надоели... Эта еще ничего, скромная. Ты других не видел. Такие, брат, попадаются экземпляры... Хищницы. (Тожно.) Когда-нибудь они разорвут меня на части... (Подходит к двери, выглядывает на улицу.)

Оттуда в это время снова доносятся голоса.

Наконечников. Слушай, парень... Ты кто такой?

Эдуардов. А ты не внаешь? (Рассмеялся.) Ну слава богу, встретил нормального человека. Будем знакомы. (Протянул Наконечникову руку, тот ее пожал.) Эдуардов... Вадим...

Наконечников. Наконечников... Кто ты, серьезно?.. Космонавт ты, что ли?.. Heт?..

Эдуардов. Послушай! Ты хорошо сохранился— раз ты не знаещь Вадима Эдуардова.

Наконечников. Где ж ты работаеть?

Эдуардов. Везде... «Госконцерт» — слышал такую организацию?

Наконечников (не сразу). Артист, что ли?

Эдуардов. В сообразительности тебе тоже не откажешь.

Наконечников. Артист, значит... А кого ты, допустим, изображаеmь?

Эдуардов. Никого.

Наконечников. Тогда какой же ты артист?

Эдуардов. Я пою.

Наконечников. А-а... (Не сразу.) Арми поеть?

Эдуардов. Песни.

Наконечников. Песни?.. И все?

Эдуардов. По-твоему, этого мало?

Наконечников. Хм... Песния тоже пою...

Эдуардов. Ну это, брат, у кого как получается.

Наконечников (не сразу). А как ты зарабатываешь?

Эдуардов. Неплохо.

Наконечников. Сотнитри имеець?

Эдуардов. Имею.

**Накопечников.** А может, четыре?

Эдуардов. Может, и четыре.

Наконечников. А может, и больше?

Эдуардов. А может, и больше.

Наконечников (не сразу). Долго учился?

Эдуардов. Чему учился?

Наконечников. Да вот — песин петь?

Эдуардов. Я не учился. Но я, брат, особый случай. Другие выходят из консерватории.

Наконечников. Хм... А почему для тебя такое исключение? Эдуардов. Датак. Талант, говорят.

С улицы снова раздаются голоса и гомон толпы. Эдуардов подходит к двери и выглядывает на улицу. Шум толпы приближается.

(С досадой.) Неужели эта дура сказала им, что я здесы. (Накопечникову.) Это ноклонники. Черт бы их побрал!.. Если что, я опять спрячусь. А пока мы закроем дверь. Идет? (Закрывает дверь.) Думаешь, им нужны автографы? Как бы не так. Они требуют, чтобы я провел их на концерт. Бесплатно. Или — чтобы я пил с ними водку.

Наконечников. Гляжу, везет тебе... (He cpasy.) Слушай, а как его определяют, талант? Кто его определяет?

Эдуардов. Кто — кто? Специалисты определяют... Вот ты мне спой что-нибудь, а я тебе скажу, есть у теби талант или нет.

Наконечников. У меня? (Не сразу.) Ты это сорьезно?

Эдуардов (усмехаясь пезаметно). А почему несерьезно? Ты сам сказал, что ты поещь. Вот и спой. А я послушаю.

Наконечников (не замечает, что над ним посмеиваются). А чего? Могу спеть... А ты определищь, точно?

Эдуардов. Не пой, если не веришь. Мне-то что? (Не сраву.) Ну? Будешь петь?

Наконечников прокашлялся, молчит.

**Иу что?** 

Наконечников (мается). Дак ведь это... Чудно как-то — им с того ни с сего...

Эдуардов (подначивает). А ты как думал? Давай, давай. Пользуйся случаем. А вдруг у тебя талант.

**Наконечников** (пе сразу). Чего спеть-то?

Эдуардов. Это уж твое дело.

Иаконечников. Может, «Тройку»?

Эдуардов. Как хочешь.

Наконечников. Или «Рябину»?

Эдуардов. Все равно. По лучше что-нибудь поживей, потемпсраментией.

Наконечников (молчит, потом вдруг пачипает петь фальшиво и пелепо).

«Бирюзовы да златы колечики

Эх, да раскатились по лужку...

Эдуардов, с трудом подавляя смех, стучит по спинке стула, как по барабану.

Ты ушла и твои плечики Скрылися в ночную мглу! Пой-звени, гитара семиструнная, Разгони ты грусть-тоску-печаль, Эх ты, жизнь мол цыганская, Ничего теперь не жаль...» Хватит?

Эдуардов. Да. Вполне достаточно.

Наконечников. Ну что?

Эдуардов. Неплохо, но... как бы тебе сказать...

Наконечников. Говори, как есть.

Эдуардов. Хорошо. Будем откровенны. Голоса у тебя нет...

Паконечников. Ясно.

Эдуардов. Что «ясно»? Голоса у тебя нет, но на эстраде он и не всегда нужен.

Наконечников. Да?

Эдуардов. Держаться ты не умеешь, вкуса никакого. Стоит

тебе запеть на улице, и тебя обязательно заберут в милицию. Но и это не беда: твои манеры можно выдать за неносредственность... Пойдем дальше. Местами ты не поешь, а воешь, как голодный нес, и хриппшь, как будто бы тебя давят.

Наконечников. Ладио. Я тебя поцял.

Эдуардов. Что ты понял? Как раз это, возможно, и есть твоя сильная сторона, твой, так сказать, шарм. Не знаю. Воешь ты, конечно, примитивно, но в твоем хрипе, по-моему, есть что-то своеобразное. Именно на него ты мог бы рассчитывать, если бы у тебя было бы хоть немного слуха.

Накопечников (пеожиданно). А без слуха нельзя?

Эдуардов. Нельзя, к сожалению. Сейчас сочиняют такие мелодии — запомнить их никакого слуха не хватает. Так что извипи, но певца из тебя пе выйдет. (Открыл дверь и спова выглянул на улицу, верпулся.) Но ты не грусти. Может, у тебя какой другой талант.

Наконечников. Думаешь?

Эдуардов. Ну кто тебя знает? (Осматривает Наконечникова с головы до ног.) Так... Парень ты видный... Не изболов... Шарниры в порядке?

Наконечпиков. Чего?

Эдуардов. Суставы, мышцы, ступни... Ноги целы?

Наконечников. Да в норме вроде бы... Не жалуюсь.

Эдуардов. Пляшешь?

Наконечников. Бывает...

Эдуардов. А ну сбацай.

Наконечников. А что, и такая есть профессия?

Эдуардов. А ты как думал? Та же эстрада. Давай.

Наконечников. А что именно?

Эдуардов. Не знаю. Болеро, па-де-труа, вальс-чечетка — выбирай по своему вкусу.

Наконечников. Вальс-чечстка.

Эдуардов. Так. Вкус у тебя неиспорченный. Шуруй. (Напевает ему, отстукивает такт.) Ну! Не ваставляй себя ждать!

Наконечников пляшет вальс-чечетку. По ходу сбрасывает куртку, затем руки держит строго по швам. Пляшет довольно долго.

Чаще!.. Чаще!.. (Увеличивает темп.) Дерзай!

Наконечников не выдерживает темпа, сбивается и останавливается.

Bce?

Наконечников падает в кресло. Тяжело дышит.

Ну что ж... Совсем неплохо. Свособразно... Но для узного круга. Боюсь, что широкая публика тебя не поймет.

Наконечников. Воды... Воды подай...

Эдуардов (подает ему воды, с сочувствием). Устал?

Наконечников. Запалился.

Эдуардов. Тяжело, конечно, с непривычки... Мда... Пожалуй, это мы с тобой зря затеяли. Похоже, этим делом надо заниматься систематически, с самого детства. (Не сразу.) Тебе сколько лет?

Наконечников показывает на пальцах.

Так... Видишь, время, можно сказать, упущено... Давно ты в парикмахерской?

Наконечников показывает три пальца.

Три года... Надоело?

Наконечников. Как сказать?.. Сначала ничего. Потом таксяк... (Тяжело дышит.) Сейчас — не знаю... Короче: надовло... (Не сразу.) Что делать? Куда податься?

Эдуардов. Женат?

Наконечников кивает.

Уже хуже... Давно женат?

Наконечников. Три года... Осел здесь после армии.

Эдуардов. А откуда родом?

Накопечников. Родом деревенский,

Эдуардов. Это заметно... Дети есть?

Наконечников. Двое.

Эдуардов. Мда... Чем тебе помочь — даже и не знаю. (Не сразу.) Спортивную карьеру ты, считай, тоже прозевал... Слушай, ты стихи писал?

Наконечников. Было дело.

Эдуардов. Прочти... Помнишь наизусть?

Наконечников. He-e... Да какие там стихи? Так что-то, один раз написал, к празднику...

Эдуардов. К празднику?.. Ну что ж. Направление у тебя здоровое... Может, тебе литературой заняться?

Наконечников. Да что ты. У меня всего семь классов...

Эдуардов. Это неважно. Даже наоборот: пойдешь от жизни...

Ну, со стихами сейчас непросто, поэтов тьма, ты можешь
не выдержать конкуренции. Так. Роман тебе не по зубам,
прямо скажем... Что там у нас остается? Драматургия...
А что? Пожалуй, это идея! Я в газете вчера читал: в театрах репертуарный голод, драматургия отстает, пьес никто
не пишет. А? Что ты на это скажещь?

Наконечников. Что такое драматургия?

Эдуардов. Привет! Ты бывал хоть раз в театре?

Наконечников. Был.

Эдуардов. Что ты там видел?

Наконечников. Постановку... Какую — не помию...

Эдуардов. Что такое постановка?

Наконечников молчит.

Hy хорошо. На сцене ты видел актеров. Что они там делают?

Наконечников. Показывают...

Эдуардов. Что показывают?

Наконечников. Ходят, разговаривают... Один все молчал, а потом говорит: дальше, говорит, так жить цельзя, вы, говорит, не люди, а тушканчики, скучно, говорит. Я вас, говорит, в тюрьму пересажу и сам с вами сяду.

Эдуардов. Так. Это драма.

Наконечников. А другую видел, так там все больше смехом. 11 мужик веселый. Жену, говорит, вы у меня, конечно, отбили, сына, конечно, тоже увели, есть у вас, говорит, и другие педостатки, но теперь, говорит, дело прошлое и в целом, говорит, вы все же люди неплохие. Поэтому, говорит, давайте все вместе будем веселиться.

Эдуардов. А это комедия. И придумал все это и написал — автор, писатель, он же драматург — повятно тебе?

Наконечников ( $\epsilon \partial pyz$ ). А чего тут не понять?

Эдуардов. Вот и попробуй. Вдруг — талант.

Наконечников. А как за это платят?

Эдуардов. Платят хорошо. Кроме того — слава, почет и уважение... Но предупреждаю: написать — это полдела, главное — пробиться. Тут, конечно, тебе не повредили бы связи, знакомства...

Наконечников. Погоди, у меня есть знакомый. В театре.

Эдуардов. Парикмахер?

Наконечников. Директор.

Эдуардов. Сам директор?

Наконечников. Он у меня бреется. Уже третий год.

Эдуардов. Да?.. Что ж, для начала это совсем неплохо. Ты подаешь надежды. (Выглянул на улицу.) Ушли... (Подходиг к Наконечникову.) Давай прощаться, я пошел...

Наконечников. Погоди... А как их писать — пьесы-то?

Эдуардов. Здравствуйте, приехали! (Смеется.) Берешь бумагу, ручку, садишься, пишешь название. Дальше — действующие лица. Ну и пошел. Пишешь: «Катя». Ставишь точку. Потом — что эта Катя говорит. Потом — «Петя». Снова точка и что этот Петя той Кате отвечает. Например. Катя: Петя, ты куда собрадся? Петя: До свидания, дорогая Катя, я уезжаю. Катя: Как так, Петя? Ты уезжаешь, а как же я? Разве ты меня не любишь? Почему, отвечает, Петя, я тебя люблю, но у меня уже билет в кармане. И так далее. И по-

шел, и пошел. (Нодает Паконечникову руку.) Ну! Желаю тебе. Дерзай. Присду в следующий раз — чтобы ты пригласил меня на свою премьеру?

Наконечников. Что такое премьера?

Эдуардов. Первое представление. Желаю тебе — еще раз. (Пдет к двери.)

Наконечинков, Постой!

Эдуардов останавливается.

Про что мпе писать?

Эдуардов. А уж это тебе лучше знать. Возьми какой-нибуль случай интересный — может, из своей жизни, а нет, так что-нибудь придумай. По смотри, ври да знай меру. Чтоб на правду было похоже, понял?.. Все. Желаю успеха. (Уходит.)

Оставшись один, Паконечников погружается в глубокое размышление. Через некоторое время на улице раздается шум толпы, который приближается к самым дверям парикмахерской.

Наконечников (подходит к двери. Неожиданно, тоном Эдуардова). Что вам угодно?

Голос из толны. Вы не видели Эдуардова?

Наконечников *(пебрежпо)*. Вадима?.. Он только что ушел. А что вам угодно? Если автограф, то пожалуйста, могу дать. Но предупреждаю, водку я с вами пить не буду.

Голос из толпы. А кто вы такой?

Наконечников. Михаил Наконечников. Драматург.

Из толпы допосятся смех и голоса: «Кто такой Наконечников?», «Такого мы не знаем», «Первый раз видим».

Не знаете такого?

Голос из толпы. Первый раз слышим. Паконечников. Ну пичего. Еще услышите.

#### КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Паконечникова. Небольшая, сильно загроможиенная комната. Посредине круглый стол, у окна — письменный, диван, две детские кровати, трюмо, один из углов отгорожен ширмой.

Капитолина, жена Наконечникова, молодая, не в меру полная женщина, гладит детские пеленки.

Из-за ширмы сначала послышался кашель, затем слабый голос тещи Наконечникова — Полины Матвеевни.

Полина Матвеевна. Капитолипа... Капитолина!

Капитолина (громко). Чего опять?

Полина Матвеевна. Капитолина!

Капитолина (подходит к ширме, кричит). Чего тебе?

Полина Матвеевна. Кто к пам пришел?

Капитолина (кричит). Никого! (Исчезает за ширмой, кричит там.) Никого, говорю, нет. (Возвращается, продолжает работу.)

Пауза.

- Полина Матвеевна. Капитолина!.. (Через некоторое время.) Капитолина!
- Капитолина (прошла за ширму, кричит). Ну что? Что ты меня дергаеть поминутно? У меня голова болит кричать. Полина Матвеевна. Что говорить? Не слышу.
- Капитолина (кричит). Голова, говорю, болит! С тобой разговаривать голова болит! И тебе нельзя. Спокойно тебе надо лежать! Слышишь, спокойно!
- Полина Матвеевна. Михаил придет— попроси, чтоб за лекарством сходил.
- Капитолина (кричит). Ладно! Только помолчи немного! (Появляется. Негромко.) Пойдет он за лекарством, как раз. Отправишь его теперь.
- Полина Матвеевна. Капитолина! Что это Михаил по ночам свет жжет? Что это он делает?

- Капитолина (вбегает за ширму, яростно). Какое твое дело, мама! Ты можешь помолчать или нет?
- Полина Матвеевна. Вроде как за столом сидит. А что делает?
- Капитолина (кричит). Пьесу пишет! Книгу ли! (Негромко.) Черт его знает, что он там пишет. (Кричит.) Напишет ему за это деньги дадут! Понимаешь? (Негромко.) Дадут держи карман шире.
- Полина Матвеевна. Деньги?.. Батюшки мои! Неужто ов деньги подделывает? В тюрьму попадет!
- Капитолина. Да нет! (Смеется. Потом снова кричит.) Не поняла ты! Книгу он нишет! Книгу! Сочивяет он! (Негромко.) Человек был как человек, и на тебе. (Кричит.) Писателем, говорю, заделался! Сочинителем!
- Полина Матвеевна (неопределенно), А-а... Ну это начего... Входит Наконечников.

#### Капитолина. Явился.

- Наконечников. Чтоб она сгорела, эта парикмахерская... Ты подумай, сколько бы я мог написать за целый день,
- Капитолина. Может, ты работу бросишь? (Берет с письменного стола увесистую папку, потрясает ею в воздухе.) Мало ты бумаги извел?.. А кому это надо?
- Наконечников. Положь на место. Сколько я просил тебя не трогать рукопись руками? (Взял папку.) Здесь только начало. Главное впереди.
- Капитолина. Мать вон думает, что ты ночами деньги печатаель.
- Наконечников. Невежество... Но в фигуральном смысле верно. Ты знаешь, сколько зашибают в драматургии, какие деньги?
- Капитолина. Кто зашибает? Ты писать-то грамотно не умеень. Ну! А сколько книжек ты вообще прочитал? Две? Три?
- Наконечников. Это не вмеет значения. Я иду от жизни.
- Капитолина. Куда ты идешь?.. Иди лучше в садик, за ребя-

тишками. Помоги. Мне в магазин надо, в аптоку, в .химчистку. Где же я успею?.. Сходи за ребятивиками.

- Наконечников. Не могу. Сажусь писать. Посижу, пока их нет.
- Капитолина (пеожиданно ласково). Миша... (Подходит к пему.) Мишенька... Брось ты эту писанину, прошу тебя. Забудь, Миша, не твое это дело... (Обнимает его.) Опомнись. Ну зачем тебе эти бумажки?..

Наконечников поддался было на ее ласку, но лишь на мензвение.

Вспомни, как хорошо было нам без литературы...

- Наконечников (отстраняя жену от себя, решительно). Я должен писать.
- Капитолина (вло): Ненормальный! Псих! (Хвагает сумку, в дверях.) Лучше бы ты водку пил! (Уходит, громко хлоппув дверью.)
- Полина Матвеевна, Капитолина! Кто к нам пришел?.. Капитолина!
- Наконечников (прошел за ширму, кричит). Капитолниа ушла! Я один! Я работаю! Прошу вас мне не мешать! (Сел за стол, раскрыл папку. Поднялся, подвинул стол поближе к окну, сел этак, сел так. Задумался. Поднялся, принялся ходить по комнате. Остановился перед зеркалом, как следует себя осмотрел, затем приосанился, поклонился воображаемой публике. Дважды повторил поклон. Снова уселся за стол. Задумался.)

Полина Матвеевна. Капитолина!.. Канитолина!

Наконечников (вскочил, прошел за ширму). Что такое?

Полина Матвеевна. Какой сегодня день?

Наконечников (кричит). Понедельник! Какая вам разница?

Полина Матвеевна. Пятница?.. А число какое?

Наконечников (кричит). Какая вам, говорю, разница?

Полина Матвеевна. Пятница... Стало быть, девятое число... Стало быть, сегодня ровно нолгода, как я не встаю с постели. (Охаст.) Накопечпиков (появляясь, негромко, почти молитвенно). Если бы ты встала! Я в ту же минуту турнул бы тебя к родичам. (Усаживается за стол, задумывается. Отмахивается от мухи. Сгоняет ее. Снова отмахивается, затем поднимается и преследует муху по всей комнате. Увлекается, достает мухобойку, громко хлопает ею по стенам, быет мух.)

Полина Матвеевна. К нам кто-то пришел?

Наконечников (с мухобойкой в руках забегает за ширму, oper). Никого!

Раздается звонок. Он появляется и поспешно усаживается за стол и начинает неправдоподобно быстро писать. Звонок повторяется.

Войдите!

В дверях появляется страховой агент, женщина лет тридцати, веселая, общительная, внешне она напоминает незнакомку, по эта постарше и попроще.

Женщина. Можно войти?

Паконечников. Да, прошу вас.

Жепщина входит.

Присаживайтесь. (Важно.) Минуточку. Сейчас я поставню точку. (Пишет.)

Женщина. Я подожду. (Присаживается на стул.)

Наконечников. Так. Я вас слушаю.

Женщина. Извиците, если помещала.

Наконечников. Ничего... Я как раз собрадся передохнуть.

Женщина (улыбается). Видите, как удачно я полошла.

Наконечников. Да. Вы в самый раз.

Женщина. Я из Госстраха. (Улыбается.) Что вы на это силжете?

И аконечников. Что ж. Дело хорошее. Государственное. Я — за. Женщина. Приятно слышать. А то, знаете, многие не понимают...

Наконечников. Невежество. От него все происходит. Женщина. Совершенно с вами согласна. Наконечников (приближается к ней). По-моему, мы с вами договоримся.

Женщина (улыбается). Я думаю, мы уже договорились. (Открывает свою сумочку.) Вы где работаете?

Наконечников. Я?.. Как вам сказать... Профессия у меня непростая... И не легкая. Отчасти даже с риском...

Женщина. Вот как? Чем же вы занимаетесь?

Наконечников. Как бы вам объяснить... Вы ходите в театр? Женщина. Еще бы. Я безумно люблю театр.

Наконечников. Да?.. Значит, вы меня поймете... Я— драматург.

Женщина. Вы?

Наконечников. А что?.. Вы не верите?

Женщина. Нет, почему же! Просто и первый раз вижу живого драматурга.

Наконечников. Да, паш брат драматург — явление редкое. Раз-два и обчелся. Выводятся драматурги. Скажу вам честно: труд тяжелый. Легче бревна ворочать.

Женщина. Но зато, наверное, как это интересно!

Наконечников. Да, интересно... Но с другой стороны—все время один. Представьте себе, днями и ночами со своями героями. И никакого общества.

Женщина. Да-да, я вас понимаю...

Полина Матвеевна. Капитолина!.. Капитолина!

Наконечников. Одну минутку. (Проходит за ширму, громко.) Ее нет!

Полина Матвеевна. Михаил... Где Капитолина?

Наконечников (кричит). Нету! И меня тут тоже нет! (Появляется.) Не обращайте внимания. Она глухая и вот уж полгода как не поднимается с ностели, (Лицемерно.) Несчастиая женщина.

Женщина. Ваша хозяйка?

Наконечников. Да... Дальняя родственница... Так на чем мы остановились?.. Да! Труд тяжелый. Не всякий в наше время возьмется за такое дело.

- Женщина. А как ваше фамилие? Может, что-нибудь ваше я уже впдела?
- Паконечников. Вряд ли. Здесь меня еще не показывали. Но сейчас мне заказали... Вот (киепул е сторопу стола) работаю. Для здешнего театра... Премьера будет зимой. Не раньше.

Женщина. О! Но на премьеру наверное не попадешь.

Наконечников. Почему? Для вас, раз вы это дело любите... Женщина. Правда?

Наконечников. Вам одно место? Два?

Женшина. Одно.

Наконечников. Все. Договорились. Буду ждать вас в вестибюле... (Приближается.) Знаете что... Этот стул, он не совсем в порядке... Пересядьте, пожалуйста, сюда.

Женщина. Зачем? Мне кажется, стул вполне надежный.

- Наконечников. Нет-нет. Одна нога у него гнилая. (Пересаживает се на диван, усаживается рядом.) Честное слово, этот стул давно пора выбросить.
- Женщина (*шутливо*). Не говорите так о вашем имуществе, Учтите, мы сго еще не застраховали.

За ширмой слышится скрип кровати, кашель.

- Наконечников. Какое имущество, у меня так... Временное. И квартира временная... Все это, можно сказать, временное явление.
- Жен и и на. Понятно... Значит, для начала мы застрахуем вашу жизнь. (Взялась было за свою сумочку, по Наконечников ее остановил.)
- Паконечников. Жизнь? А зачем так спешить? (Придвинулся поближе.) Поговорим... Вас как зовут?

Женщина. Эльвира...

# примечания

Александр Валентинович Вамнилов (1937—1972) родился в поселке Кутулик Иркутской области в учительской семье. По окончании школы он поступает на историко-филологический факультет Иркутского университета, закончив который (1960) работает в редакции областной молодежной газеты «Советская молодежь», куда был принят еще будучи студентом (1959).

Первые рассказы А. Вампилова, публиковавшиеся им с 1953 г. под псевдонимом А. Сапин в университетской газете «Пркутский университет», а также в газетах «Советская молодежь» и «Ленииские заветы», поэже были объединены автором в сборник, получивший название по одному из рассказов, «Стечение обстоятельств», который был выпущен в Иркутске Восточно-Сибирским книжным издательством в 1961 г.

Работая в газете, Вампилов часто выступает на ее страницах с очерками и фельетонами, но уже в этот период он обращается к драматургии — пишет сценки, монологи и наконец — одноактные пьесы.

Одноактиая пьеса «Двадцать минут с ангелом», включенная впоследствии автором в пьесу «Провинциальные анекдоты», была первым серьезным драматургическим опытом Вампилова (начальный вариант се относится к 1962 г.), однако читатель пачинает зпакомство с его драматургией по одноактной пьесе «Дом окнами в поле», опубликованной в журнале «Театр» в 1964 г. (№ 11).

В начале 1964 г. Вампилов уходит из газеты, и, хотя он не порывает с журналистикой, все внимание его отныне сосредоточивается на драматургии. Первая многоактная пьеса, «Прощание в июне», была опубликована в 1966 г. в журнале «Театр» (№ 8) и сразу привлекла внимание ряда теагров, на сцене которых и была поставлена.

При жизни автора издательством «Искусство» были выпущены отдельными изданиями пьеса «Старший сын» (1970) и одноактная иьеса «История с метрянпажам» (1971), вошедшая в пьесу «Провинциальные анекдоты».

Сегодня произведения Александра Вампилова широко известны. Они читаются и ставятся не только в нашей стране, но и за рубежом. Вышел ряд сборников, куда входит его драматургическое наследие, очерки и статьи, рассказы, фельетоны. Наиболее полно творчество писателя представлено в выпущенном Восточно-Сибирским книжным издательством сборнике «Дом окнами в поле» (1981).

Впервые все драматургические произведения А. Вампилова были опубликованы издательством «Искусство» в 1975 г. («Избранное»). Настоящее издание несколько распирено по сравнению с первым за счет рассказов, очерков и фельетонов (в содержании помечены \*), позволяющих глубже понять вампиловскую драматургию.

#### «ПРОШАНИЕ В ИЮНЕ»

Пьеса «Прощание в июне», первоначально носившая назвапие «Нравоучение с гитарой», была написана в 1964 г. Однако сам автор (см. прижизненное издание: Вампилов А. Старший сын. М., «Искусство», 1970) датировал пьесу 1965 г. Этот вариант был опубликован в 1966 г. в журнале «Театр» (№ 8). В другой редакции пьеса публиковалась в книге: Вампилов А. Прощание в вюне. Предместье. Иркутск, Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1972. Работая пад пьесой вместе с Московским драматическим театром имени К. С. Станиславского, автор внес в нее существенные изменения, создав, по сути дела, новый вариант пьесы.

Пьеса печатается по тексту, хранящемуся в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

Впервые пьеса была поставлена в конце 1966 г. в театрах Новомосковска, Грозного, Вологды, Клайпеды, Кустаная, Улан-Удэ.

В Москве премьера пьесы состоялась 28 октября 1972 г. в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Режиссер А. Товстоногов, художник Э. Кочергин, композитор Е. Рохлии. Основные роли исполняли: Колесов — В. Бочкарев, Букин — Ю. Крюков, Фролов — А. Филозов, Гомыра — Ю. Гребенщиков,

Репников — Л. Сатановский, Золотуев — И. Козлов, Таня — Н. Варлей, Маша — Е. Никищяхина, Репникова — Н. Веселовская,

В Ленинграде премьера пьесы состоялась в Областном театре драмы и комедии 18 ноября 1972 г. Постановка Я. Хамермера, художник А. Порай-Копиц.

Иьеса была поставлена также на сценах театров Ашхабада, Винницы, Владвияра. Волгограда, Вороножа, Горького, Иваново, Иркутска, Кемерово, Клайпеды, Красноярска, Лиепаи, Перми, Петрозаводска, Таганрога, Ульяновска, Чигы и др., а также за рубежом — в Болгарии, Венгрпи, ГДР, Польше.

#### «СТАРШИЙ СЫН»

Работа над пьесой началась в 1965 г. Огрывки из нее, под первопачальным названием «Женихи», публиковались в газете «Советская молодежь» 20 мая 1965 г. Сам автор (см. прижизненное издание пьесы) датирует ньесу «Старший сын» 1967 г., очевидно, имеи
в виду вариант, известный под названием «Предместье», который
был опубликован в 1968 г. в альманахе «Ангара» (№ 2). Для отдельного издания, вышедшего в издательстве «Искусство» в 1970 г.,
автором был создан новый вариант пьесы, получивший название
«Старший сын». В этом же варианте, но под первоначальным названием, «Предместье», пьеса была опубликована: Важпилов А.
Прощание в июне. Предместье.

Ньеса печатается по изданию: Вимпилов А. Старший сын. М., «Искусство», 1970; с изменениями в тексте второй картины первого действия, внесенными автором в процессе работы с Московским театром имени М. Н. Ермоловой уже после выхода книги.

Премьера пьесы состоялась в Иркутском драматическом театро имени Н. П. Охлопкова в ноябре 1969 г. Режиссер В. Симоновский, художник Ю. Суракевич. Роли исполняли: Бусыгин — В. Лобанов, Сильва — В. Алексеев, Сарафанов — А. Тишин, Васенька — Г. Марченко, Нина — Т. Хрулева, Макарская — Т. Панасюк.

В Ленинграде премьера спектакля под названием «Свидания в кредместье» состоялась в августе 1970 г. в Областном театре драмы и комедии. Режиссер Е. Падве, художник Э. Кочергии. Роли исполняли: Бусыгип — И. Тихоненко, Сильва — В. Ермолаев, Сарафанов — И. Мокеев, Васенька — Г. Муравьев, Нипа — Н. Байтальская.

В Москве премьера состоялась в Московском театре именя М. И. Ермоловой 3 ноября 1972 г. Постановка Г. Косюкова, художник М. Карташов, комнозитор Ю. Саульский. Роли исполняли: Бусыгин — В. Павлов, Сильва — В. Васильсв, Сарафанов — Ю. Мезледев, Васенька — А. Жарков, Иина — А. Пазарова, Макарская — Н. Малявина.

В 1976 г. по пьесе «Стартий сып» был снят телефильм (режиссер В. Мельников).

Пьеса поставлена более чем в пятидесяти городах (в ряде театров — под названием «Свидание в предместье»), в том числе в Алма-Ате, Барнауле, Днепропетровске, Калинине, Кирове, Кишиневе, Магадане, Мурманске, Омске, Петрозаводске, Риге, Свердловске, Таллине и др., а также за рубежом — в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии.

#### «YTUHAH OXOTA»

Пьеса написана в 1967 г. Впервые опубликована в 1970 г. в альманахе «Ангара» (№ 6).

Печатается по тексту данного издания с восстановлением пропусков и устранением опечаток и искажений текста по авторской рукописи.

Впервые «Утиная охота» была поставлена в Риге. 25 апреля 1976 г. состоялась премьера пьесы на латышском языке в Государственном академическом театре драмы Латвийской ССР имени А. Упита (режиссер А. Яупушан), а 20 октября того же года — на сцене Рижского театра русской драмы (режиссер-постановщик А. Кац, режиссер И. Пеккер). Затем пьеса была поставлена в Ленинграде (Театр имени Лепинского комсомола).

В Москве в 1979 г. также состоялись две премьеры. 10 января пьеса была показана на сцене МХАТ. Постановка и режиссура О. Ефремова, режиссер А. Мягков, художник Д. Боровский, композитор А. Шпитке. Роли исполняли: Зилов — О. Ефремов, Кузаков — В. Сергачев, Саяпин — В. Кашпур, Кушак — А. Попов. Галина —

II. Саввина, Ирипа — Е. Проклова, Вера — Л. Стриженова, Валерия — II. Гуляева, официант — А. Петренко.

В Московском театре имени М. Н. Ермоловой премьера состоялась 22 декабря. Постановщик В. Андреев, режиссер Ф. Веригина, художник Ю. Доломанов, композитор Ю. Прялкин. Роли исполняли: Зилов — В. Андреев, Кузаков — В. Павлов, Кушак — Н. Макеев, Галина — Т. Щукина, Ирина — Т. Арсунова, Валерия — Е. Уралова. Пьеса поставлена в Вильнюсе, Ереване, Курске, а также за рубежом — в Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Швеции.

# «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АПЕКДОТЫ»

Одноактная пьеса «Двадцать минут с ангелом» написана в 1962 г. В одном из ранних вариаптов опа была опубликована в 1970 г. в альманахс «Лигара» (№ 4).

Одноактная пьеса «История с метранпажем» написана в 1968 г. и впервые опубликована: Вампилов А. В. История с метранпажем. М., «Искусство», 1971. (Репертуар художественной самодеятельности).

Уже в 1968 г. автор объединил обе одноактиме пьесы в пьесу под пазванием «Провинциальные апекдоты».

Работая над пьесой вместе с Ленинградским Большим драматическим театром имени М. Горького, автор внес в ее текст, особенно во вторую часть — «Двадцать мипут с ангелом»,— значительные изменения.

«История с метранпажем» печатается по тексту, опубликованному влиздательстве «Искусство», с восстановлением по авторской рукониси купюр и изменений, внесенных автором для варианта художественной самодеятельности; «Двадцать минут с ангелом» печатается по тексту, хранящемуся в Ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького.

Премьера спектакля под названием «Два анекдота» состоялась 30 марта 1972 г. на малой сцене Ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького. Постановка А. Товстоногова, оформление М. Данилова, музыка В. Белецкова. Роли исполняли: Калошин — М. Данилов, Потанов — Е. Горюнов, Рукосуев — Б. Лескии, Камаев — В. Максимов, Марина — И. Комарова, Виктория —

С. Головина, Хомутов — Е. Соляков, Анчугин — А. Гаричев, Угаров — Е. Чудаков, Базильский — А. Пустохии, Ступак — В. Караваев, Фаина — С. Головина, Васюта — Т. Тарасова.

В Москве премьера состоялась в мае 1974 г. в театре «Современник». Постановка В. Фокина, художник П. Кириллов, композитор В. Дашкевич. Роли исполняли: Калошин — П. Щербаков, Потанов — Г. Коваленко, Рукосуев — В. Тульчинский, Камаев — О. Даль, Марина — А. Вознесенская, Виктория — А. Вертинская, Хомутов — В. Поглазов, Анчугин — О. Табаков, Угаров — В. Хлевинский, Багильский — В. Никулин, Ступак — Б. Сморчков, Фаина — Л. Крылова, Васюта — Е. Миллиоти.

Пьеса была поставлена в театрах Благовещенска, Бреста, Ивавово, Ижевска, Караганды, Махачкалы, Новокузнецка, Новороссийска, Петрозаводска, Сыктывкара и др., а также за рубежом — в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, Англии, США, Швеции, Финлледии, Франции, ФРГ.

#### «прошлым летом в чулимске»

Первоначальный вариант пьесы под названием «Валентина» относится к 1970 г. Вариант пьесы, известный под названием «Прошлым летом в Чулимске», закончен в начале 1972 г. Впервые пьеса опубликована в том же году в альманахе «Сибирь» (№ 6). Отдельным изданием вышла в издательстве «Искусство» в 1974 г.

Пьеса печатается по изданию: Вампилов А. Прошлым летом в Чулимске. М., «Искусство», 1974.

Первые спектакли по пьесе «Прошлым летом в Чулимске» были поставлены в театрах Тбилиси, Кирова, Фрунзе, Вильнюса.

В Москве премьера состоялась 3 января 1974 г. в Московском театре имени М. Н. Ермоловой. Постановка В. Андреева, режиссер Ф. Веригина, художник А. Окунев, композитор Ю. Саульский. Роли исполняли: Шаманов — С. Любшин, Пашка — С. Приселков, Помигалов — В. Балагуров, Дергачев — Н. Бриллинг, Мечеткин — Ю. Медведев, Еремеев — Г. Энтин, Валентина — Т. Шумова, Кашкина — Н. Архангельская, Хороших — Н. Киселева.

Премьера в Ленинградском Большом драматическом театре имены М. Горького состоялась 1 марта 1974 г. Постановка Г. Товстоногора, художник Э. Кочергин, музыкальное оформление С. Розенцвейга. Роли исполняли: Шаманов — К. Лавров, Пашка — Ю. Демич, Помигалов — Г. Гай, Дергачев — Е. Конелян, Мечеткин — Н. Трофимов, Еремеев — О. Борисов, Валентина — С. Головина, Кашкина —
Л. Крячун, Хороших — В. Ковель.

По пьесе на студпи «Мосфильм» режиссером Г. Панфиловым был сият фильм.

Пьеса была поставлена в театрах Архангельска, Валмиеры, Воркуты, Джамбула, Иркутска, Казани, Калинина, Куйбышева, Новочеркасска, Риги, Свердловска, Таганрога, Ташкента и др., а также за рубежом— в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Англии, Норвегии, СШЛ, Финляндии, ФРГ, Швеции.

#### «ДОМ ОКНАМИ В ПОЛЕ»

Пьеса была опубликована в 1964 г. в журнале «Театр» (№ 11). В 1975 г. по пьесе был поставлен радиоспектакль. Режиссер

13 1973 г. по пъесе оби поставлен радиоспектакль. Режиссер С. Кулиш. Роли исполняли: Астафьева — Л. Федосеева-Шукшина, Третьяков — С. Любшин.

Із мае 1977 г. в Московском театре имени М. Н. Ермоловой состоялась премьера спектакля «Стечение обстоятельств», в который входила пьеса «Дом окнами в поле», а также инсценировки рассказов из сборника «Стечение обстоятельств». Режиссер В. Андреев, художник М. Молоддов.

В 1980 г. пьеса была поставлена в Московском театре миниатюр (режиссер И. Райхельгауз).

По пьесе поставлены также телоспектакли на Центральном, Иркутском и Латвийском телевидении.

### РАССКАЗЫ, СЦЕНКИ

«Стечение обстоятельсте». Впервые опубликован в газете «Иркугский университет» 4 апреля 1958 г. под исевдопимом А. Сании 1.

<sup>1</sup> Данные о газетных публикациях ранних произведений Вампинова даются по книге: Вампинов А. Дом окнами в поле.

Печатается по сборнику: Санин А. Стечение обстоятельств. Иркутск, Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1961.

«Железнодорожная интермедия». Впервые опубликован в газоте «Советская молодежь» 13 июня 1958 г. Печатается по книге: Вамилов А. Дом окнами в поле.

«На скамейке». Впервые опубликован в газете «Ленинские заветы» 15 и 17 июня 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Первоначальное название рассказа— «Девушка на скамейке». Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Стоматологический роман». Впервые опубликован в газете «Иркутский университет» 27 июня 1958 г. под псевдонимом А. Санип. Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Сумочка к ребру». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 22 февраля 1959 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Месяц в деревие, или Гибель одного лирика». Монолог впервые опубликован в газете «Иркутский университет» 10 октября 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по газетной публикации.

«Финский нож и персидская сирень». Впервые опубликован в газете «Иркутский университет» 1 ноября 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Первоначальное название рассказа — «Персидская сирень». Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Цветы и годы». Сценка впервые опубликована в газете «Советская молодежь» 6 ноября 1958 г. за подписью: «А. Вампилов, студент госуниверситета». Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Девичья память». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 2 декабря 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Шорохи». Впервые опубликован в газете «Иркутский университет» 27 декабря 1958 г. Исчатается по книге «Дом окнами в поле».

«На другой день». Первопачальный вариант рассказа, посивший название «Лужи в декабре», был опубликован в газете «Иркутский университет» 27 декабря 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по сборнику «Стечение обстоятельств».

«Коммунальная услуга». Впервые опубликован в газете «Советская

молодежь» 28 декабря 1958 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Настоящий студент». Впервые опубликован в газете «Ленинские заветы» 12 апреля 1959 г. под псевдонимом Л. Санин. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Глупости». Впервые опубликован в газете «Ленипские заветы» 30 ввгуста 1959 г. под псевдонимом А. Санвн. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Ревность». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 12 марта 1960 г. под псевдонимом А. Санин, Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Конец романа». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 25 октября 1960 г. Печатается по книге «Дом окнами в ноле».

«Успех». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 23 ноября 1960 г. Печатается по книге «Дом окнами в поле» (где опибочно указано, что рассказ был опубликован в кн.: Вампилов А. Избранное).

«Свидание». Сценка впервые опубликована в сборнике «Стечение обстоятельств».

«На пьедестале». Впервые опубликован в сборнике «Стечение обстоятельств».

«Сугробы». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 1 января 1961 г. под псевдонимом А. Санин. Первоначальное назватие рассказа — «В сугробах». Печатается по сборнику «Ветер странствий» (Иркутск, Восточно-Сиб. кн. изд.-во, 1964).

«Исповедь начинающего». Монолог впервые опубликован в газеге «Советская молодежь» 9 апреля 1961 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Эпдшпиль». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 13 мая 1961 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Тополя». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 11 июня 1961 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Студент». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь»

23 сентября 1961 г. под псевдовимом А. Санин. Печатается по книге «Дом окнями в поле».

«Станция Тайшет». Впервые опубликован в газете «Советская моподежь» 25 июля 1962 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по сборнику «Ветер странствий».

«Солние в аистовом гнезде». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 8 сентября 1963 г. под псевдонимом А. Санин. Печатается по сборнику «Ветер странствий».

«Моя любовь». Впервые опубликован в книге «Дом окнами в поле». Печатается по этой публикании.

«Листок из альбома». Рассказ относится к началу 60-х гг. Впервые опубликован в «Литературной России» 14 мая 1976 г. Печатается по газетной публикации.

«Последияя просьба». Расская относится к началу 60-х гг. Впервые опубликован в «Литературной России» 14 мая 1976 г. Печатастся по газетной публикации.

#### ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

«Я с вами, люди». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 27 августа 1960 г. Печатается по сборнику «Белые города» (М., «Современник», 1979).

«Веселая Танька». Впервые опубликовано в газете «Советская можодежь» 18 февраля 1961 г. Печагается по сборнику «Белые города».

«Пролог». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 45 мая 1963 г. Печатается по сборнику «Белые города».

«Голубые тели облаков». Очерк написан совместно с В. Шугаевым. Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 7, 10, 14 я 31 июля 1963 г. Печатается по сборнику «Белые города».

«Билет на Усть-Илим». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 10 августа 1963 г. Печатается по сборнику «Белые города».

«Велые города». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 25 сентября 1963 г. Печатается по сборнику «Белые города». «Как там наши акации?». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 27 июня 1965 г. Печатается по сборнику «Белые гогода».

«Прогулки по Кутулику». Впервые опубликовано в газете «Советская молодежь» 15 и 17 августа 1968 г. Печатается по сборпику «Белые города».

#### ФЕЛЬЕТОНЫ

«Зимний анекдот». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 22 ноября 1962 г. Печатается по сборнику «Белые города». «Лошадь в гараже». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 2 декабря 1962 г. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Кое-что для известности». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 13 января 1965 г. Печатается по книге «Дом окнами в поле».

«Витимский эпизод». Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» 1 сентября 1966 г. Печатается по сборнику «Белые города».

#### «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧНИКОВ»

Пьеса не окончена. Первая картина ее опубликована в газете «Советская молодежь» 23 сентября 1972 г.

Печатается по тексту газетной публикации. Вторая картина печатается по рукописи.

# СОДЕРЖАНИЕ

|             | ньесы                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| 4           | Прощание в июне                          |
| 7Û          | Старший сын                              |
| 148         | Утиная охота                             |
| 242         | Провинциальные апскдоты                  |
| 301         | Прошлым летом в Чулимске                 |
| 901         | Thomas neron b 13 mache                  |
|             | из ранних произведений                   |
| 378         | Дом окнами в поле                        |
| 0.0         | Aou outant p none                        |
|             | РАССКАЗЫ, СЦЕНКИ                         |
| 391         | Стечение обстоятельств                   |
| 394         | * Железнодорожная интермедия             |
| 397         | На скамейке                              |
| 401         | Стоматологический роман                  |
| 405         | Сумочка к ребру                          |
| 408         | Месяц в деревне,                         |
|             | или Гибель одного лирика                 |
| 410         | Финский нож и персидская сирепь          |
| 415         | * Цветы и годы                           |
| 418         | Девичья память                           |
| 419         | * Шорохи                                 |
| 420         | На другой день                           |
| 422         | * Коммунальная услуга                    |
| 424         | * Настоящий студент                      |
| 426         | * Глупости                               |
| 431         | * Ревность                               |
| 433         | <ul> <li>Конец романа</li> </ul>         |
| <b>43</b> 5 | * Успех                                  |
| 439         | Свидание                                 |
| 442         | На пьедестале                            |
| 445         | Сугробы                                  |
| 449         | <ul> <li>Исповедь начинающего</li> </ul> |
| 451         | * Эндипиль                               |
| 454         | * Тополя                                 |
| 455         | * Студепт                                |
| 459         | Станция Тайшет                           |
| 462         | Солние в аистовом гнезде                 |

| 465 | * Моя любовь              |
|-----|---------------------------|
| 469 | * Листок на альбома       |
| 474 | * Последияя просьба       |
|     | очерки, статьи            |
| 479 | * Я с вами, люди          |
| 483 | * Веселая Танька          |
| 487 | * Пролог                  |
| 490 | * Голубые тени облаков    |
| 502 | * Билет на Усть-Илим      |
| 507 | * Белые города            |
| 512 | * Как там наши акации?    |
| 518 | * Прогулки по Кутулику    |
|     | ФЕЛЬЕТОНЫ                 |
| 534 | *Зиминский апекдот        |
| 538 | * Лошадь в гараже         |
| 541 | * Кое-что для известности |
| 515 | * Витимский эпизод        |
|     | последние страницы        |
| 554 | Несравпенный Пакопечников |

примечания

576

# Вампилов Александр

В 16 Избранное. — 2-е изд., доп. — М.: Искусство, 1984. — 589 с., 1 л. портр.

Сборник вилючает в себя все драматургическое наследие А. Вампилова, в том числе и незаконченную комедию «Иссравненный Наконечников». По сравнению с первым изданием несколько расширен раздел прозы, куда вошли рассказы, очерки, статьи и фельетоны писателя.

В  $\frac{4702010200-151}{025(01)-84}$  без объявл.

ББК 84Р7 Р 2

# **АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ**

# **ИЗБРАННОЕ**

Редактор И. С. Гракова. Художник Н. Ф. Алексеев. Художественный редактор Л. И. Орлова. Технический редактор Н. Г. Карпушкина.

Корректор Т. М. Медведовская

И. Б. № 1861

Сдано в набор 19.10.83. Подписано в печать 30.05.84. Ад7358. Формат издания 70×108/32. Бумяга типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,988. Уч.-изд. л. 28.004. Изд. № 12226. Тираж 30 000. Заказ 721. Цена 1 р. 90 к. Изданельство «Искусство», 105009 Мосива, Собиновский пер., 3. Тульская типография Соживолиграфирома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

